P. 1-21 9915

# РАЗСКАЗЫ БАБУШКИ.

изы воспоминаній пяти покольній,

записанные и собранные ея внукомъ

Д. БЛАГОВО.

CL HOPTPETOME





ЕЛИСАВЕТА ПЕТРОВНА ЯНЬКОВА.

Съ фотографіи Фелькерзама (въ Казани), снятой съ портрета, писаннаго масляными красками въ 1794 г., и принадлежащаго ен правнукъ В. Д. Корсаковой, рожденной Благово.

Бабушка моя, матушкина мать, Елизавета Петровна Янькова, родилась 24-го марта 1768 года. Она была дочь Петра Михайловича Римскаго-Корсакова, женатаго на княжнѣ Пелагеѣ Николаевнѣ Щербатовой. Мать Петра Михайловича, Евпраксія Васильевна, была дочь историка Василія Никитича Татищева.

Бабушка скончалась 3-го марта 1861 года, сохранивъ почти до самой своей кончины твердую память, въ особенности когда ръчь касалась прошлаго. Всъ члены рода Корсаковыхъ жили весьма долго, но бабушка Елизавета Петровна всъхъ превзошла своимъ долгоденствіемъ. Она живо помнила всъ преданія семейства, восходившія до временъ Петра I, и разсказывала съ удивительною подробностью, помня иногда года и числа: кто быль на комъ женатъ, у кого было сколько дътей, словомъ сказать, она была живою лътописью всего XVIII стольтія и половины XIX.

Я началь помнить мою бабушку съ 1830 года, со времени первой холеры: ей было тогда 62 года. Она жила постоянно въ Москвъ, въ собственномъ домъ, въ приходъ у Троицы въ Зубовъ, въ Штатномъ переулкъ, между Пречистенкой и Остоженкой. Мнъ было тогда три года: мы жили въ деревнъ въ сорока верстахъ отъ Москвы; это было осенью, въ концъ августа или въ сентябръ.

Помню, что разъ вечеромъ въ гостиной я заснулъ у матушки на диванъ, за ея спиной. Просыпаюсь — поданы свтчи; предъ матушкой стоитъ жена управителя, Настасья Платоновна, и матушка читаетъ ей вслухъ письмо, полученное отъ бабушки. Она писала: «Милый другъ мой, Грушенька, рібз-

говатый столь, нокрытый пестрою клеенкой съ изображенеемь скачущей тройки; на столь двъ восковыя свъчи въ высокихь хрустальныхъ съ бронзой подсвъчникахъ и бронзовый колокольчикъ съ пътухомъ. Напротивъ бабушки у стола кресло, въ которое съла матушка и стала слушать, что говоритъ бабушка; а я, довольный, что послъ неподвижнаго сидънія въ каретъ могу расправить ноги, отправился по всъмъ комнатамъ все осматривать съ любопытствомъ, какъ будто видимое мною видъть въ первый разъ.

Надобно думать, что я до тъхъ поръ былъ еще слишком малъ и ничего еще не понималъ, потому что все, что представлялось моимъ взглядамъ, мнъ казалось совершенно новымъ.

Поутру бабушка кушала свой кофе у себя въ кабинетъ, и пока не откушаетъ — дверь въ гостиную не отворялась; въ 10 часовъ замокъ у двери щелкнетъ со звономъ, бабушка выходитъ въ гостиную и направо отъ кабинетной двери садится у окна въ мягкое глубокое кресло и работаетъ у маленькаго столика до объда, т. е., до трехъ часовъ, а если работаетъ въ пяльцахъ — вышиваетъ коверъ, то остается въ своемъ кабинетъ и сидитъ на диванъ противъ входной двери изъ гостиной и видитъ тотчасъ, кто входитъ изъ залы. Когда она бывала дома, то принимали прямо безъ доклада.

Опишу наружность бабушки, каковою я началь ее помнить съ дътства и каковою, съ едва замътною для меня перемъной, она осталась до самой ея кончины въ 1861 году, когда ей было 93 года.

Бабушка была маленькая, худенькая старушка съ весьма пріятнымъ блёднымъ лицомъ; на ней тюлевый ченецъ съ широкимъ рюшемъ надвинутъ на самый лобъ, такъ что волосъ совсёмъ не видать; тафтяное платье съ очень высокимъ воротомъ и около шеи тюлевый, рюшевый барокъ; сверху накинутъ на плечи большой темный платокъ изъ легкой шерстяной ткани или черный шелковый палатинъ. Какъ многія старушки ея времени, она остановилась на извёстной модѣ, ей приличествовавшей (1820 годовъ), и съ тёхъ поръ до самой кончины своей продолжала носить и чепецъ, и платье однажды усвоеннаго ею покроя. Это несовременное одѣяніе не казалось на ней страннымъ, напротивъ того: невольное

внушало каждому уваженіе къ старушкѣ, которая, чуждаясь непостоянства и крайностей моды, съ чувствомь собственнаго достоинства, оставила за собой право одѣваться, какъ ей было удобно, какъ бы считая одежду не поводомъ къ излишнему щегольству, но только средствомъ, изобрѣтеннымъ необходимостью, приличнымъ образомъ, удобно и покойно себя чѣмънибудь прикрыть.

Десять лёть моего дётства провель я въ дом'в бабушки и съ дётства слышаль ея разсказы, но немногое отъ слышаннаго тогда осталось въ моей памяти; я быль еще такъмаль, что не придаваль настоящаго значенія слышанному мною и то, что слышаль сегодня— забываль завтра. Десять лёть спустя, когда, лишившись своей незамужней дочери. съ которою она жила, бабушка перебхала на житье къ намъвъ домъ и жила съ нами до своей кончины, въ эти дв'янацать лёть слышанное мною живо вр'язалось въ мою память, потому что многое было мною тогда же подробно записано. Въ числё этихъ дв'янаднати лёть мы провели безвытадно три года—53, 54 и 55— въ деревнт, и тутъ то въ длинные зимніе вечера бабушка любила вспоминать о своей прошлой жизни и не р'ёдко повторяла одно и то же.

То, что я тогда записаль, могу передать со всею полнотой подробностей, которыя доказывають, что говорить очевидець, припоминающій когда-то видінное, а то, что я позабываль или иногда и лінился записывать подробно, слишкомь довіряя своей памяти, я передаю только вь очертаніяхь и краткихь словахь, не желая вымышлять и опасаясь исказить точность мні переданнаго.

Вст тт мелочныя подробности ежедневной нашей жизни, которыми мы пренебрегаемъ въ настоящее время, считая ихъ излишними и утомительными, становятся драгоцтными по прошествіи столтія, потому что живо рисуютъ предъ нами нравы, обычаи, привычки давно исчезнувшаго поколтнія и жизнь, имъвшую совершенно другой складъ, чтм наша.

Я нѣсколько разъ пытался предлагать бабушкѣ диктовать мнѣ ея воспоминанія, но она всегда отвергала мои понытки при ней писать ея записки и обыкновенно говаривала мнѣ: «Статочное ли это дѣло, чтобъ я тебѣ диктовала? Да я и сказать-то ничего тебѣ не съумѣю; я давнымъ давно все перезабыла, а

ежели что я разсказываю, и теб'в покажется интереснымъ, такъ ты и запиши, а большаго отъ меня не жди, мой милый».

Такъ мнѣ и приходинось дѣлать: записывать украдкой и потомъ приводить въ порядокъ и одинъ разсказъ присоединять къ другому. Будучи въ настоящее время единственнымъ хранителемъ этихъ преданій и разсказовъ, и счелъ своимъ долгомъ подѣлиться этими словесными памятниками прошедшаго со всѣми любителями старины и разсудилъ, что мнѣ, какъ москвичу, всего лучше и приличнѣе напечатать ихъ въ Москвѣ, тѣмъ болѣе, что въ московскомъ обществѣ найдутся люди, по преданію имѣющіе понятіе о лицахъ, упоминаемыхъ въ разсказахъ старушки, прожившей всю свою жизнь въ Москвѣ.

1877 года, ноября 1-го дия.

# ГЛАВА ПЕРВАЯ.

T.

Я родилась въ селъ Бобровъ, которое купила покойная бабушка, батюшкина мать, Евпраксія Васильевна, дочь историка Василія Никитича Татищева. Въ первомъ бракъ она была за дъдушкой, Михаиломъ Андреевичемъ Римскимъ-Корсаковымъ, и отъ него у нея было только двое дътей: батюшка Петръ Михайловичъ и тетушка княгиня Марья Михайловна Волконская. Вскоръ овдовъвъ, бабушка вышла замужъ за Шепелева (кажется, Ивана Ивановича); дътей у нихъ не было и они скоро разъвхались, давъ другъ другу подписку, чтобы ни которому изъ нихъ одному постъ другого седьмой части не брать. По Шепелевымъ бабушка приходилась сродни графинъ Шуваловой (Мавръ Егоровнъ, урожденной Шепелевой, женъ графа Петра Ивановича Шувалова).

Ифтомъ графиня Шувалова живала иногда въ своемъ имъніп, гдъ-то неподалеку отъ Боброва; бабушка съ ней считалась родствомъ и была дружна. Разъ какъ-то она была у нея въ гостяхъ, та и говоритъ ей: Что ты меня никогда не позовешь къ себъ объдать?

- Что же мнт тебя звать, отвъчала бабушка, милости просимъ когда угодно.
- Ну, такъ назначь день, когда мнъ пріъхать; а то легко ли сколько версть такть съ визитомъ, а ты, пожалуй, и не дань нообъдать.

— Я дня не назначаю, потому что ты сама знаешь, всегда тебѣ рада и обѣдомъ угощу, прошу не прогнѣваться, чѣмъ Богъ послалъ... А ежели день назначишь, и того лучше, буду тебя ожидать... Назначь сама.

День назначили. Бабушка, прівхавъ домой, послала нъсколько троекъ туда-сюда: кто поъхаль за рыбой, кто за дичью, за фруктами, мало ли за чёмъ? Званный объдъ: Шепелева угощаеть графиню Шувалову, -- стало-быть, пиръ на весь міръ. Бабушка была большая хлебосолка и не любила лицомъ въ грязь ударить. Надобно гостей назвать: не вдвоемъ же ей объдать съ графиней. Послала звать соседей къ себе хлеба-соли откушать; и знатныхъ, и незнатныхъ-всъхъ зоветъ: большая барыня никого не гнушается; ее никто не уронить, про всёхъ у нея чъмъ накормить достанетъ... Приспълъ назначенный день. Гостиная полна гостей; Калуга въ семнадцати верстахъ и оттуда събхались: прібхала главная гостья— Шувалова; не забыли и попа съ попадьей. Попадью бабушка очень любила и ласкала: соскучится бывало, и позоветь человъка: «Поди, зови попадью». Та придетъ: «Что жь это ты дъла своего не знаешь, ко мев не идешь который день?» Та начнеть извиняться: «Ахъ, матушка ваше превосходительство, помилуйте, какъ же я могу, какъ я смъю незваная придти»... Бабушка какъ прикрикнеть на нее: «Что ты, въ умъ, что ли, дура попова, всякій вздоръ городишь! Вотъ новости: незваная! Скажите на милость: велика итица, зови ее! пришла бы сама, да и пришла... Ну, ну, не сердись, что я тебя обругала, я пошутила, попадыя; садись, разсказывай, что знаешь»... И такъ ръдкій день, чтобы попадья не была у бабушки.

Пришелъ часъ объда; дворецкій съ важностью доложиль: «Кушанье готово». Хозяйка взяла за руку Шувалову, ведеть ее къ столу, видитъ, попадья тутъ стоитъ. Желая ее приласкать, она и говоритъ ей:

— Ну, попадья, ты свой человъкъ; сегодня не жди, чтобъ я тебя подчивала, а что приглянется, то и купай.

Въ то время кушанья не подавали изъ буфета, а все выставляли на столъ, и перемънъ было очень много. Въ простые дни, когда за-свой объдаютъ, и то бывало у бабушки всегда: два горячія—щи да супъ или уха, два холодныя, четыре соуса, два жаркія, два пирожныя... А на званомъ объдъ, такъ и того болье: два горячія — уха да супь, четыре холодныя, четыре соуса, два жаркія, нъсколько пирожныхь, потомъ дессерть, конфеты, потому что въ ръдкомъ домъ чтобы не было своего кондитера и каждый день конфеты свъжія... Можно себъ представить, какой быль въ этоть день объдъ у бабушки: она любила покушать, у нея, говорять, и свои фазаны водинись; безъ фазановъ она въ праздникъ и за столь не садилась. Бывало, сидятъ за столомъ, сидятъ — конца нътъ: сядутъ въ зимнее время въ два часа, а встанутъ — темно; часа по три продолжался званый объдъ.

Ну, съли за столъ, сидятъ — кушаютъ да похваливаютъ; что блюдо — то диковинка; вотъ дошло дело до рыбы. Дворецкій подходить къ столу, чтобы взять блюдо, -- стоить и не беретъ. Бабушка смотритъ и видитъ, что онъ самъ не свой, на немъ лица нътъ, чуть не плачетъ. «Что такое?» Подаютъ ей стерлядь разварную на предлинномъ блюдъ; голова да хвостъ, самой рыбы какъ не бывало. Можешь себъ представить, какъ бабушкъ стало досадно и конфузно! Она не знаеть, что и подумать! Смотрить кругомь на всёхь гостей, видить, попадья сидить, какъ на иголкахъ — ни жива, ни мертва... Бабушка догадалась, говорить громко: «Что жь это такое?» а сама съ попадъи глазъ не сводитъ. Съ попадъей чуть не дурно делается, встала, хочеть сказать — не можеть. Всё гости опустили глаза, ждуть воть будеть буря. «Попадыя, ты это събла у меня рыбу?» грознымъ голосомъ спращиваеть бабушка.

- Виновата, матушка государыня, ваше превосходительство, точно я, виновата, бормотала попадья,— сглупила...
  - Бабушка расхохоталась, глядя на нее-и всъ гости.
- Да какъ же это тебъ въ умъ только пришло съъсть что ни на есть лучшую рыбу? спрашивала хозяйка сквозь смъхъ.
- Простите, виновата, государыня, ваше превосходительство! Воть какъ изволили идти-то къ столу, такъ и сказали мнѣ, что ты, молъ, свой человѣкъ, не жди, чтобы подчивать стала, а что приглянется, то и кушай... Сѣла я за столъ, смотрю, рыбина стоитъ предо мною большая, хороша, должно-быть, семъ-ка, я отвѣдаю, да такъ кусочекъ за кусочкомъ, глотокъ за глоткомъ, смотрю, а рыбы-то ужъ и нѣтъ...

Бабушка и графиня кохочуть еще пуще прежняго; имъ вторять гости...

— Ну, попадья, удружила же ты мит, нечего сказать... есть за что поблагодарить! Я нарочно за рыбой посылаю и ни въсть куда, а она за одинъ присъстъ изволила скуппать! Па развъ про тебя это везли? Ужь подлинно-дура понова.

И обратившись къ дворецкому сказала: «Поди, ставь попадъв ен объедки, пусть доедаеть за наказание, а намъ спро-

сите, нътъ ли еще какой другой рыбы?..»

Принесли другое блюдо рыбы-больше прежней...

Я думаю, что вся эта продълка попадым была заранте подготовлена, чтобы посмёшить гостей; тогда вёдь это водилось. что нержали шутовъ да шутихъ...

Бабушка Евпраксія Васильевна была, говорять, очень крутого нрава, и какъ знатная и большая барыня, была въ больщомъ почетъ и не очень церемонилась съ мелкими сосъдими. такъ что многія сосъдки не смъли и войти къ ней на парадное крыльцо, а все на дъвичье крыльцо ходили.

Разсказывають, что одна сосъдка сказала про бабушку чтото неладное; бабушкъ передали это. Она проможчала. Черезъ сколько-то времени прібхала къ ней эта сосъдка, говорившил про нее дурно. Пришла въ дъвичью и говорить: «Доложите генеральшъ, что я, молъ, пріъхала».

Пришли докладывать бабушкф, что такая-то пріфхада п сидить въ дѣвичьей.

— Скажи ей, что я ее и видёть не хочу. Я, видинь, не хороша по ея разсужденью,---ну, пусть лучие кого ищеть, п меня бы оставила въ покот и избавила отъ своего знакомства.

Возвратилась въ дъвичью та, которая докладывала.

- Генеральша на васъ, матушка, за что-то гибвается, говорить: «коли я не хороша для нея, пусть кого получие ищеть. чтобы ко мнв и глазъ не казала, не вздила».

Барынька просить, чтобь объ ней доложили; никто идти не смъетъ, боятся. Такъ она посидъла, посидъла, да и къ себъ опять побхала. И раза два или три она потомъ пріважала; доложать бабушкъ-и все одинь отвъть: «Скажи ей, что напрасно вздить, ввдь сказала, что не приму, и не приму».

Такъ прошло ибсколько мъсяцевъ: бъдная сосъдка вздить, бабушка не принимаетъ.

Та плачеть, увъряеть, что ни въ чемъ не виновата, что и не знаеть, за что на нее генеральша гнъвается; просить, чтобы такъ и доложили.

Наконецъ, кто-то и ръшился доложить.

Бабушка взмиловалась, велёла впустить къ себё сосёдку. Та пришла.

— Чёмъ это я не угодила тебъ, что ты меня бранишь и говоришь про меня вотъ то-то и то-то? Да какъ только ты смъла про меня худо говорить? Знаешь ли, кто я и кто ты?

Та начинаетъ оправдываться, божится, что ни въ чемъ не виновата, что ничего и знать не знаетъ, а бабушка пуще ее бранитъ. Мылила-мылила ей голову, та и въ ноги-то кланяется, проситъ только бы слушать...

Перестала бабушка ее пробирать и стала слушать оправданіе, и что же оказывается? что точно это все была одна сплетня. Увърившись, что про бъдную сосъдку сказали напраслину, бабушка очень пожальла, что безъ причины ее оскорбила и разными подарками старалась утъшить бъдную дворянку, ни въ чемъ не виновную, и съ тъхъ поръ къ ней особенно благоволила.

Воть что мив еще разсказывала про бабушку Евпраксію Васильевну наша мамушка, Марья Ивановна, бывшая при бабушкв свиною дввушкой: «Генеральша была очень строга и строптива; бывало, какъ изволять на кого изъ насъ прогиваваться, тотчасъ и изволять снять съ ножки башмачокъ и живо отшлепаютъ. Какъ накажутъ, такъ и поклонишься въ ножки и скажешь: «Простите, государыня, виновата, не гивъвайтесь». А она-то: «Ну пошла, дура, впередъ не двлай». А коли кто не повинится, она и еще побьетъ... Ужь настоящая была барыня: высоко себя держала, никто при ней и пикнуть не смъй; только взглянетъ грозно, такъ тебя варомъ и обдастъ... Подлинно барыня... Упокой ее Господи... Не то, что нынъшніе господа».

Вабунка была въ свое время очень хорошо воспитана и учена; она говорила хорошо по-нъмецки, это я слышала отъ батюшки Петра Михайловича.

Отецъ бабушки Евпраксіи Васильевны, Василій Никитичъ Татищевъ, который написалъ Русскую Исторію, родился при Петръ I и быль лично ему извъстень. Родился въ 1686 году, умеръ 15-го іюля 1750 года. Онъ долгое время жиль за границей для своего обученія; провелъ нъсколько лътъ въ Германіи и службу свою началъ на восьмнадцатомъ году отъ рожденія, въ военныхъ чинахъ. Государь къ нему благоволилъ и, сказывали мнъ, давалъ ему секретныя порученія, и былъ онъ посылыванъ и въ Швецію, гдъ учился горному дълу, почему впослъдствіи и въ Сибирь его посылали и поручили заниматься рудокопнями и горнымъ производствомъ.

При вступленіи на престоль императрицы Анны Іоанновны, онь много выиграль тёмъ, что стояль за самодержавіе, котораго не желали многіе изъ вельможъ. Онь быль статскій сов'єтникъ, а передъ коронаціей сд'єлали оберъ-церемоніймейстеромъ и посл'є того дали ему чинъ д'єйствительнаго статскаго сов'єтника; и злод'єй Биронъ былъ къ нему хоронгъ, а онъ посылаль ему изъ Сибири разные гостинцы, которые тотъ принималъ.

Василій Никитичь имѣль только одну сестру, Прасковью Никитичну, которая была сперва въ замужествѣ за Термевымъ, а потомъ за Станкевичемъ. Вотъ почему намъ тѣ и другіе родня. Женатъ быль прадѣдушка на вдовѣ Рѣдкиной. Аннѣ Васильевиѣ, урожденной Андреевской 1). Онтъ имѣлъ отъ нея только двоихъ дѣтей: Евграфа Васильевича и бабушку

<sup>1)</sup> Кажется, что жена Василія Никитича была дважды вдовой: ее звали Анна Васильевна, урожденная Андреевская; это извістіє находимъ мы из изслідованіи Чистовича (Өеоф. Прок. и его время), который говорить, что Василій Никитичь женился въ 1714 году на вдові Р'єдкиной, а бабушка говорила, что она была прежде Батвиньева, слідовательно, можно полагать, что Анна Васильевна была за Батвиньевымъ, потомъ за Р'єдкинымъ и въ 1714 году за Татищевымъ, который имбать отъ нея: Евпраксію Васильевну (родилась или въ 1715, или 1716 году) и Евграфа Васильевича, который родился въ 1717 году. Евпраксія Васильевна вышла замужъ за Римскаго-Корсакова, при императриців Аннів, или въ конців 1730, или въ началів 1731 года, потому что Петръ Михайловичъ родился въ 1731 году. Въ 1727 году, Василій Никитичъ хлопоталь о разводів, потому что жена его иміва связь съ Радищевымъ. (См. Чистовича).

Евпраксію Васильевну. Въ которыхъ годахъ, я не съумбю сказать, но слыхала, что Василій Никитичь быль губернаторомъ въ Оренбургъ и въ Астрахани и тутъ попалъ въ неми лость; это было уже при императрицъ Елизаветъ Петровнъ. въ началъ 1740 годовъ. Ему вельно было выйдти въ отставку и жить въ деревит, къ нему даже былъ приставленъ караулъ. О причинъ этой опалы заподлинно не умъю сказать: кто говорить, что были на него доносы по службь, а другіе сказывали, будто бы его жена, съ которою онъ разъбхался, обнесла его предъ императрицей, и стали къ нему придираться и, наконецъ, подкопались подъ него. Онъ жилъ въ своей деревнъ въ Клинскомъ убздъ, въ сельцъ Болдинъ, лътъ шесть и имъль предчувствіе о своей кончинъ. Объ этомъ я не разъ слыхала и отъ батюшки и весьма подробно разсказываль покойный дядюшка Ростиславъ Евграфовичъ Татищевъ, который въ то время жилъ съ нимъ въ Болдинъ, и со словъ его покойный мужъ мой, Дмитрій Александровичь, подробно описаль всё обстоятельства кончины, послъдовавшей 15-го іюля 1750 года. За нъсколько дней до этого, Василій Никитичь сталь чувствовать какуюто слабость и потому писаль къ сыну своему, Евграфу Васильевичу, въ Москву, чтобъ онъ съ женой прівхаль съ нимъ проститься, потому что чувствуеть приближение времени своего исхода. Евграфъ Васильевичъ съ первою своею женою, Прасковьею Михайловною Зиновьевою, поспётиль пріёхать къ отцу и нашелъ его, повидимому, совершенно здоровымъ. Іюля 14-го Василій Никитичь побхаль верхомь за три версты въ свою приходскую церковь со своимъ внукомъ, Ростиславомъ Евграфовичемъ, и отправляясь изъ дома, велълъ прислать въ село мастеровыхъ людей съ лопатами. Когда объдня окончилась, онъ позваль священника идти съ собою на погостъ и, пришедши туда, сталь ему показывать, гдъ кто изъ его родныхъ положенъ; выбралъ себъ мъсто и приказалъ рабочимъ приступить къ копанію могилы. Возвращаться домой верхомъ онъ не могъ, потому что ослабълъ, сълъ въ одноколку и со внукомъ побхалъ домой, а священника просилъ на завтра прівхать къ нему вь Болдино со Святыми Дарами, чтобъ его исновъдать и причастить, и поручиль ему, кромъ того, пригласить такихъ-то священниковъ, потому что желаетъ собороваться.

Возвратившись домой, онт нашель у себя курьера, присланнаго изъ Петербурга съ извъстіемь, что онъ оправданъ отъ несправедливаго обвиненія, и государыня посылаеть ему Александровскую звъзду.

Онъ самъ написалъ къ государынъ письмо, благодарилъ ее за ея милость, но орденъ возвратилъ обратно, извъщая, что чувствуетъ уже приближение своей кончины, и отпустилъ курьера. Караулъ, находившийся при немъ, былъ снятъ.

Въ этотъ вечеръ, когда пришелъ къ нему за приказаніемъ его поваръ-французъ, онъ объда заказывать не сталъ.

— Я теперь у васъ уже гость, сказаль онъ. — а не хозянь, а хозяева вотъ кто, прибавиль онъ, указывая на сына и на невъстку: — они тебя прикажуть, что нужно; я объдать болъе не буду.

Онъ быль очень спокоенъ духомъ и не забылъ даже нередать невъсткъ, что на погребъ лежить начатой теленокъ, «такъ есть изъ чего и готовить».

На другой день поутру, прівхалъ приходскій священникъ съ причтомъ, исповедаль его и причастиль Святыхъ Таннъ.

Василій Никитичь велёль позвать сына, невёстку, внука, прощался съ ними и дёлаль имъ наставленія, потомъ велёль собрать всёхъ домашнихъ и дворовыхъ людей, просилъ у всёхъ прощенія, благодарилъ за усердную службу и, простившись со всёми и всёхъ отпустивъ, просилъ священниковъначать соборованіе, и тихо и безболёзненно скончался при итеніи послёдняго Евангелія.

Когда послади за столяромъ, чтобы снять мѣрку для гроба, столяръ сказалъ, что ужь давно по приказанію покойника для него гробъ сдѣланъ, а что ножки подъ него опъ самъ изволилъ точить.

Евграфа Васильевича я помню, что видала въ моемъ дѣтствѣ. Онъ скончался, когда мнѣ было лѣтъ тринадцать, а третью его жену, бабушку Аграфену Өедотовну, я очень любила` и уважала, и батюшка ее очень чтилъ и съ нею крестилъ старшую мою дочь, Аграфену Дмитріевну.

#### III.

Корсаковы родомъ съ острова Корсики, потому такъ и называются. Сперва они переселились въ Литву, а оттуда, при сынъ Димитрія Донскаго, одинъ изъ нихъ, по имени Вячеславъ, прибылъ въ Россію съ литовской княжной (Софьею Витовтовною), и отъ него и пошелъ нашъ родъ. У него былъ сынъ Өедоръ и четыре внука; отъ старшаго. Осипа, пошли Корсаковы, а отъ одного изъ его братьевъ-Милославскіе. При паръ Өеодоръ Алексъевичъ Корсаковы стали прозываться Римскими-Корсаковыми, въ отличіе отъ другой похожей фамиліи Корсаковыхъ. Изъ послёднихъ некоторые потомъ вписались въ нашу родословную, но это неправильно, потому что они совствить другого происхожденія, чти мы. Двое изъ батюшкиныхъ пращуровъ были митрополитами: одинъ, Игнатій, сибирскимъ, другой, Іосифъ, исковскимъ. Батюшкинъ дъдъ, Андрей Леонтьевичъ, служилъ при Петръ I и былъ стольникомъ. Онъ былъ женатъ на княжнъ Шаховской, Марьъ Өедоровић; у нея была сестра, княгиня Екатерина Өедоровна, за стольникомъ Венедиктомъ Яковлевичемъ Хитрово. Дочь ихъ, Евдокія Венедиктовна Хитрово, была сперва въ замужствъ за княземъ Юріемъ Өедоровичемъ Кольцовымъ-Масальскимъ, а потомъ, овдовъвъ, она вышла за Василія Васильевича Головина, который въ собственноручныхъ замъткахъ, сохранпвшихся въ селъ Новоспасскомъ. Московской губернія. Дмитровскаго увзда (нынъ Спасо-Влахернскій монастырь), записаль, что 10-го января 1717 года сговоръ его со вдовой Хитрово былъ въ домъ тетки ен родной. Маріи Өедоровны Римской-Корсаковой, на Остоженкъ, въ приходъ Стараго Воскресенія. У нихъ было два сына: старшій, Василій Андреевичь, н меньшой, мой дёдъ, Михаилъ Андреевичъ. По указу Петра I вельно было учреждать майораты, т.-е.. отдавать имъніе старшему сыну для того, чтобы дворянскіе роды не объдніли. Батюпилить отець, Михаиль Андреевичь, быль послань для обученія за границу въ посл'вдніе годы царствованія Петра и жилъ тамъ довольно долго, такъ что срокъ его возвращенію исполнился уже по вступленій на престолъ императрицы Анны Іоанновны. При ея дворъ находилась одна близкая

родственница Римскихъ-Корсаковыхъ. Какую она должность занимала, навърное не знаю, но только она была изъ приближенныхъ къ императрицъ, а звали ее Елизавета Ивановна Зимкова. Она была пожилою дъвицей. Разъ какъ-то приходитъ она къ императрицъ просить позволенія отлучиться къ своимъ роднымъ. «Присылала за мною моя невъстка, Римская-Корсакова, наказывала, чтобъ я отпросилась и непремънно бы у нея побывала: нужно со мною повидаться». Государыня ее отпустила, а вечеромъ, когда она возвратилась и явилась къ императрицъ, та и спращиваеть ее:

- Ну, что, побывала у своихъ?
- Побывала, государыня, и вдоволь наплакалась, глядючи на невъстку...
- А что же такое? Развъ какое у нихъ несчастие? спросила императрица.
- Нѣть, несчастія-то, по милости Божіей, нѣть, а невѣстка очень горюеть о меньшомь своемъ сынѣ Мишѣ: онъ въ чужихъ краяхъ учится, посланъ былъ еще при жизни покойнаго государя, теперь ему срокъ наступиль вернуться назадъ, онъ меньшой, а у матери-то знать не любимый ли... Убивается, плачеть, бѣдная, говоритъ: возворотится Миша, у чего онъ будетъ? Онъ меньшой, все имѣніе велѣно отдавать большему, а онъ останется безо всего, не будетъ у него ни кола, ни двора...
  - Такъ что же тутъ делать? спросила императрица.
- Поручали мнѣ просить тебя, царица-государыня: будь къ нимъ милостива, дозволь имъ свое имѣніе поровну раздѣлить обоимъ братьямъ...
- Нътъ, этого я не могу, возразила императрица: позволь имъ, позволь и другимъ, законъ нарушить .. этого нельзя, а лучше ты дай ему что-нибудь изъ своего имънія, номоги родному...
- Матушка государыня, рада бы радешенька дать чтонибудь, коли бы средствія имёла, а то я и сама еле-еле су ществую, и еслибы не твои ко мнё милости, то и совсёмь бы нуждалась. У меня всего-то и есть что деревушка въ Черсповскомъ уёздё, 200 душь...
  - Вотъ ее-то и отдай...

- А сама-то я съ чъмъ останусь? Благодарю покорно, по міру ида...
- По міру! воскликнула императрица, а я-то что же? Развъ я тебя оставлю? Не жалъй, отдай, я тебя обезпечу...
- Государыня, велики твои ко мнѣ милости, не стою я ихъ. А ну, какъ да я тебѣ не угожу, и ты меня вонъ вытуришь: «гнать ее, старую дуру»! Тогда что, куда я тогда дѣнусь?
- Говорю я тебѣ, отдай, а я тебя обезпечу; а невѣсткѣ скажи, чтобъ она отписала къ сыну и приказала ему вернуться, что я, молъ, не оставлю его и пріищу-де ему богатую невѣсту.

Такъ и сдёлали. Михаилъ Андреевичъ возвратился. Зимкова отдала ему свою деревушку, которою потомъ батюшка наградилъ меня въ приданое, и я всегда Зимкову поминаю. Она погребена въ Переяславскомъ Өеодоровскомъ монастырѣ. Такъ ли она тамъ жила, или была потомъ въ монашествѣ, или велѣла, можетъ-статься, схоронить себя со своими сродниками, этого я не могу сказать. Когда мы ѣзжали въ Ростовъ, всегда въ Переяславлѣ останавливались и по ней служили панихиду.

Дъдушка, по возвращении, поступилъ въ Семеновскій полкъ, и вскоръ императрица сосватала ему вевъсту, и пребогатую, дочь Татищева, Евпраксію Васильевну. Императрица наградила ее: благословила иконой, пожаловала брилліантовый цвътокъ съ краснымъ яхонтомъ, жемчужную нить и глазетовое платье со своего плеча.

Бабушка была недолго замужемъ и имѣла только двоихъ дѣтей: батюшку, — онъ родился 27-го ноября 1731 года, и тетушку, княгиню Марью Михайловну (жену князя Михаила Петровича Волконскаго). Она родилась 9-го января 1736 г., скончалась 6-го августа 1786 г.; я потомъ буду говорить о ней подробнъе.

#### IV.

Въ 1733 году бабушка купила, въ семнадцати верстахъ отъ Калуги, село Боброво и тамъ постоянно живала большую часть года, а въ Москвъ имъла свой домъ близь Остоженки,

въ приходъ Иліи Обыденнаго, и мы жили еще въ этомъ домъ, когда я шла замужъ, въ 1793 году, и тамъ вънчалась. Не могу сказать навърное, чей это былъ домъ: Корсаковыхъ или Татищевыхъ, или купленъ былъ бабушкой. Въроятно, по близости этого дома отъ Зачатіевскаго монастыря, и схоронили дъдушку Михаила Андреевича въ этомъ монастыръ, подъ церковью Милостиваго Спаса, что надъ святыми вратами, а церковь строили прежде еще Корсаковы, и кромъ дъдушки, тамъ погребены, многіе изъ нихъ и изъ Шаховскихъ, такъ какъ дъдушкина мать была Шаховская.

Батюшка быль лёть четырнадцати, когда бабушка отвезла его въ Петербургъ, записала каптенармусомъ въ нейбъ-гвардіи Семеновскій полкъ и тамъ оставила, а сама возвратилась въ Боброво.

Почтовыхъ сообщеній въ тр время, должно быть, не было, и бабушка посылывала иногда письма на своей лошади, а такъ какъ батюшка жиль своимъ хозяйствомъ, то чтобы подводу не отправлять пустую, бабупіка и велить зимой накласть на возъ всякой провизіи: живности, молочнаго скопу, муки и всякой всячины, и пошлеть изъ Калуги въ Петербургъ. И ъдетъ подвода недъли двъ.

Когда батюшку произвели въ офицеры и сталъ онъ ходить ко дворцу на караулъ, то сдёлался лично извёстенъ императрицё Елизавет Петровне. Она къ нему очень благоволила и не редко случалось, что отворитъ форточку и спрашиваетъ, кто изъ офицеровъ на карауле, и когда узнаетъ что Корсаковъ, пошлетъ за нимъ, и редко-редко чтобы не велено угостить его чаркой водки. Многіе даже на это вниманіе къ батюшке смотрели не безъ зависти, а другіе не безъ опасенія, и ежели бы по своей оплошности батюшка самъ себе не повредилъ живостію своего характера и излишнею откровенностью въ слове, то былъ бы, можетъ быть, великою особой.

И онъ въ последствии нередко припоминаль этотъ случай изъ своей молодости и горько сожалель, что чрезъ него нажиль себе сильныхъ враговъ, и будучи теснимъ по службе, принужденъ былъ выдти въ отставку съ чиномъ полковника.

Хотя императрица и не живала въ Москвъ постоянно, но Москву любила и часто ее посъщала; и когда дворъ пріъдеть

въ Москву, то и дъло что вечера, да балы и маскарады во дворив. Дворъ прівхаль въ Москву въ декабрь мьсяць 1749 года и пробыль чуть ли не болбе года; за императриней послужоваль и лейбъ-гвардіи Семеновскій полкъ, а стало-быть, и батюшка. Государыня вскор'в сдівлалась нездорова, однако болъзнь продолжалась не долго; она оправилась и, желая спълать удовольствіе своему особенному любимцу, графу Алекстю Григорьевичу Разумовскому, побхала къ нему за гороль въ подмосковную Перово на праздникъ, который онъ для нея устроиль, и тамъ внезапно опять захворала, такъ что ее должны были несть въ Москву на рукахъ. Она была высокаго роста, собою прекрасная, мужественная и очень дородная, а кушала она не мало и каждое блюдо запивала глоткомъ сладкаго вина; сказываютъ, она въ особенности любила токайское; ну, не мудрено, что при ея полнотъ, кровь приливала къ головъ, и съ ней дълались обмороки, такъ что въ концъ ужина ее иногда уносили изъ-за стола въ опочивальню.

При наступленіи весны 1750 года, когда императрица уже совсѣмъ оправилась отъ вторичной своей болѣзни, она пожелала идти пѣшкомъ въ Троицкую лавру на богомолье. За нею должна была туда послѣдовать и гвардія. Фельдмаршалъ Апраксинъ, Степанъ Өедоровичъ, зная, что императрица будетъ шествовать долго, испросилъ ея соизволеніе заранѣе отправиться изъ Москвы и идти не прямо къ Троицѣ, а на свое подмосковное имѣніе, село Ольгово, которое отъ Москвы въ пятидесяти верстахъ и въ такомъ же разстояніи отъ Троицы: ему хотѣлось угостить у себя гвардію и попировать дома на просторѣ.

Ватюшка быль тогда уже офицеромъ; ему было лѣть двадцать, онъ быль живой и веселый человѣкъ, но очень воздержной жизни, почему товарищи не только его любили, но и уважали. Вотъ, во время этого-то пребыванія онъ и испортиль навсегда свою карьеру.

Въ одинъ изъ дней, послѣ объда, офицеры иошли гулять жоло дома, а тамъ предъ домомъ пребольшой и прекрасный прудъ. Вотъ идутъ офицеры мимо пруда и видятъ, что кто-то у пруда кувыркается; подходятъ ближе, смотрятъ—двое изъ Орловыхъ, а третій до того уже напился, что лежитъ пластъ пластомъ. Они тогда были еще очень молоды и, кажется, еще

не офицерами, а каптенармусами. Батюшка, какъ старшій и какъ офицеръ степенный, пожуриль молодежь и сказаль имъ, что такъ вести себя неприлично и въ особенности въ гостяхъ у фельдмаршала, а безъ чувствъ лежавшаго толкнулъ ногой и, подозвавъ двухъ деньщиковъ, говоритъ имъ: «Уберите вы этого Орлова (кажется, Григорія) къ мъсту; того и гляди, въ прудъ свалится, вишь, какъ нализался, какъ свинья валяется».

Въ первый разъ какъ батюшка былъ на караулъ при императрицъ (должно-быть, это было въ скоромъ времени и чуть ли не у Троицы), императрица и спрашиваетъ его:

- Ну что, Корсаковъ, хорошо ли попировали у Апраксина? изрядно ли онъ угостилъ васъ?
- Такъ хорошо, ваше величество, попировали и такъ угостилъ насъ фельдмаршалъ, что мы чуть на головахъ не ходили, а кто даже и взаправду кувыркался.

Императрица очень смѣялась этому и потомъ милостиво замѣтила Апраксину: «Говорятъ, вы на славу угостили мою молодую гвардію, такъ что молодежь у васъ кувыркалась».

Пошли разспросы: «кто быль у императрицы, съ къмъ говорила она изъ бывшихъ у Апраксина въ деревнъ».

Говорять: Корсаковъ.

Апраксинь этимъ не обидёлся, а только посмёнися батюшкё: «Экой ты болтунь, все императрицё успёль разсказать, какъ въ Ольгове эти шуты куралёсили».

Нашлись добрые люди, которые и Орловымъ цересказали, что Корсаковъ-де государынъ все про васъ разсказалъ, какъ вы кувыркались и у пруда пьяные валялись.

Орловы тогда были мальчики, кутилы и буяны, не страшень быль ихъ гнёвъ; но въ последствіи, когда они попали въ честь, а Григорій и въ особую милость, тогда они приномнили Корсакову, что онъ ихъ журилъ въ Ольговъ и обругалъ одного изъ нихъ свиньей, и такъ стали батюшкъ вредить, что онъ поневолъ принужденъ былъ выйти въ отставку.

Онъ часто вспоминаль это обстоятельство и, упрекан себя, повторяль: «Да, языкъ мой врагъ; въдь нужно же миъ было ради смъха разсказать это императрицъ!»

Батюшка участвоваль въ Семильтней войнъ и быль въ сражении при Гросъ-Егернсдорфъ, въ которомъ Апраксинъ одержаль побъду. Тутъ батюшка едва не лишился живни, потому что пуля ударила ему въ грудь; но такъ какъ на немъ былъ надътъ образъ-складень, присланный ему предъ войной отъ его матери, то пуля пробила пявтье и овчинку, въ которую былъ зашитъ складень, и отскочила назадъ. Бабушка была очень благочестива и богомольна и вообще къ духовенству и монашеству расположена. Она заповъдала своему сыну никогда не выходить изъ дома, не прочитавъ 26-го псалма, то есть: Господъ просвъщение мое и спаситель мой, кого убоюся. Батюшка всегда это соблюдалъ. И точно, онъ имълъ всегда сильныхъ враговъ, и хотя они старались ему повредить, но однако Господь помиловалъ и сохраниль отъ погибели.

V.

Бабушка всегда принимала монаховъ-сборщиковъ: бывало, позоветъ къ себъ, накормитъ, напоитъ, дастъ денегъ, велитъ отвести комнату гдъ переночевать и отпуститъ каждаго довольнымъ ея пріемомъ.

Вотъ однажды, говорятъ ей: прівхалъ монахъ со сборомъ. Приказала позвать: «Откуда, отецъ?» Оттуда-то, называетъ монастырь.

— Садись, старецъ.

Вельна изготовить чыть угостить его. Сидять, разговаривають. Монахь и говорить ей: — Матушка, а я и сынка-то вашего, Петра Михайловича, знаю. — Какъ, такъ? Гдъ жъ ты его видълъ? — Тамъ-то, и начинаеть бабушкъ подробно говорить о батюшкъ; и точно, по словамъ видно, что знаетъ его. Бабушка еще пуще расположилась къ монаху. Только вдругъ, во время разговора, бъжитъ человъкъ и докладываетъ бабушкъ: Петръ Михайловичъ пріъхалъ. Взвертълся монахъ: хочеть уйти изъ комнаты, бабушка его уговариваетъ остаться, а между тъмъ, входитъ батюшка. Поздоровавшись съ матерью, онъ взглянулъ на монаха. Тотъ ни живъ, ни мертвъ.

— Ты какъ здъсь? крикнулъ ему батюшка.

Тоть въ ноги:--Не погубите, виновать.

Бабушка смотрить, понять не можеть, что такое происходить. Батюшка и говорить ей:

— Знаете ли, матушка, кого вы изволили принимать? Это бъглый солдать изъ моей роты; его давно отыскивають. — Не погубите, повторяеть тогъ.

Батюшка хотъль было отправить его по этапу, но бабушка уговорила сына не срамить ея дома и не налагать руки на гостя, кто онъ ни на есть. Тоть объщался явиться въ полкъ самъ отъ себя; не помню теперь, исполниль ли онъ объщаніе.

Бабушка, хотя и не перестала принимать монаховъ-соорщиковъ, но съ тъхъ поръ стала гораздо осторожнъе, опасаясь, чтобы подъ видомъ настолщаго монаха не принять опять какого-нибудь бъглаго, а батюшка, номня этотъ случай, всегда опасался сборщиковъ.

Въ которомъ году женился батюшка, опредблительно скавать не умёю, но полагаю, что это было въ 1763 году, потому что старшая моя сестра Екатерина Петровна родилась 24-го октября 1764 года, на первомъ же году его женитьбы. Матушка была сама по себъ княжна Щербатова, дочь князи Николая Осиповича и княгини Анны Ивановны, урожденной княжны Мещерской. Когда она родилась, - это было 7-го октября 1743 года, — дедушка находился въ отсутствіи, и бабушка дала ей имя Пелагеи, празднуемой октября 8-го дня. Дёдушка Щербатовъ скоро возвратился и очень опечалился, что дочь его назвали Пелагеей, а не Аграфеной, какъ онъ намъревался, въ честь своей матери (второй жены его отца, князи Осипа Ивановича Щербатаго 1), женатаго на Аграфент Өедоровнъ Салтыковой), и ръшилъ, чтобы называть ее Аграфеной, но именины она всегда праздновала октября 8-го; при вънчани ее называли Аграфеной, но отпъвали Пелагіей. Чрезъ тринадцать леть после рожденія матушки, бабушка родила вторую дочь, которую назвали Александрой; думаю, что это

¹) Князь Осипъ Ивановичъ Щербатовъ быль женать два раза: въ первый на Соковниной, Марьъ Васильевнъ и отъ нея имъль только дочь княжну Варвару Осиповну, вышедшую за князя Сергъя Никитича Долгорукаго; а отъ второй жены, А. Ө. Салтыковой, имъль двухъ сыновей: князя Николая и князя Сергъя Осиповичей. Этотъ быль женать на Екатеринъ Михайловнъ Стрълковой, которую я видъла въ моемъ дътствъ амужъ ея умеръ, когда я была еще ребенкомъ, и его не помию. У князя Сергъя Осиповича было двъ дочери: одна за Елагинымъ, другая, Аграфена Сергъевна, за Мясоъдовымъ; этихъ я помию, опъ къ намъ ъзжали, а Аграфена Сергъевна умерла уже въ первые годы царствованія императора Александра.

въ честь бабушкиной матери, княгини Мещерской, урожденной Ергольской. Тетушка Александра Николаевна (бывшая въ послъдствіи въ замужествъ за бригадиромъ графомъ Степаномъ Өедоровичемъ Толстымъ) была чуть ли не у кормилицы еще, когда послъдовала дъдушкина кончина.

Бабушка Евпраксія Васильевна была еще въ живыхъ, когда женился батюшка, и къ матушкъ была она очень добра и взяла къ себъ на воспитаніе мою сестру (вторую дочь батюшкину), которую такъ же, какъ и меня, звали Елизаветой.

У меня сохранилось письмо, писанное бабушкой къ матушкъ по случаю моего рожденія: она пишеть, что поздравляеть и что посылаеть ей съ мужемъ пятьдесять рублевъ на родины и на именины. Бабушка Евпраксія Васильевна была слаба, хотя лътами была еще совсъмъ не стара: едвали ей было и шестьдесять лътъ.

При моемъ рожденіи, старшей моей сестрѣ Екатеринѣ было около пяти лѣтъ, и батюшкѣ угодно было, чтобъ она была моею крестною матерью.

Осенью 1770 года было сильное оспенное повътріе: осны тогда не умъли еще прививать и ждали, чтобы пришла натуральная. Потому въ то время много мерло дътей, и вообще въ мое время было больше рябыхъ, чемъ теперь. Бабушки въ живыхъ уже не было, и Лиза, которая была у нея, находилась уже дома; ей было лёть пять, а мнё всего полтора года. Батюшка старшую Елизавету въ особенности мюбиль: говорять, она была красоты неописанной. Объ мы забольли осной въ одинъ день, и хотя у сестры болъзнь была не такъ сильна. какъ у меня, но она не вынесла и скончалась. Батюшка быль, говорять, неутъщень и сильно плакаль. Пришель въ нашу дътскую, стоитъ и смотритъ на сестру; въ то время приходить гробовщикъ снимать мёрку для гробика. Батюшке было очень горько, что онъ лишился любимой дочери. Видя, что и я еле жива, говорить гробовщику: «что туть еще ходить, сними мёрку и съ этой: пожалуй, и до утра не доживетъ». Итакъ, съ объихъ насъ сняди мърки и приготовиди гробики. Сестру схоронили тогда же, а я оправилась, живу съ тъхъ) поръ еще девяносто дътъ, и хотя все лицо мое было покрыто какъ корой, а остались на лицъ только двъ маленькія язвинки на лбу.

Чумы я совсёмь не помню: мнё было тогда около четырехь лёть, и гдё въ то время жили батюшка съ матушкой, я совсёмь не знаю; думаю что въ Боброві, гді чумы не было. Помнить себя стала я съ тёхь поръ, когда Пугачевъ навель страхь на всю Россію. Какъ сквозь сонъ помнятся мнё разсказы объ этомъ злодей: въ детской сидять наши мамушки и толкують о немь; придешь въ девичью—речь о Пугачеві; приведуть насъ къ матушкі въ гостиную—опять разговорь про его влодейства, такъ что и ночью-то бывало отъ страха и ужаса не спится: такъ воть и кажется, что сейчась скриинеть дверь, онъ войдеть въ детскую и насъ всёхъ передушить. Это было ужасное время!

Когда Пугачева взяли, мы были тогда въ Москвъ; его привезли и посадили на Монетномъ Дворъ. Помню, что въ день казни (это было зимой, вскоръ послъ Крещенья, морозъ, говорятъ, былъ преужасный), на Болотъ, гдъ его казнили, собралось народу видимо-невидимо, и было множество каретъ: ъздили смотръть, какъ злодъя будутъ казнить. Батюшка самъ не былъ и матушкъ не совътовалъ ъхать на это позорище; но многіе изъ нашихъ знакомыхъ туда таскались, и двъ или три барыни говорили матушкъ: «мы были такъ счастливы, что карета наша стояла противъ самаго мъста казни, и все подробно видъли»... Батюшка какой-то барынъ не далъ и договорить: «не только не имълъ желанія видъть, какъ будутъ казнить злодъя, и слышать-то, какъ его казнили, не желаю, и дивлюсь, что у васъ хватило духу смотръть на такое врълище».

Въ последствіи объ этой казни я слышала разсказы отъ Архарова Николая Петровича, брать котораго (Иванъ Петровичь) быль женать на моей троюродной сестре, Екатерине Александровне Римской-Корсаковой.

## VI.

По зимамъ мы живали въ Москвъ, а весной, по просухъ уъзжали въ Боброво. Домъ выстроила тамъ бабушка Евпраксія Васильевна, онъ былъ прекрасный: строенъ изъ очень толстыхъ брусьевъ, и чуть ли не изъ дубовыхъ; низъ былъ ка-

менный, жилой, и ствны претолстыя. Весь нижній ярусь назывался тогда подклетями; тамъ были кладовыя, но были и жилыя комнаты, и когда для братьевъ приняли въ домъ мусье, француза, то ему тамъ и отвели жилье. Двойныхъ рамъ у него въ комнатъ не было, стекла были еще очень дороги, такъ онъ и придумаль во вторыя рамы вставить бумагу, промазанную масломъ; можно себъ вообразить, какая тамъ была темь и среди бъла дня. У насъ въ дътской также не было зимнихъ рамъ: моя кровать стояла у самаго окна, и чтобъ отъ него ночью не дуло во время сильныхъ холодовъ, то на ночь заставляли доской и завъшивали чъмъ-нибудь потолще. Всъ парадныя комнаты были съ панелями, а стъны и потолки затянуты холстомъ и расписаны краской на клею. Въ залъ нарисована на стънахъ охота, въ гостиной ландшафты, въ кабинетъ у матушки то же, а въ спальнъ, кажется, стъны были расписаны боскетомъ; еще гдъ-то драпировкой или спущеннымъ завъсомъ. Конечно, все это было малевано домашними мазунами, но, вирочемъ, очень недурно, а по тогдашнимъ понятіямъ о живописи—даже и хорошо. Важнъе всего было въ то время, чтобы хозяинъ дома могъ похвалиться и сказать: «оно, правда, не очень хорошо писано, да писали свои кръпостные мастера».

У батюшки были свои мастеровые всякаго рода: столяры, кузнецы, каретники; столовое бёлье ткали дома и, кром'в того, были ткачи для полотна; быль свой кондитерь. Въ комнат'в людей было премножество, такъ что за каждымъ стуломъ, во время стола, стоялъ челов'вкъ съ тарелкой.

Въ гостиной мебель была пальмовая, обита черною кожей съ золотыми гвоздиками; это было очень недурно и прочно. На окнахъ были шторы изъ парусины, расписаны на клею, но гардинъ и драпировокъ не было нигдѣ; только у матушки въ кабинетѣ были кисейные подборы на окнахъ.

Батюшка быль богать: онъ имъль 4,000 душь крестьянь, а матушка 1,000; въ домъ было всего вдоволь, но роскоши не было ни въ чемъ. Посуда была вся оловянная: блюда, чаши, миски; только впослъдстви, когда мы стали постоянно жить по зимамъ въ Москвъ, батюшка купиль столовый сервизъ серебряный, а тъ Бобровъ остался все тотъ же оловянный. По воскресеньямъ и праздникамъ, гостей съъзжалось премноже-

ство, объдывало иногда человъкъ по тридцати и болъе. И все это прівдетъ со своими людьми, тройками и четвернями; нівкоторые гостять по нівскольку дней,— такое было обыкновеніе. Батюшка принималь встав привітливо и говариваль: «Онъмой состав и такой же дворянинь, какъ и и; прібхаль ко мнів въ гости, сдівлаль мнів честь,— моя обязанность принять его радушно. Свинья тоть гость, который, сидя за столомъ, емітетя надъ хозяиномъ; но скотина и хозяинь, ежели онъ не почтить своего гостя и не приметь ласково».

Въ числъ сосъдей бывали престранные. Такъ, былъ одинъ Терентій Ивановичъ: лътомъ прівдеть въ парусинномъ балахонъ, опоясанъ кушакомъ, за кушакомъ заткнуты кнутъ прукавицы, отъ сапоговъ разитъ дегтемъ, и батюшка принимаетъ его весьма ласково. Возьметъ его за рукавъ и ведетъ бывало къ матушкъ и говоритъ ей: «Аграфена Николаевна, веду къ тебъ пріятеля моего, Терентія Ивановича. Матушка была тоже обходительна, и во время стола смотритъ, бывало, на всъхъ насъ; и сохрани Богъ, если она замътитъ, что ктонибудь изъ насъ улыбнется или пошешчется между собою, хотя сосъди и сосъдки бывали пресмъщные.

Теперь я ужь не помню, кто-то изъ гостей сдёлаль за столомъ какую-то неловкость, — мы были еще всё дётьми; вотъ двое изъ насъ: я да который-то изъ братьевъ засмённись; батюшка замётилъ это и строго на насъ взглянулъ, а послё обёда призваль къ себё въ кабинетъ, да вёдь какъ за это выбранилъ: «Кто у меня за столомъ, тотъ мой гость, дорогой гость, а вы смёете надъ нимъ смёнться! Ты — дёвчонка глупая, а ты — дуракъ мальчишка, надъ стариками труните!.. Ежели я еще разъ это замёчу, то не велю васъ къ столу пускать».

Вообще батюшка быль очень взыскателень съ нами. Вотъ еще примъръ его душевнаго благородства. Онъ быль въ размолвкъ со своею сестрой, съ княгинею Марьею Михайловною Волконскою, и другъ къ другу они не ъздили; но въ больше праздники и въ именины тетушки насъ всегда къ ней посылывалъ и говаривалъ намъ: «Не ваше дъю знать, почему мы съ сестрой не въ ладахъ, это васъ не касается; она вамъ родная тетка, вы обязаны ее чтить, уважать и оказывать ей почтеніе, а что между нами, то намъ двумъ и иввъстно».

И братья Волконскіе: князь Дмитрій Михайловичь и князь Владиміръ Михайловичь, тоже къ батюшкѣ ѣзжали довольно часто и были очень почтительны, а съ нами дружны. Впослѣдствіи я узнала, что батюшка съ тетушкой перестали видаться, потому что разъ какъ-то батюшка сказалъ сестрѣ своей что-то про ея мужа, кажется, назвалъ его мотомъ. Тетушка прогнѣвалась и перестала ѣздить къ батюшкѣ; мужъ ея умеръ, но они все другъ къ другу не ѣздили, и только незадолго до кончины тетушки, въ 1786 году, послѣдовало между ними примиреніе; но матушка, помнится, у тетушки бывала.

### VII.

Мит было интнадцать леть, когда матушка скончалась, вы москеть, 13-го іюня 1783 года. Ей было невступно сорокы леть. Сколько я ее помню, она была высокая, статная, стройная и имта, какт вст Щербатовы, прекрасный цеть лица. Впрочемь, она все-таки румянилась, по тогдашнему обычаю, потому что, не нарумянившись, куда-нибудь прітхать, значило бы сдёлать невтжество. Тетушка, графиня Александра Николаевна, говаривала мит: «твоя матушка смолоду была писанная красавица».

Въ то время дъти не бывали при родителяхъ неотлучно, какъ теперь, и не смъли придти, когда вздумается, а приходили поутру поздороваться, къ объду, къ чаю и къ ужину, или когда позовуть за чъмъ-нибудь. Отношенія дътей къ родителямъ были совстмъ не такія, какъ теперь; мы не смтли. сказать: за что вы на меня сердитесь, а говорили: за что вы изволите гитваться, или: чты я вась прогитвала; не гово-, рили: это вы мнъ подарили; нътъ, это было нескладно, а слъдовало сказать: это вы мнъ пожаловали, это ваще жалованіе. Мы нашихъ родителей боялись, любили и почитали. Теперы дъти отца и матери не боятся, а больше ли отъ этого любятъ ихъ — не знаю. Въ наше время никогда никому и въ мыслы не приходило, чтобы можно было ослушаться отца или мать и безпрекословно не исполнить, что приказано. Какъ это возможно? Даже и ответить нельзя было, и въ разговоръ свободно не вступали: ждешь, чтобы старшій спросиль, тогда и отвъчаень, а то, пожалуй, и дожденься, что тебъ скажуть:

«что въ разговоръ ввязываещься? тебя въдь не спрашивають, ну, такъ и молчи!» Да, такого панибратства, какъ теперь, не было; и, право, лучше было, больше чтили старшихъ. было больше порядку въ смействахъ и благочестія... Теперь все перемънилось, не нахожу, чтобы къ лучшему. Теперь и часы-то совствы иначе распредтлены, какъ бывало: что тогда быль вечерь, теперь, по-вашему, еще утро! Смеркается, уже и темно, а у васъ это все еще утро. Эти вст перемъны произошли на моей памяти. День у насъ начинался въ семь и въ восемь часовъ; объдали мы въ деревнъ всегда въ часъ пополудни, а ежели званый объдъ, въ два часа; въ нять часовъ пили чай. Когда матушка была еще жива, стало-быть. до 1783 года, приносили въ гостиную большую жаровню и мъдный чайникъ съ горячею водой. Матушка заваривала сама чай. Ложечекъ чайныхъ для всёхъ не было; во всемъ дом'є и было только двё чайныя ложки: одну матушка носила при себъ въ своей готовальнъ, а другую подавали для батюшки. Поутру чаю никогда не пили, всегда подавался кофе. Ужинали обыкновенно въ девять часовъ, и къ ужину подавали все свъжее кушанье, а не то чтобъ остатки отъ объда стали разогръвать; и какъ теперь бывають званые объды, такъ бывали въ то время званые ужины въ десять часовъ. Балы начинались редко поздебе шести часовъ, а къ двенадцати вст уже возвратятся домой. Такъ какъ тогда точно танцовали, а не ходили, то танцующихъ было немного. Главнымъ танцемъ бываль менуэть, потомъ стали танцовать: гавоть, кадрили. котильйоны, экосезы. Однъ только дъвицы и танцовали, п замужнія женщины — очень немногія, вдовы — никогда. Вдовы. впрочемъ, ръдко и ъздили на балы, и всегда носили черноплатье, а если приходилось тать на свадьбу, то сверхи платья нашивали золотую сътку.

Старшія мои двъ сестры и я стали вытіжать послѣ кончины матушки, а вытіжнали мы съ нашею троюродною сестрой, Екатериною Александровною Архаровою. Отецъ ес. Александръ Васильевичъ Римскій-Корсаковъ, доводился батюшкъ двоюроднымъ братомъ 1). Онъ былъ женатъ на кни-

<sup>4)</sup> Отцы ихъ, Василій Андреевичъ и Михаилъ Андреевичъ, были родные братья; была у нихъ еще сестра, помнится, Марья Андреевна за кня-

синъ Волконской, Марьъ Семеновнъ. Дядюшку я что-то не номню; онъ умеръ, когда я была еще ребенкомъ, а тетушка Марья Семеновна скончалась въ 1796 году; на моей свадьбъ она была посаженою матерью.

Домъ ея былъ за Москвой-ръкой. Она имъла двухъ дочерей: Екатерину Александровну, за Архаровымъ, и Елизавету Александровну, за камергеромъ Александромъ Ильичемъ Ржевскимъ, и сына Николая Александровича; онъ умеръ бездътнымъ. Тетушка имъла очень хорошее состояніе, будучи и сама не бъдна, и богата по своему мужу, но была очень разсчетлива. Она имъла еще ту странность, что не любила дома объдать, что въ то время въ особенности было очень ръдко: она каждый день кушала въ гостяхъ, кромъ субботы. Она съ вечера призоветъ, бывало, своего вывздного лакея и велить на утро сходить въ три-четыре дома ея знакомыхъ и узнать, кто кушаеть дома сегодня и завтра, и ежели кушають дома, то узнать отъ нея о здоровь и сказать, что она собирается прівхать откушать. Воть и отправится съ объими дочерями. Тогда блюда выставлялись вст на столъ. Когда ей понравится какое-нибудь блюдо, холодное которое-нибудь, или одинъ изъ соусовъ, или жаркое, она и скажетъ хозяйкъ: «какъ это блюдо должно быть вкусно, позвольте мнъ его взять», и обращаясь къ своему лакею, стоявшему за ея стуломъ, говорить: «возьми такое-то блюдо и отнеси его въ нашу карету». Всъ знали, что она имъеть эту странность, и такъ какъ она была почтенная и знатная старушка, то многіе сами ей предлагали выбрать какое угодно блюдо. Такъ она собираетъ цълую недёлю, а въ субботу зоветь обёдать къ себё и подчуеть васъ вашимъ же блюдомъ. Многіе, впрочемъ, и смізлись надъ ней и кто-то и пересказалъ намъ, что Корсакова Марья Семеновна увезла откуда-то поросенка. Вотъ, вскоръ послъ того, тетушка пожаловала къ намъ кушать, я и говорю меньтой ея дочери:

— Скажи, пожалуйста, сестра Елизавета, гдъ это надняхъ вы, сказываютъ, объдали и стянули жаренаго поросенка?

земъ Мещерскимъ. Василій Андреевичъ быль женать на Кошелевой Евдоків Родіоновив, дочери шталмейстера при Петрв І. Александръ Васильевичъ имвлъ еще брата Андрея Васильевича и сестру Анну Васильевну. А она мнъ и отвъчаетъ:

— Вотъ какіе бываютъ злые языки! Никогда мы поросенка ниоткуда не возили, а привезли надняхъ жареную индюшку. Вотъ видишь ли, такъ не поросенка же.

Екатерина Александровна была лётъ на семь старше меня, съ нею-то мы и выёзжали; больше мы двё: Александра Петровна и я, а сестра Екатерина Петровна выёздовъ не любила, можетъ быть потому, что была старшая въ дом'є, была нужна для батюшки, да и лицомъ была нехороша. Сестра Александра Петровна была высока ростомъ, хорошо сложена и лицомъ очень красива, а я была мала ростомъ, но находили, что была недурна, а кто говорилъ даже, что и хороша. Въ мои лёта можно признаться, потому что и слёдовъ нётъ того, что было. И, бывало, когда мы идемъ въ собраніи, мужчины раздвигаются предъ нами и слышится, что шепчутъ: «Place, messieurs, place! la petite Korsacofi passe».

Екатерина Александровна Архарова была величественна и умъла себя держать въ людяхъ какъ слъдуетъ, или, какъ вы теперь говорите, съ достоинствомъ. Я всегда скажу, что если я умъю войдти и състь какъ слъдуетъ, то этимъ и ей обязана. Она, бывало, насъ оговариваетъ:

— Зачёмъ, Елизавета, ты вотъ то и то делаень: это не годится, нужно вотъ такъ и такъ дёлать.

У нея было двъ дочери: старшая, Софья Ивановна, была за графомъ Александромъ Ивановичемъ Соллогубомъ и младшая, Александра Ивановна, за Александромъ Васильевичемъ Васильчиковымъ.

Последнее время своей жизни она провела въ Петсрбургъ и въ Павловске и была посещаема нокойнымъ императоромъ Александромъ Павловичемъ, который къ ней очень благоволилъ. Она была кавалерственною дамой, а дочь ея Александра — фрейлиной. Меньшая сестра Архаровой, Елизавета Александровна Ржевская, ходила на костылъ, потому что на которой-то ноге у нея не доставало полступни и та была обращена въ противоположную сторону.

Братъ ихъ Николай Александровичъ былъ очень скупъ, необыкновенно сластолюбивъ и чревоугодливъ, такъ что ему зачастую случалось раза по два завтракать, дважды объдать и, кромъ вечерняго чая и разныхъ лакомствъ, плотно ужинать.

Когда онъ скончался (въ 1833 г.), сестра его, Елизавета Александровна, находившаяся въ его домѣ, за двѣ комнаты отъ той; гдѣ онъ лежалъ, узнавъ, что онъ скончался, была такъ этимъ поражена, что, забывъ взять свой костыль, прошла совершенно одна черезъ двѣ комнаты, какъ будто бы имѣла обѣ ноги здоровыя. Это объясняли тогда врачи нервнымъ усиленнымъ напряженіемъ, и это былъ единственный случай въ ея жизни, чтобъ она прошла безъ костыля.

#### VIII.

Кромт села Боброва, у батюшки была еще и другая прекрасная усадьба въ Тульской губерніи, село Покровское. Оно было расположено по объимъ сторонамъ ртки: съ одной стороны имтніе было Корсаковское, а съ другой—Щербатовское. Когда батюшка женился, матушкт дали въ приданое ту часть, что за рткой: въ цтломъ и вышло прекрасное имтніе. Въ Покровскомъ домъ былъ гораздо меньше, что ему и покойнте, и выгоднте перетхать на житье въ Покровское.

Кромѣ того, вотъ что еще было причиной къ перемѣнѣ мѣста жительства: Калуга была только въ семнадцати верстахъ отъ Боброва; въ Калугѣ былъ въ то время намѣстникомъ Иванъ Никитичъ Кречетниковъ. Онъ благоволилъ къ батюшкѣ и то и дѣло посѣщалъ его: пріѣдетъ обѣдать, а за нимъ и вся городская знатъ тянется, и многіе живутъ по нѣскольку сутокъ. Такіе пріѣзды становились очень не дешевы, — батюшка и разчелъ, что ему лучше жить въ Покровскомъ. А то случалось и такъ, что Кречетниковъ назовется къ батюшкѣ, — все изготовятъ, гости съѣдутся, вдругъ ѣдетъ гонецъ: намѣстникъ извиняется, что сегодня не можетъ быть, а будетъ вотъ тогда то; стало-быть, опять хлопоты, возня, траты. Батюшка рѣшился уѣхать и жить потише и поскромнѣе.

Вотъ что припомнилось мнѣ о Кречетниковъ, когда онъ былъ намъстниковъ въ Калугъ. Въ тотъ годъ, какъ императрица Екатерина II посътила Калугу, ужь не упомню въ какомъ именно году, — на хлѣбъ былъ плохой урожай. Ожи-

дая прибытія государыни, Кречетниковь распорядился, чтобы по объимъ сторонамъ дороги, по которой ей надлежало ъхать, на ближайшія къ дорогъ десятины свезли сжатый, но еще неубранный хлёбъ (это было въ августъ) и уставили бы копны какъ можно чаще, оставивъ, такимъ сбразомъ, отдаленныя десятины совершенно пустыми. При въбздъ въ городъ были устроены тріумфальныя ворота и украшены спо-пами ржаными и овсяными. Знала ли императрица о скудости урожая и замътила ли она, что было на дорогъ, неиз-въстно, но обошлась съ намъстникомъ милостиво. Она спросила его однако: хорошъ ли былъ урожай? Кречетниковъ отвъчалъ: прекрасный. Когда, послъ стола, намъстникъ доложилъ ей, что въ городъ есть театръ и изрядная труппа, и не соизволить ли ея императорское величество осчастливить театръ своимъ посъщениемъ, она потребовала списокъ играемыхъ піесъ, и возвращая оный, прибавила: «Ежели у васъ разыгрывается Хвастунъ, то хорошо бы имъ позабавиться». и пригласила намъстника въ свою ложу. Во время комедін, которая шла очень исправно, государыня часто посматривала на Кречетникова и милостиво ему улыбалась; онъ сидълъ какъ на иголкахъ. Въ тотъ ли же вечеръ, или на завтране знаю, быль дань баль для императрицы калужскимь дворянствомъ, и она его почтила своимъ высочайшимъ посъщеніемъ. Во время сего бала она была милостива къ Кречетникову, но послъ ужина, предъ отъъздомъ, сказала ему: «Вотъ вы меня угощаете и дълаете празднества, а самымъ дорогимъ угостить пожальли». — Чъмъ же, государыня? спросиль Кречетниковь, не понимая, чего могла пожелать императрица. «Чернымъ хлъбомъ», отвъчала она, и тутъ высказала ему свое неудовольствіе: «Я желаю знать всю правду, а отъ меня ее спрывають и думають сдёлать мнё угодное, скрывая отъ меня дурное! Здёсь неурожай, народъ териитъ нужду, а вы еще дёлаете тріумфальныя ворота изъ сноповь! Чтобы мнё угодить, не слёдуеть отъ меня таитъ правды, хотя бы и непріятной. Прошу это запомнить на будущее время».

Вообще императрица очень была милостива къ Кречетникову, но, въроятно, онъ имълъ недоброжелаталей, которые старались вредить ему. Впрочемъ, онъ до кончины сохранилъ благорасположеніе, а пожалуй, можно сказать, что и по смерти императрица его еще жаловала. Онъ былъ пожаловань въ графы, и это извъстіе было привезено курьеромъ на другой день по его кончинъ; онъ находился въ то время въ Польшъ.

Когда мы перевхали на жительство въ Покровское, вскорв послв кончины матушки, тамъ что-то было мало сосвдей и изъ нихъ памятны мнв Рукуновы и Еропкины. Рукуновъ былъ уже очень немолодъ. Онъ былъ послвднимъ сокольничимъ и разсказывалъ, что присутствовалъ на послвдней соколиной охотв при императрицъ Елизаветв Петровнъ. Онъ очень любилъ разсказывать, какъ нужно вынашивать соколовъ для охоты; много было интереснаго въ его разговорв и восноминаній о разныхъ случаяхъ на охотв, но это все такъ давно я слышала, что все перезабыла. Одно только мнв памятно, что однажды на охотв при Елизаветв Петровнъ онъ свалился съ ношади, въ присутствіи императрицы, и это вышло какъ-то такъ смѣшно, что она не могла удержаться отъ смѣха, а ему и больно, и досадно на свою неловкость...

Еропкиныхь, и мужа, и жену, я живо помню. Петръ Дмитріевичь быль женать на Елизаветв Михайловив Леонтьевой. Онъ прославился во время чумы въ 1771 году. Чума началась еще въ декабръ мъсяцъ 1770 года, но особенно стала свиръпствовать въ Москвъ въ мартъ мъсяцъ. Намъстникомъ въ Москвъ въ то время быль графъ Петръ Семеновичъ Салтыковъ, губернаторомъ — Бахметевъ, а Юшковъ, Иванъ Ивановичъ, — оберъ-полиціймейстеромъ. Они всъ такъ струхнули, что поскоръе разъъхались: Салтыковъ уъхалъ въ свою подмосковную, въ Мареино, тъ тоже куда-то попрятались, такъ что Москва осталась безъ призора. Вотъ тутъ-то Еропкинъ, видя, что столица въ опасности, и ръшился самовольно принять на себя управленіе городомъ. Императрица прислала графа Орлова, а Еропкину приказала быть его помощникомъ. Салтыкова отъ должности отставили, и это такъ его поразило, что онъ сталъ хворать и, съ годъ спустя, умеръ, можетъ быть, и раскапваясь въ своемъ малодушіи, что не умълъ умереть, какъ слъдовало, въ отправленіи своей службы, а умеръ съ позоромъ въ отставкъ за свой побътъ.

Во время этой чумы въ Москвъ сдълался бунтъ въ народъ изъ-за иконы Боголюбской, что у Варварскихъ воротъ. Предъ

нею стали много служить молебновъ, а тогдашній архіерей Амвросій, опасаясь, чтобъ и здоровые люди, будучи въ толить съ чумными, не заражались, изъ предосторожности велёлъ икону убрать. Вотъ за это-то народъ и озлобился на него. Онъ жилъ тогда въ Чудовѣ монастырѣ. Узнавъ, что народъ его ищетъ, онъ поскорѣе уѣхалъ въ Даниловъ монастырь; мятежники бросились туда. Онъ въ Донской монастырь, гдѣ шла обѣдня, и прямо въ церковь, которую заперли. Двери народъ выломалъ, ворвался въ церковь: ищутъ архіерея нигдѣ нѣтъ, и хотѣли было идти назадъ, да кто-то подсмотрѣлъ, что изъ-за картины, бывшей на хорахъ, видны ноги, и крикнулъ: «Вонъ гдѣ онъ».

Стащили его сверху, вывели за ограду; тамъ его терзали. мучили и убиль. Убиль его, говорять, пьяный новаръ Расвскаго. Въ то время многіе винили преосвященнаго, что онъ оторопъль и сталь прятаться; ему следовало дождаться народа въ Чудовъ монастыръ и встрътить бунтовщиковъ, будучи въ архіерейскомъ полномъ облаченій и съ крестомъ въ рукахъ: едва ли бы кто ръшился поднять на него руку. Конечно, такова была воля Божія, чтобъ онъ получиль мученическій вінець, но жаль, что, по малодушію своему, онъ не усмирилъ народъ, а устращился его и чрезъ то самъ нострадаль. Усмирять народъ пришлось Еропкину. Государыня прислада ему Андреевскую ленту и хотъла пожаловать и сколько тысячь душь крестьянь, но Петрь Дмитріевичь обрадовался лентъ, а вотчинъ не принялъ: «Насъ съ женой только двое, дътей у насъ нътъ, состояние имъемъ; къ чему же намъ еще набирать себъ лишнее».

Онъ имёль свой домъ на Остоженке, тоть самый, где теперь Коммерческое Училище, отчего и переулки, что возле,
называются: одинь—Малый Еропкинскій, другой— Большой
Еропкинскій. Когда въ последствіи Петръ Дмитрієвичь быль
сдёлань московскимъ главнокомандующимъ (1786—1790 г.), онъ
не захотёль переёхать въ казенный домъ, а остался жить
въ своемъ, и денегъ, отпускаемыхъ изъ казны на угощенія,
не принималь. Во время посёщенія императрицею Екатериною ІІ Москвы, онъ даваль ей праздникъ у себя въ домё, и когда
она его спросила: «что я могу для васъ сдёлать, я желала
бы васъ наградить», онъ отвёчаль:

— Матушка государыня, доволень твоими богатыми милостями, я награждень не по заслугамь: андреевскій кавалерь и начальникь столицы, заслуживаю ли я этого?

Императрица не удовольствовалась этимъ отвътомъ и опять ему говоритъ:

— Вы ничего не берете на угощеніе Москвы, а между тъмъ, у васъ открытый столъ: не задолжали ли вы? я заплатила бы ваши долги.

Онъ отвъчалъ:

— Нѣтъ, государыня, я тяну ножки по одежкѣ, долговъ не имѣю, а что имѣю, тѣмъ угощаю, милости просимъ кому угодно моего хлѣба-соли откушать. Да и статочное ли дѣло, матушка государыня, мы будемъ должать, а ты, матушка, станешь за насъ платить деньги; нѣтъ, это не приходится такъ.

Видя, что Еропкину дать нечего, императрица прислала его женъ орденъ Св. Екатерины. До поступленія въ должность главнокомандующаго Москвы и потомъ, когда, за старостью лъть, онъ отказался отъ службы, Петръ Дмитріевичь и жена его живали у насъ по сосъдству и бывали у батюшки. Онъ никогда не пріъзжалъ, не приславъ освъдомиться, батюшка дома ли, и ежели посланный узнаетъ, что дома, то велитъ доложить, что Петръ Дмитріевичъ и Елизавета Михайловна приказали узнать о здоровьъ и спросить: можно ли ихъ принять тогда-то?

Этого мало: прівдеть Петръ Дмитріевичь цугомъ въ шорахъ, съ верховымъ впереди, и остановится у вороть, а верховой трубить въ рожокъ, и когда выйдуть и отворять ворота и тоже изъ рожка отвътять съ крыльца, тогда онъ въвдеть.

Онъ былъ высокаго роста, очень худощавый, нъсколько сгорбленный, весьма пріятной наружности, и кто его помниль смолоду, сказывали, что онъ былъ красавцемъ. Глаза у него были большіе, очень зоркіе и довольно впалые, носъ орлиный; онъ пудрился, носилъ пучокъ и былъ причесанъ въ три локона (à trois marteaux). Онъ былъ очень уменъ, благороденъ и безкорыстенъ, какъ немногіе; въ разговоръ очень воздерженъ, въ обхожденіи простъ и безо всякой кичливости, чъмъ доказывалъ, что вполнъ заслуживалъ наградъ, которыя получилъ.

Жена его, Елизавета Михайловна, была удивительной доброты и не могла видёть ни чьихъ слезъ, чтобы не постараться утёшить, и когда дёлала кому добро, то первый уговоръ ея былъ, чтобъ это оставалось тайной. Разсказывали въ то время, что одна сосёдка пріёхала къ Елизаветі: Михайловніє и убивается, плачеть, что у ея сына пропали казенныя деньги (какъ это случилось, я теперь ужь не уміло передать) и что ежели онъ не внесеть, то его мало что изъ полка выгонять, еще сошлють.

Еропкина стала сперва спрашивать:

— Да что твой сынъ-то, мать моя, не мотишка ли, или, можеть статься, не въ карты ли онъ проиграль?..

И когда она увърплась, что это было не по собственной винъ сына этой сосъдки, а по несчастному случаю, принилась утъщать ее:

- Да ты, голубка, не плачь, помолись Богу, Богъ-то и пошлетъ невидимо. А много ли пропало-то у него? спросила она.
- Много, матушка, очень много, и не выговоришь—изгътысячь!..
- А-а-а! Эка бъда какая, и подлинно, что не мало, легко пи сколько! Я готова бы тебъ помочь, да ужь это больно много... А вотъ погоди плакать-то, обожди здъсь меня, сама становись на молитву, а я пойду посчитаю, увижу, чъмъ могу тебъ помочь.

И пошла къ себъ. Выходить немного погодя.

- Ну что, молилась ли Богу, голубка моя? спраниваеть сосъдку.
  - Молилась, моя родная.
  - Ну, пойдемъ же ко мнъ...

Привела ее въ свою комнату и говоритъ ей:

— Положи три поклона земныхъ предъ образами и бери, что завернуто въ бумагу подъ образомъ, только не развертывай и не смотри, пока домой не вернешься.

Та ей въ ноги благодарить.

— Постой, постой, выслушай, что и теб'в скажу: поклинись предъ образомъ, слышишь, что ты никому не скажень, что я теб'в въ б'ёд'в пособила; а то начнутъ благов'встить. что Еропкина деньги раздаетъ. Сохрани тебя Богъ, ежели и только узнаю, что ты про меня болтаешь, тогда ко мнъ и на глаза не кажись.

Она продержала гостью у себя весь день, и какъ той ни хотелось посмотреть, что завернуто въ бумагу, ослушаться не смела. Пріезжаеть домой, смотрить—5,000 рублей! Можно себе представить ея радость. Она сдержала слово, и пока Еропкина была жива—никому не разсказывала и открыла это уже после ея смерти.

Это одинъ случай, который я запомнила, а ихъ было много, потому что она дълала много добра.

И про Петра Дмитріевича припомнила я еще одинъ случай, очень зам'вчательный.

У него быль пріятель Собакинь; какъ по имени—не запомню, знаю только, что они во время чумы вмъстъ служили въ Москвъ. Собакинъ былъ бездътный, все имъніе слъдовало его родному племяннику (сыну нашей родственницы Соковкиной, бывшей за Собакинымъ). Дядя разсердился на плежиника и вздумалъ лишить его наслъдства. Пріъхалъ къ Еропкину.

- Я, братецъ мой, къ тебъ съ просьбой: ты знаешь, я тебя люблю, дътей у меня нътъ, желаю отдать тебъ все свое имъніе.
  - А твой племянникъ? спросилъ Еропкинъ.
- Мерзавецъ, мотишка, ждетъ моей смерти! Ничего ему з оставлю.
- Ну, какъ угодно, а я не приму, у меня тоже нътъ
- Такъ ты, стало быть, отказываешься? спрашиваетъ Собакинъ.
  - Отказываюсь.
  - Ну, хорошо; жаль, что тебя прежде не зналь.

Прузья перессорились и разстались.

Какъ Собакинъ убхалъ, и думаетъ Еропкинъ: «Глупо я сдълалъ, что отказался; онъ, пожалуй, другому кому-нибудь отдастъ, и племянникъ тогда и взаправду всего лишится». Побхалъ къ Собакину.

- Прости меня, что я съ тобою погорячился и не принялъ, что ты миъ отдавалъ по дружоъ.
  - Стало-быть, ты готовъ теперь принять?

— Да, не откажусь.

— Ну, ладно, помиримся.

Итакъ, все имъніе Собакинъ и передаль по купчей Еропкину. Умеръ Собакинъ. Еропкинъ посылаетъ извъстить илемянника, что дядя умеръ, чтобъ ъхалъ его хоронить. «Это меня не касается; кто получилъ имъніе, тотъ и хорони, и не наслъдникъ». Тогда Еропкинъ объяснилъ племяннику, отчего онъ ръшился взять имъніе: «опасался, чтобы дядя не отдалъ другому». И возвратилъ имъніе племяннику. Этого звали Петръ Александровичъ, а его мать была Наталья Петровна. урожденная Соковнина, и приходилась двоюродною сестрой моей свекрови Яньковой.

Когда Еропкины живали въ Москвъ, у нихъ былъ открытый столь, т.-е., къ нимъ приходили объдать ежедневно кто хотъль, будь только опрятно одътъ и веди себя за столомъ чинно; и сколько бы за столомъ ни съло человъкъ, всегда для всъхъ доставало кушанья: вотъ какъ въ то время умъли жить знатные господа!

## IX.

Въ 1792 году скончалась бабушка, княгиня Анна Ивановна Щербатова. Она больше все жила въ деревнъ, въ селъ Сясковъ, тоже Калужской губерніи. Это было ен собственное имъніе, приданое. Тетушка, графиня Александра Николаевна Толстая, жила съ бабушкой. Мужъ ен, графъ Степанъ Оедоровичъ, когда женился, былъ уже не молодъ и былъ бригадиромъ. У него всего состоянія и было только: золоченая двухмъстная карета и пара пъго-чалыхъ лошадей, а тетушка также, какъ и матушка, получила въ приданое 1,000 душъ.

Бабушка-княгиня была очень мала ростомъ, ходила всегда въ черномъ платъъ, какъ вдова, и на головъ носила не чепецъ, а просто шелковый платокъ. Одинъ только разъ и случилось мнъ видъть бабушку во всемъ парадъ; она заъхала къ намъ въ Москвъ откуда-то съ объда свадебнаго, или со свадьбы: на ней было платье съ золотою съткой и нарядный чепецъ съ бълыми лентами. Мы были еще всъ дътъми, выбъжали къ ней на встръчу и, увидъвъ ее въ необыкновенномъ нарядъ, стали прыгать предъ ней и кричать: «Бабушка въ чепцѣ! Бабушка въ чепцѣ»! Она прогнъвалась на насъ за это:

— Ахъ вы дуры, дъвченки! Что за диковинка, что я въ ченцъ: Бабушка въ ченцъ! А вы думали, что ужь я и ченца надъть не умъю... Вотъ я вамъ уши за это надеру...

Пришель батюшка, она ему и жалуется на насъ:

— Дуры-то твои выбъжали ко мнъ и ну кричать: бабушка въ чепцъ! Знать ты мало имъ уши дерешь, что онъ старшихъ не почитаютъ.

Батюшка сталъ успокоивать ее: «Матушка, не извольте на нихъ гитваться, дти глупы, ничего еще не смыслять».

Послъ, какъ бабушка уъхала, ужь и досталась же намъ отъ батюшки гонка за это; тогда мнъ было едва ли больше пяти лътъ.

Мы взжали къ бабушкв Щербатовой въ деревню и послв матушкиной кончины у нея долго гостили, да и прежде гащивали въ Сясковъ по нъскольку денъ. Случалось это почти всегда осенью, потому что принаравливали, чтобы попасть къ бабушкинымъ именинамъ, сентября 9-го. Ей въ честь и названа была младшая моя сестра Анной, а мнъ имя Елизаветы дано въ честь Зимковой, которая чуть ли и не крестила батюшку. Бабушка вставала рано и кушала въ полдень; ну, стало быть, и мы должны были вставать еще раньше, чтобы быть уже наготовъ, когда бабушка выйдеть. Потомъ до объда сидимъ, бывало, въ гостиной предъ нею на вытяжив, молчимъ, ждемъ, что бабушка спроситъ у насъ что-нибудь; когда спрапиваеть, встанешь и отвъчаешь стоя, и ждешь, чтобъ она сказала опять: «ну, садись». Это значить, что она больше съ тобой разговаривать не будеть. Бывало, и при батюшкъ, и при матушкъ никогда не смъешь състь, пока кто-нибудь не скажетъ: «что же ты стоишь, Елизавета, садись». Тогда только и сядешь.

Посять объда бабушка отдыхала, а намъ и скажетъ: «Ну, дътушки, вамъ, чай, скучно со старухой, все сидите на вытяжкъ; подите-ка, мои свъты, въ садъ, позабавьтесь тамъ, поищите, не найдется ли бранцевъ, а я семъ-ка лягу отдохнуть».

Знаешь ли, что такое значить: бранцы? Это самые спълые оръхи, которые остаются, по недосмотру, на кустахъ въ

то время, когда оръхи беруть. Потомъ они дозръвають и съ кустовъ цадають на землю; это самые вкусные оръхи, потому что дозръють.

Въ Сясковъ въ то время садъ былъ пребольной, цвътниковъ было мало, да и цвътовъ тогда такихъ хоронихъ, какъ
теперь, не бывало: розаны махровые, шиновникъ, касатики,
нарцисы, барская спъсь, піоны, жонкили. Сады бывали все
больше фруктовые: яблоки, груши, вишни, сливы, черносливъ и почти вездъ оръховыя аллеи. Теперь нътъ и такихъ
сортовъ яблоковъ, какіе я въ молодости ъдала; были у батюшки въ Вобровъ: мордочка, небольшое длинное яблоко,
кверху узкое, точно какъ мордочка какого-набудь звърька,
и звонокъ, —круглое, плоское, и когда совсъмъ посиъетъ,
то зернышки точно въ гремушкъ гремятъ. Теперь этихъ сортовъ и не знаютъ: когда брату Михаилу Петровичу досталосъ
Воброво, какъ мнъ хотълось достать прививокъ съ этихъ
яблонь; искали — не нашли, говорятъ, померзли.

Въ Сясковъ было тоже много яблоней и всякихъ ягодъ и предлинныя оръховыя аллеи: цъло ли теперь все это? Сътъхъ поръ прошло болъе семидесяти ияти лътъ!..

Бабушка Щербатова была очень богомольна, но выбств съ тъмъ и очень суевърна и имъла множество примътъ, которымъ върила. По тогдашнему это было не такъ странно. а теперь и вспомнить сменню, чего она боянась, моя голубушка! Такъ, напримъръ: ежели она увидитъ нитку на полу. всегда ее обойдеть, потому что «Богъ въсть, къмъ ноложена эта нить, и не съ умысломъ ли какимъ»? Если кругъ на нескъ гдъ-нибудь въ саду отъ лейки или отъ ведра, никогда не перешагнетъ черезъ него: «Не хорошо, лишан будутъ». Подъ первое число каждаго мъсяца ходила подслушивать у дверей девичьей, и по тому, какое услынить слово, заключала — благополученъ ли будетъ мъсяцъ или цътъ. Впрочемъ, дъвушки знали ея слабость и когда заслышать, что княгиня шаркаетъ ножками, перемигнутся и тотчасъ заведутъ такую ртчь, которую можно бы ей было истолковать къ благонолучію, а бабушка тотчась и войдеть въ дёвичью, чтобы захватить на словъ.

<sup>—</sup> Что вы такое говорили? скажеть она. Дъвушки притворятся, что будто и не слыхали, какъ она

вопіла, и нагородять ей всякаго вздора и потомъ прибавять:

— Это, государыня княгиня, знать къ благополучію.

А ежели она услышить что-нибудь нескладное, плюнеть и пойдеть назадъ.

Иногда придетъ и скажетъ тетушкъ: «Алексашенька, вотъ что я слышала», и станетъ ей разсказывать, и потомъ вмъстъ перетолковываютъ, значитъ ли это слово къ благополучію или не къ добру.

Она върила колдовству, глазу, оборотнямъ, русалкамъ, лъпимъ; думала, что можно испортить человъка, и имъла множество разныхъ примътъ, которыхъ я теперь и не упомню.

Зимой, когда запушить окна, разсматривала узоры и по фигурамъ тоже судила: къ добру или не къ добру.

Тетушка, графиня Толстая, которая до самой кончины ея все жила съ нею вмъстъ, много понабралась онъ нея примътъ и имъла большія странности.

Очень понятно: живали въ деревнѣ, занятій не было, вотъ онѣ сидять и придумываютъ себѣ всякую всячину. У матушки было очень мало этихъ предразсудковъ, а батюшка вовсе имъ не былъ подверженъ.

Вообще скажу про батюшку, что онъ во всемъ былъ рѣдкимъ человѣкомъ по своему времени: благочестивъ и богомоленъ, но ни мало не суевѣренъ; воздерженъ и въ пищѣ, и питіи; честенъ, безкорыстенъ, но бережливъ безъ малѣйшей скупости; привѣтливъ съ каждымъ, но гордымъ не давалъ нотачки. Такъ, напримѣръ: когда мы переѣхали жить въ Покровское, такъ какъ оно было Тульской губерніи, то батюшка и заблагоразсудилъ познакомиться съ губернаторомъ, съ княземъ Петромъ Петровичемъ Долгорукимъ.

Должно-быть, князь думаль, что батюшка, какъ многіе дворяне, очень благогов'єсть предъ княжескимъ титуломъ, и вздумаль было его принять немного свысока.

Онъ вышелъ къ батюшкъ и первое спрашиваетъ его: «Что вамъ угодно?»

Батюшку это покоробило, однако, онъ смолчалъ: ждетъ, что князь ему предложитъ състъ; князь все стоитъ. Тогда батюшка и говоритъ ему: «Сперва, сядемте, князь, тогда я вамъ и скажу, за чъмъ я пріъхалъ», и сълъ.

— Воть теперь я скажу вамь, что мнѣ угодно. Вы вѣрно думаете, что я пріѣхаль къ вамъ просителемь, или по дѣламь? Очень ошиблись. Я сюда пріѣхаль жить въ свое имѣніе, а такъ такъ вы начальникъ губерніи, то считаль своимъ долгомъ сдѣлать вамъ изъ вѣжливости визитъ; да, мнѣ было угодно отдать вамъ честь, посѣтить васъ, какъ одинъ дворининъ посѣщаетъ другого дворянина, а вы вообразили, что я къ вамъ явился просителемъ? Очень ошиблись, ваше сіятельство.

Князь быль горденекъ и, должно-быть, не очень смышленъ. Онъ совершенно растерялся, видя предъ собою равнаго себъ, а не униженнаго слугу и пресмыкателя; сталъ извиняться и совершенно перемънилъ тонъ. Батюшка посидълъ у него нъсколько минутъ, холодно и сухо съ нимъ простился и послътого никогда у него уже не бывалъ и о немъ всегда говаривалъ: «Надутый пузырь и гордый глупецъ; моя нога никогда у него не будетъ».

Въ послъдствій, мой второй братъ женился на дочери этого Долгорукова; это было уже послъ кончины батюшки, а при его жизни, конечно бы онъ брака не дозволилъ.

Отправляя моихъ двухъ братьевъ на службу, батюшка имъ сказалъ: «Помните слова вашего отца: будьте усердны къ Богу върны государынъ, будьте честными людьми, ни на что не напрашивайтесь и ни отъ чего не отказывайтесь, и наче всего будьте осторожны въ словъ; я самъ много пострадалъ чрезтнеумъренность моего языка, онъ мнъ много повредилъ».

Братья давно были записаны въ полкъ, а жили дома, какт это тогда водилось, и, поступивъ капралами въ Преображен скій полкъ, скоро были произведены въ офицеры.

Старшему моему брату было шестнадцать лътъ, меньшому четырнадцать, когда они поъхали въ Петербургъ.

Изъ числа матушкиныхъ родныхъ по Мещерскимъ, я помню что къ намъ тажали Ергольскіе: одинъ былъ по отчеству Ти мовеичъ, другой Гурычъ; оба они были бабушки княгинь. Анны Ивановны двоюродные братья. Кромъ того, были и Мещерскіе родные: князь Борисъ и князь Павелъ Ивановичи 1)

<sup>1)</sup> Князья Борисъ, Павелъ и Алексви Ивановичи и сестра ихъ, княжна Анна Ивановна (по замужеству Безобразова), были дети князи Ивана Ни

Они доводились матушкъ внучатыми братьями. Князь Борисъ Ивановичъ былъ женатъ на Евдокіъ Николаевнъ Тютчевой (въ послъдствіи игуменья Евгенія, послъ смерти мужа основавшая Аносинъ-Борисоглъбскій монастырь). Ея дочь была за Семеномъ Николаевичемъ Озеровымъ; вотъ почему намъ Озеровы и родня. У Павла Ивановича было два сына: князь Алексъй Павловичъ, умеръ холостымъ, и князь Андрей Павловичъ, былъ женатъ и оставилъ сколько-то дътей, а сестра ихъ, Софья Павловна, была за Александромъ Дмитріевичемъ Чертковымъ.

Еще помню, что вздиль къ матушкв троюродный дядя, князь Тюфякинь, а видала ли я его и какъ звали, не помню: съ твхъ поръ прошло ежели не восемьдесятъ пять лътъ, такъ уже навърное восемьдесятъ.

Изъ матушкиныхъ родныхъ съ отцовской стороны, т. е., по Щербатовымъ, были у нея тоже двоют дные дяди Салтыковы: Сергъй Васильевичъ, женатый на Матренъ Павловнъ Балкъ (онъ былъ гдъ-то потомъ посланникомъ и все больше жилъ за границей), и братъ его Александръ Васильевичъ, который былъ два раза женатъ — на Вельяминовой и на Трегубовой. У нихъ было три сестры: одна за Адамомъ Олсуфьевымъ, другая за Голицынымъ, а третья, помнится, за Измайловымъ. Помню только одни имена, а больше о нихъ ничего сказать не умъю.

Изъ Щербатовыхъ самая близкая родственница наша была дъдушки, князя Николая Осиповича, родная по отцу сестра, княгиня Варвара Осиповна Долгорукая, но она къ намъ не ъзжала, потому что дъдушка былъ съ нею не въ ладахъ, и вотъ отчего.

Дъдушкинъ отецъ, князь Осипъ Ивановичъ Щербатовъ, былъ женатъ два раза. Въ первый разъ на Маръъ Васильевнъ Соковниной; отъ этого брака родились княжна Варвара и князь Сергъй; а потомъ женился на Аграфенъ Өедоровнъ Салтыковой, и отъ нея былъ только одинъ сынъ — дъдушка. По смерти

каноровича. Князь Алексви оставиль двухь сыновей—Никанора и Ивана; у Ивана, женатаго на Ергольской, была дочь Анна Ивановна, за княземъ Николаемъ Осиповичемъ Щербатовымъ; у нихъ двъ дочери: Аграфена (Римская-Корсакова) и Александра (графиня Толстая).

отца, онъ остался, ежели не малолетенъ, то очень еще молодт и старшая въ домъ сестра, княжна Варвара, всъмъ запра вляла и все больше радъла брату Сергъю, да и при раздъл отцовскаго имънія тоже, говорять, не советмь по совъсти дъйствовала. Отъ этого у дедупики и осталась заноза въ сердце. и когда онъ возмужалъ, то и пересталъ видаться со своею сестрой и съ Долгорукими не очень ладилъ. Подробностей з не помню, да оно и лучше, когда о семейныхъ раздорахъ забывается: помни что хорошо, а что дурно-спъши позабыть.

Родная моя тетка, матушкина сестра, графиня Александра Николаевна Толстая жена (графа Степана Оедоровича, была на тринадцать лътъ моложе матушки. Она всегда матушка говорила «вы» и очень ее уважала; съ батюшкой и она, и ел мужь были дружны и къ намъ родственно расположены. Тетушка получила въ приданое 1.000 душъ п ту деревню, село Сясково, гдъ жиже скончалась бабушка. Дядюшка, графъ Степанъ Өедоровичь, быль человекъ очень разсчетливый и смътливый, онъ и то берегь, что имъль, да и умъль конить и наживать: покупаль имънія дешево и браль хорошую потомъ цену, и когда скончался въ 1804 году, то у нихъ было чуть ли уже не 4,000 душъ крестьянъ 1). У него была сестра Варвара Өедоровна, замужемъ за Дохтуровымъ (по имени его звали Аванасіемъ, а какъ по отцъ, не знаю), имъла сына п двухъ дочерей: Марью и Варвару Аванасьевенъ.

А у тетушки, графини Александры Николаевны, было двенадцать человекь детей-девять сыновей и три дочери. Старшая, Елизавета Степановна, была за графомъ Григоріемъ Сергъевичемъ Салтыковымъ и имъла отъ него единственную дочь Александру Григорьевну, которая была за Павломъ Ивановичемъ Колошинымъ 3).

<sup>1)</sup> Графъ Степанъ Өедоровичъ быль знакомъ съ преосвященнымъ Тихономъ, епископомъ Задонскимъ, находился съ нимъ въ перепискъ и имълъ много его собственноручныхъ писемъ. Когда онъ сдълялся нендоровъ, то завъщаль похоронить себя въ Задонскъ возят той церкви, гдъ было погребено тело преосвященнаго Тихона, что и исполнили.

<sup>2)</sup> У Колошиныхъ было три сына и двѣ дочери:

<sup>1)</sup> Сергый Павловичь, литераторы, родился въ 1823 году, скончался

въ 1863 году во Флоренціи. 2) Дмитрій Павловичь, родился 14-го апріля 1827 года, дійствительный статскій сов'ятникъ.

<sup>3)</sup> Ванентинъ Павловичъ, убитъ въ 1855 году при осадъ Севастополи.

Вторая сестра, графиня Аграфена Степановна, была помольлена въ молодости (за Фаминцына), но ея женихъ умеръ.

Третья сестра, Марья Степановна, вышла за Василія Алексъевича Толстого, не графа, который ей приходился какъ-то дальнимъ родственникомъ 1).

Перечисливъ всёхъ матушкиныхъ родныхъ, доскажу о родныхъ по Корсаковымъ: о Корсаковыхъ, Волконскихъ и Татищевыхъ. Батюшкина сестра, княгиня Марья Михайловна <sup>2</sup>), имъла только двухъ сыновей: князя Дмитрія Михайловича <sup>3</sup>) и князя Владиміра Михайловича <sup>4</sup>).

Князь Дмитрій быль гораздо старѣе меня, лѣтъ на десять, если не болѣе. Онъ былъ высокаго роста, очень уменъ, любезенъ и добръ, но очень нехорошъ собою и отъ оспы имѣлъ лицо рябое. Служилъ, навѣрное не знаю, не то въ Семенов-

Александра Павловна родилась въ 1824 году, умерла въ 1848 году отъ холеры.

Софья Павловна родилась въ 1828 году, 22-го августа.

Александра Григорьевна и Павелъ Ивановичъ Колошины погребены въ Москвъ, въ Ново-Дъвичьемъ монастыръ.

1) У Марьи Степановны Толстой дёти:

Никонай Васильевичь, умерь бездётнымъ.

Виталій Васильевичь, отъ брака съ дъвицей Булыгиной, имъетъ дочь Александру.

Василій Васильевичь, умерь бездітнымь.

Варвара Васильевна, въ первомъ бракъ за Воейковымъ, во второмъ не помню за къмъ.

Александра Васильевна, за Сомовымъ; оба умерли бездътны.

Екатерина Васильевна, за Николаемъ Осиповичемъ Бове; два сына и почь.

Марья Васильевна, дъвица; умерла въ Калугъ.

Марья Степановна, умерла въ 1874 году въ Калугъ.

2) Марья Михайловна Римская-Корсакова родилась 9-го января 1736 года, скончалась 6-го августа 1786 года, была замужемъ за княземъ Михаиломъ Петровичемъ Волконскимъ (оба схоронены въ московскомъ Ново-Дѣвичьемъ монастырѣ).

3) Князь Дмитрій Михайловичь родился 5-го мая 1759 года, скончался 2-го декабря 1814 года. Жена его, Мареа Никитична Зыбина, родилась 28-го іюля 1766 года, скончалась 28-го іюля 1816 года; оба схо-

ронены въ московскомъ Ново-Дѣвичьемъ монастыръ.

4) Князь Владиміръ-Проконій Михайловичъ родился 8-го іюля 1761 года, скончался 17-го іюня 1845 года, схороненъ въ московскомъ Ново-Дъвичьемъ монастыръ.

скомъ, не то въ Преображенскомъ полку; вышелъ въ отставку полковникомъ, долгое время быль безъ службы, женился на Зыбиной и поступиль опять на службу, но только уже не въ военную: онъ былъ директоромъ въ Павловскомъ, которое такъ любила императраца Марія Өеодоровна. Жена князя Дмитрія имъла ужасный характерь, вспыльчивый и жестокій, и хотя она и любила своего мужа, но много причиняла ему печали своею запальчивостію, которая доходила до того, что она бывало какъ разсердится, то поблёднёсть, то вспыхнеть, то сделается вся полосатая; выступить ноть на лиць, пъна у рта, и даже иногда такое бътенство оканчивалось у нея обморокомъ. Болъе всего отъ нея страдалала несчастная прислуга, въ особенности, когда мужа ел не бывало дома и нотомъ, когда онъ умеръ. Признаюсь, я всегда опасалась за нее: ожидала, что съ ней что-нибудь сдёлають. У шихъ было трое дътей: два сына, Модестъ и Вячеславъ, и дочь Зинаида. была замужемъ за Ланскимъ, Петромъ Сергвевичемъ, сыномъ Елизаветы Ивановны, урожденной Вилламовой, сестры извъстнаго въ свое время статсъ-секретаря. Всъ дъти князя Дмитрія были характеромъ въ мать. Модестъ, умершій въ первой молодости, лътъ 16 или 17, быль бы ужаснымъ человъкомъ, ежели бы Господь не взяль его благовременно. Зинапда была тоже предурнаго характера и много дёлала горя своей добръйшей и мильйшей свекрови Елизаветь Ивановиъ.

О Корсаковыхъ: тетушкъ Марьъ Семеновнъ, о ен дочеряхъ — Екатеринъ Александровнъ Архаровой и Елизаветъ Александровнъ Ржевской и о братъ ихъ Николаъ Александровичъ я, кажется, уже много говорила, но ме досказала еще, что у дъдушки Михаила Александровича была сестра Марья Андреевна за княземъ Мещерскимъ, и у этой Мещерской было нъсколько дочерей, изъ которыхъ одна была замужемъ за Ильинымъ. Отецъ и мать не желали этого брака; тогда княжна обратилась съ просьбой къ своему дядъ, то-есть, къ моему дъдушкъ, Михаилу Андреевичу. Онъ сперва уговаривалъ Мещерскихъ, чтобъ они позволили дочери выйти замужъ, тъ не хотъли объ этомъ и слышать; тогда онъ помогъ илемянницъ бъжать и даже благословилъ ее образомъ Спасителя. У Ильиныхъ была только одна дочь, Елизавета Андреевна, которая меня очень любила; она умерла дъвицей и, умирая, оста-

вила мит образъ, которымъ благословлялъ ея мать мой дъкушка.

Въ то время побътъ считался великимъ позоромъ, и потому Мещерскіе не очень долюбливали Ильину, вспоминая, что ея мать не вышла замужъ, а бъжала.

Изъ Татищевыхъ теперь никого уже не осталось въ живыхъ, я всъхъ пережила, а было у насъ въ Москвъ три родственные близкіе дома:

1) Аграфена Өедотовна Татищева, урожденная Каменская (сестра графа Михаила Өедотовича, пожалованнаго при императорѣ Павлѣ въ графы и фельдмаршалы), была третьею женой батюшкинаго родного дяди, Евграфа Васильевича. Батюшка ее очень уважалъ, и до самой смерти своей она была ко мнѣ и ко всѣмъ намъ очень хорошо расположена. Ея домъ былъ на Тверскомъ бульварѣ; на дворѣ, съ двумя большими флигелями: тотъ, который на переулокъ, съ круглымъ угломъ 1).

Отъ первой жены своей, дёдушка Евграфъ Васильевичь, сынъ Василія Никитича и братъ Евпраксіи Васильевны Римской-Корсаковой, имёлъ только одного сына, дядюшку Ростислава Евграфовича, жившаго въ дётствё при дёдё своемъ, Василіё Никитичё, въ Болдинё. Эта первая жена Евграфа Васильевича была Зиновьева. Вторая его жена, Наталья Ивановна, была по себё баронесса Черкасова и оставила только одну дочь—Анну, которая была за Ахлестышевымъ; а отъ третьей жены было четыре сына и четыре дочери.

Старшему сыну своему отъ первой жены, Ростиславу Евграфовичу, дѣдушка отдалъ свой каменный домъ на Петровскомъ бульварѣ 2), рядомъ съ Петровскимъ монастыремъ, и въ этомъ домѣ онъ дѣлалъ балъ и принималъ великаго князя Павла Петровича. Это было, не знаю навѣрно, въ которомъ году, но думаю, или въ концѣ семидесятыхъ годовъ, или въ 1780, потому что въ восемъдесятъ первомъ году онъ скончался. Въ этомъ домѣ была зала довольно высокая, но очень узенькая, съ зеркальными дверьми и зеркальными окнами,

<sup>1)</sup> Нынъ это домъ княгини Ухтомской и тамъ адресная контора.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Этотъ домъ Р. Е. Татищевъ отдалъ своей дочери Елизаветъ Ростиславовит, бывшей въ замужствъ за княземъ Сергъемъ Сергъевичемъ Вяземскимъ; она отдала его своей дочери Варваръ Сергъевить Ершовой, которая и продала его г. Катуару.

что по тому времени, когда зеркала были въ диковинку считалось очень хорошо и нарядно.

2) Ростиславъ Евграфовичъ Татищевъ, двоюродный братт. батюшки, былъ съ нимъ очень друженъ, и батюшка, по его просьбъ, подарилъ ему портретъ своего и его дѣда, Василія Никитича Татищева; этотъ портретъ теперь принадлежитъ Ершовой, Варваръ Сергъевнъ. Дядюшка былъ также женатъ три раза: на Бакуниной, на Грязновой и на княжнъ Александръ Ивановнъ Гагариной. Отъ первыхъ двухъ женъ онъ имълъ но одной дочери: Александра Ростиславовна была за Похвисневымъ, а младшая, Елизавета Ростиславовна, за княземъ Сергъемъ Сергъевичемъ Вяземскимъ, который былъ съ нею въ близкомъ свойствъ, потому что былъ роднымъ илемянникомъ Аграфенъ Оедотовнъ Татищевой, будучи сыномъ ея родной сестры, Анны Оедотовны.

Двоюродный брать князя Сергъ́я Се́ргъ́евича, князь Николай Семеновичь, быль женать впослъ́дствіи на моей сестрѣ. Александръ́ Петровнъ́; объ этомъ я разскажу послъ́.

3) Третій дом'ь Татищевых быль рядом'ь съ домом'ь Пашковых, съ одной стороны, и съ домом'ь Нарышкиныхъ, съ другой. Тутъ жилъ дядюшка Алексти Евграфовичъ, женатый на Марьт Степановнт Ржевской, дочери Степана Матвтевича, женатаго на баронесст Строгановой, Софьт Николаевит, слъдовательно, по Строгановымъ она была въ свойствт, хотя и дальнемъ, съ Татищевыми.

Имън сама хорошее состояние и вышедши за человъка богатаго, она жила очень весело, любила давать балы и маскарады: сперва, когда была молода, для себя самой, а потомъ, когда подросли ея двъ дочери, Софыя и Анна, она ихътъшила, и будучи въ родствъ едва ли не съ полъ-Москвой, почти всъмъ говорила: то соизіп или та соизіпе, и этимъ заслужила прозваніе всемірной кузины. И точно, почти всъ, кто у нея бывали, приходились ей сродни, или по Строгановымъ и Ржевскимъ, или по Татищевымъ и Каменскимъ.

У дядюшки Алексъя Евграфовича были отт. Марьи Степановны два сына: Николай и Никита, оба прекрасные молодые люди и оба умерли очень молоды, старийй лътъ двадцати пяти, а меньшой былъ полковникомъ; ни тотъ, ни другой не были женаты. Марья Степановна воспитывала сына своей старшей дочери, бывшей во второмъ бракѣ за Савеловымъ, и этотъ внукъ подавалъ большія надежды, но умеръ преждевременно. Въ послѣдніе годы своей жизни, Марья Степановна почти никого уже не принимала и, имѣя во всемъ недостатокъ, больше жила въ Болдинѣ и тамъ умерла въ 1852 году, будучи почти восьмидесяти лѣтъ отъ рожденія.

Остальные три брата ея мужа: Никита, Василій и Михаиль Евграфовичи, умерли неженатые. Никита и Михаиль умерли очень молоды: одному было лѣтъ 17, другому 20, а Василій умерь въ 1827 году, въ послѣднихъ числахъ октября мѣсяца.

Три тетушки Татищевы, Евграфовны, были замужемъ: Александра Евграфовна за Яковомъ Андреевичемъ Дашковымъ; Прасковья—за грузинскимъ царевичемъ, Леономъ Леоновичемъ, и все больше жила у себя въ ярославской деревнѣ, и Елизавета—за Новосильцевымъ, Иваномъ Филипповичемъ, и имѣла двухъ сыновей: Дмитрія Ивановича, который пошелъ въ монахи и умеръ въ Донскомъ монастырѣ, и Евграфа Ивановича, женатаго на Наталъѣ Ивановнѣ Вырубовой. У нихъ сынъ Иванъ и дочь Елизавета. А двѣ дочери Елизаветы Евграфовны были замужемъ: Аграфена Ивановна за Ивинскимъ, Елизавета Ивановна—за Роговскимъ.

Екатерина Евграфовна, вторая изъ дочерей Аграфены Өедотовны, не была замужемъ и умерла въ молодыхъ лътахъ.

Теперь изъ этой большой семьи никого не осталось, и если есть какіе Татищевы, то и не сочтешься съ ними родствомъ.

Третья жена дядюшки Ростислава Евграфовича, урожденная княжна Гагарина, Александра Ивановна, сестра князя Сергъя Ивановича, была прекрасна собой. Оставшись послъмужа молодою вдовой, она влюбилась въ учителя своихъ падчерицъ—изъ духовнаго званія, и сдълала непростительную глупость: вышла за него замужъ. Онъ былъ человъкъ очень грубый и она дорого поплатилась за свое увлеченіе: мужъ ее заперъ почти безвыходно дома, и она грустно дожила свой въкъ взаперти, удаленная отъ своихъ родныхъ, которые, разумъется, осуждали ее за ея безразсудство и къ ней не ъздили, а къ нимъ ее мужъ не пускалъ, и такъ она умерла, забытая ото всъхъ, претерпъвая отъ грубаго семинариста самое жестокое обращеніе, потому что онъ былъ и скупъ, и,

говорять, бъдную жену свою даже неръдко и биваль. Домишко ихъ быль въ Георгіевскомъ переулкъ, близь Спиридоновки — маленькій, деревянный, въ три окна и ворота всегда на запоръ. Вывало, ъдешь мимо, посмотришь и подумаены: каково это бъдной Александръ Ивановнъ послъ довольства и изобилія, послъ житья въ налатахъ и въ кругу знатныхъ родныхъ и друзей, — томиться въ такой лачугъ? Да, вотъ что значитъ, какъ поддашься увлеченію безразсудной страсти! Впрочемъ, къ чести моего времени скажу, что тогда такіе случаи бывали за ръдкость и неравные браки не были такъ часты, какъ теперь. Каждый жиль въ своемъ кругу, имъль общеніе съ людьми, равными себъ по рожденію и но воснитанію и не братался со встръчнымъ и съ поперечнымъ...

## ГЛАВА ВТОРАЯ.

I.

Къ числу нашихъ родныхъ, не очень близкихъ, принадлежало и семейство Яньковыхъ, жившихъ въ Москвъ. Они доводились намъ родственники по Татищевымъ, именно: отецъ моего прадъда, Василія Никитича, Никита Алексвевичь, имъль еще брата Өедора Алексъевича, бывшаго комнатнымъ стольникомъ царицы Параскевы Өедоровны, невъстки Петра I; сынъ Өедора Алексъевича, Иванъ Өедоровичъ, двоюродный брать моего прадеда, быль женать на Степаниде Алексвевев Новосильцевой и имель сына Семена Ивановича и двухъ дочерей, Анну Ивановну и Марью Ивановну, которыя доводились, стало-быть, бабушкъ Евпраксіт Васильевнъ троюроднымя, что но нашимъ понятіямъ о родствъ считалось еще не очень дальнимъ родствомъ. Василій Никитичъ съ Иваномъ Өедоровичемъ былъ друженъ, и когда онъ служилъ въ Сибири при горныхъ заводахъ и былъ губернаторомъ въ Оренбургъ, то присылывалъ ему разные гостинцы: персидскіе ковры, китайскую посуду и тому подобное; многое изъ этого и я еще застала. Бабушка считалась родствомъ съ его дътьми. Вотъ старшая-то дочь Ивана Өедоровича и вышла замужъ за Александра Даниловича Янькова. Яньковы были родомъ изъ Македоніи, откуда ихъ предокъ выбхаль отъ турецкаго утъсненія и поселился въ Польшъ. Ихъ было нъсколько братьевь: одинь остался въ Польшъ и назывался Яньковскій, другой брать ушель въ Венгрію и сталь писаться Яньковичъ, а двое изъ нихъ, Иванъ Васильевичъ и Өедоръ Васильевичь, прибыли въ Россію при царъ Өедоръ Алексъевичъ. Өедоръ былъ очень ученый человъкъ и потому былъ принять въ московскую славяно-греко-латинскую академію и, постригшись, сталь называться Феодосіемъ Яньковскимъ 1). Онъ былъ потомъ при Петръ I новгородскимъ архіереемъ, короноваль Екатерину I, быль членомь синода, и ежели бы Прокоповичь не повредиль ему, можеть быть, онъ быль бы и митрополитомъ, послъ Яворскаго. Но Өеофанъ, который самъ, кажется, мътилъ на это мъсто, опасался его, подыскивался подъ него, перетолковываль его слова и пъйствія не въ его пользу, наводилъ императрицу Екатерину I на гнъвъ и добился, наконецъ, что его лишили архіерейства и паже монашества и сослали куда-то въ Архангельскъ, въ монастырь.

Братъ его Иванъ Васильевичъ имѣлъ сына Даніила, который поступилъ при Петрѣ І въ военную службу и началъ называться, въ отличіе отъ другихъ своихъ родственниковъ, Яньковымъ. Онъ былъ женатъ на Дмитріевой 2), Аннѣ Ивановнѣ, служилъ при дворѣ императрицы Анны: сперва помощникомъ гофъ-интенданта, строилъ Анненгофскій дворецъ, за что былъ пожалованъ въ маіоры и потомъ сдѣланъ гофъ-интендантомъ и, несмотря на опасное положеніе при дворѣ въ то время, когда ужасный любимецъ Анны Іоанновны Биронъ

<sup>1)</sup> Подробности о жизни преосвященнаго Өеодосія Яньковскаго см. въд книгъ Чистовича: Өеофанъ Прокоповичь и его время.

<sup>2)</sup> Ея мать, Евдокія Никифоровна Бартенева, дочь Никифора Ивановича, была замужемъ два раза: 1) за Иваномъ Юліевичемъ Дмитрієвымъ (дочь Анна), 2) за Василіємъ Ивановичемъ Горскимъ (сынъ Василій). У Никифора Ивановича былъ еще сынъ въ иночествъ Іоиль. Сестра Никифора Ивановича Дарья была за Іаковомъ Кошелевымъ; двое дътей: сынъ Дмитрій, дочь Ирина, за Константиномъ Дмитріевичемъ Есауловымъ, три сына: Давидъ, Іосифъ, Өедоръ.

дълалъ, что хотълъ, онъ, однако, удержался на своемъ мѣстѣ до конца жизни, скончался въ Петербургѣ въ 1738 году и былъ положенъ въ Александро-Невскомъ монастырѣ. Ему особенно покровительствовалъ графъ Өедоръ Матеѣевичъ Апраксинъ, который въ свое время былъ сильнымъ человѣкомъ.

Незадолго до кончины своей, Данила Ивановичъ отдалъ замужъ свою старшую дочь Анну за Адріана Лукьяновича Толмачева. Вдова его Анна Ивановна осталась съ двуми д'єтьми: сыномъ Александромъ Даниловичемъ, которому былъ восьмнадцатый годъ, и съ дочерью Ольгой, л'єтъ одиннадцати.

Воспитаніе своему сыну Александру Яньковъ далъ самое хорошее: онъ прекрасно говорилъ и писалъ по-французски и по-нѣмецки, учился итальянскому языку и португальскому, изучалъ разныя науки, исторію, математику, астрономію и морское плаваніе, и мало ли чему его учили. Онъ былъ очень красивъ собою, уменъ, да къ тому же еще и состояніе получилъ послѣ отца очень большое, и по всему этому былъ принятъ въ лучшемъ кругу.

Въ какомъ полку онъ служиль, этого я, право, не знаю, но слыхала, что къ нему быль очень расположенъ графъ Петръ Семеновичъ Салтыковъ и скоро взяль его къ себъ въ адъютанты. Онъ много съ нимъ путешествовалъ: ѣздилъ то въ Митаву, то въ Деритъ, то въ Ригу, жилъ сколько-то времени въ Стокгольмъ, былъ въ Глуховъ, въ Нъжинъ, и у Салтыковъ выхъ въ домъ былъ своимъ человъкомъ. Графъ Салтыковъ имълъ къ нему большое довъріе и просиль его присматривать за его сыномъ Иваномъ Петровичемъ и слъдитъ, такъ ли его учатъ наукамъ. Когда молодому графу исполнилось восьмнаддать лътъ и пора ему было вступить въ службу, то графъ Петръ Семеновичъ, находившійся въ ту пору либо въ Гигъ, либо въ Митавъ, просиль Янькова съъздить за своимъ сыномъ въ Москву и привезти его для поступленія на службу, что тотъ и сдълалъ.

Александръ Даниловичъ женился въ 1745 году на Аннъ Ивановнъ Татищевой, дочери Ивана Федоровича и жены его Степаниды Алексъевны, урожденной Новосильцевой. Свадьба была въ Москвъ, въ приходъ Успенія на Овражкъ, въ Газетномъ переулкъ, гдъ у нихъ былъ свой домъ 1). Жениху былъ

<sup>1)</sup> Нынт онъ принадлежить купцу Живаго.

двадцать пятый годъ, невъстъ пятнадцатый; по тогдашнему это было такъ принято, что дъвушекъ отдавали рано замужъ; сказывали мнъ, что матушкина мать, княжна Мещерская, была двънадцати лътъ, когда выходила замужъ.

Женившись на Татищевой, Яньковъ попалъ въ очень знатное родство: родная тетка его тещи, Марья Яковлевна Новосильцева, была за именитымъ человъкомъ, Григоріемъ Строгановымъ, слъдовательно всъ Строгановы—Григорьевичи: Николай, Александръ, Сергъй, сколько ихъ тамъ было, прихолись Аннъ Ивановнъ двоюродными дядями, а другая Новосильцева, Марья Іонишна, двоюродная ея тетка, была за адмираломъ Александромъ Ивановичемъ Головинымъ; тоже въ свое время люди со значеніемъ.

Нѣсколько лѣтъ спустя, внучатыя сестры Анны Ивановны, баронессы Строгановы, сдѣлали прекрасныя партіи: одна вышла за родного племянника императрицы Екатерины, Скавронскаго, другая за Голицына, третья за Долгорукова, сына извѣстной схимницы Нектаріи, дочери Шереметева, Бориса Петровича. Всѣ эти родственныя связи еще болѣе улучшали положеніе Яньковыхъ и выдвигали ихъ впередъ, и давали имъ почетное мѣсто въ тогдашнемъ обществѣ. Мать Александра Даниловича, Анна Ивановна, была хорошая хозяйка, умѣла вести свои дѣла исправно и, имѣя послѣ мужа около 5,000 душъ въ лучшихъ губерніяхъ, одна всѣмъ заправляла до самой своей кончины въ 1751 году. Кажется, она преимущественно жила въ Москвѣ; должно-быть, и ея невѣстка оставалась съ нею, а сынъ былъ все въ разъѣздахъ вмѣстѣ съ Салтыковымъ.

Родство въ Москвъ было большое. Когда Александръ Даниловичъ женился, то была еще въ живыхъ бабушка его жены, схимонахиня Анеиса; она была слишкомъ семидесяти лътъ и жила въ Зачатіевскомъ монастыръ. Сама по себъ Братцова, Анна Васильевна, была за Алексъемъ Яковлевичемъ Новосильцевымъ и имъла отъ него трехъ дочерей: Степаниду, что за Татищевымъ (Иваномъ Өедоровичемъ), Дарью, которая была за Соковнинымъ (Петромъ Алексъевичемъ), и Марью за Шишкинымъ (Василіемъ Михайловичемъ). Всъ эти семьи жили въ Москвъ. Овдовъвъ, Анна Васильевна пошла въ монастырь и постриглась подъ именемъ Александры, пожила

сколько-то времени въ монастырѣ и пожелала принять схиму. Она скончалась три года спустя послѣ женетьбы Янькова на ея внучкѣ Татищевой и погребена у соборной церкви, напротивъ самаго алтаря. Нѣсколько лѣтъ спустя, рядомъ съ нею, схоронили ея двухъ дочерей: Татищеву ¹) и Шишкину и зятя Ивана Өедоровича Татищева ²).

Александръ Даниловичъ жилъ очень хорошо и открыто; когда онъ женился, у него была золотая карета, обитая внутри краснымъ рытымъ бархатомъ, и вороной цугъ лошадей въ шорахъ съ перьями, а назади, на запяткахъ, букеть. Такъ называли трехъ людей, которые становились сзади: лакей выбадной въ ливрев, по цввтамъ герба, напудренный, съ пучкомъ и въ треугольной шляпъ; гайдукъ высокаго роста, въ красной одеждъ, и арапъ въ курткъ и шароварахъ ливрейныхъ цвътовъ, опоясанный турецкою шалью и съ бълою чалмой на головъ. Кромъ того, предъ каретой бъжали два скорохода, тоже въ ливреяхъ и въ высокихъ шапкахъ: тульи на подобіе сахарной головы, узенькія поля и предлинный козырекъ. Такъ выважали только въ торжественныхъ случаяхъ, когда нуженъ былъ парадъ, а когда вздили запросто, то скороходовъ не брали, на запяткахъ былъ только дакей да арапъ, и ъздили не въ шесть лошадей, а только въ четыре, но тоже въ шорахъ, и это значило ъхать запросто. Лошадей въ то время держали помногу: у батюшки, при жизни матушки, было три цуга: одинъ для него, одинъ для матушки, да запасный, и кром'ь того, носколько лошадей разсыльных для людей, водовозовъ, такъ что на конюшняхъ набиралось лошадей около тридцати, а у кого и больше. Стало-быть, и кучеровъ, и конюховь человъкъ по десяти.

У Александра Даниловича, сказывала мив его дочь, было три цуга: вороной крупный, вороной англійскій кургузый,

<sup>1)</sup> Степанида Алексвевна Татищева скончалась въ Москвв 25-го февраля, въ 7 часовъ утра, 1756 года. Иванъ Өедоровичъ скончался въ Москвв, 24-го іюня 1756 года. Когда скончалась Марыя Алексвенна Шишкина, намъ неизвъстно.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Гдѣ схоронена третья дочь старицы Аноисы, Д. А. Соковнина, мы не знаемъ. Соковнины жили въ своемъ домѣ на Срѣтенкѣ, у Спаса въ Пушкаряхъ. Петръ Алексѣевичъ Соковнинъ умеръ 13-го денабря 1755 года, а 15-го его схоронили у Никиты, что у Красныхъ Колоколовъ.

гнѣдой; четверня сѣрая; четыре лошади кургузыя верховыя, да разныхъ еще лошадей съ четыре. И это не казалось въ ту пору, что много.

Людей въ домахъ держали тогда премножество, потому что. кромъ выъздныхъ лакеевъ и офиціантовъ были еще: дворецкій и буфетчикъ, а то и два; камердинеръ и помощникъ, парикмахеръ, кондитеръ, два или три повара и столько же поварять; ключникь, два дворника, скороходы, кучера, форейторы и конюхи, а ежели гдъ при домъ садъ, такъ и садовники. Кромъ этого, у людей достаточныхъ, и не то что особенно богатыхъ, бывали свои музыканты и песенники, ну, хоть по немногу, а все-таки человъкъ по десяти. Это только вь городь, а въ деревнь - тамъ еще всякіе мастеровые, и у многихъ исари и егеря, которые стръляли дичь для стола; а тамъ скотники, скотницы, -- право, я думаю, какъ всёхъ сосчитать городскихъ и деревенскихъ мужчинъ и женщинъ, такъ едва ли въ большихъ домахъ бывало не по двёсти человъкъ прислуги, ежели не болъе. Теперь и самой-то не върится, куда такое множество народа держать, а тогда такъ было принято, и въдь казалось же, что иначе и быть не могло. Это, я думаю, потому, что все было свое: и хлѣбъ, и живность, и вст принасы, все привозилось изъ деревень; всего заготовляли помногу, стало-быть, и содержание стоило не дорого; а жалованье людямъ платили небольшое, сапоги шили имъ свои мастера, платье тоже, холсть быль некупленный.

Въ то время, какъ матушка Александра Даниловна скончалась, — это было въ началъ января 1751 года, въ Москвъ, — онъ былъ съ женой въ Петербургъ. Извъстіе пришло къ нему на шестой день; онъ два дня просбирался еще: служилъ въ то время провіантмейстеромъ, стало быть, и отлучиться безъ отпуска нельзя; поъхалъ съ женой въ Москву и прі- таль уже на одиннадцатыя сутки послъ ея кончины. Хоронить дожидались. По близости ихъ дома отъ Никитскаго монастыря, тамъ и схоронили, а отпъвалъ и сорочины правилъ преосвященный Левъ изъ рода Юрловыхъ. Онъ жилъ тогда въ Москвъ, въ какомъ-то монастыръ, на покоъ, послъ тъхъ скорбей, которыя онъ испыталъ. Вотъ что о немъ мнъ разсказывали люди достовърные, помнившіе его. Онъ былъ сынъ нижегородскаго дворянина и назывался Лаврентіемъ. Родители

его оба умерли, и онъ остался сиротой. Сродни ни были ему Троекуровы или изъ жалости, но почему-то одинъ изъ князей Троекуровыхъ взяль его къ себъ въ домъ и воснитываль вмъстъ со своими дътьми. Потомъ Лаврентія записали въ полкъ и онъ былъ въ походахъ, но вдругъ онъ задумалъ идти въ монахи и постригся; быль после того архимандритомъ и, наконецъ, былъ сдъланъ воронежскимъ архіереемъ. Когда взошла на престолъ императрида Анна, онъ почему-то не отслужиль въ скорости молебна: кто-то изъ городскихъ властей, по непріязни къ нему, и донесъ на него въ синодъ. Вотъ изъ-за этого и вышла вся бъда: Прокоповичъ его не жаловаль, такъ какъ онъ быль изъ дворянь и могъ ему быть помъхой на пути, а кромъ того, быль еще и въ дружествъ съ архіереемъ изъ рода Дашковыхъ, которыхъ Проконовичу хотблось стереть съ лица земли. Началось дбло, ношин допросы, и кончилось тъмъ, что Дашкова и Юрлова и еще сколько-то архіереевъ разстригли и разослали по разнымъ монастырямъ отдаленнымъ. Больше десяти лѣтъ томился Юрловъ. Когда взошла на престолъ императрица Елизавета Петровна, то по милостивому манифесту подвели и ссыльныхъ архіереевъ подъ прощеніе: которые перемерли, а Юрлова вернули и все ему опять возвратили, потому что знали, что онъ страдалъ невинно; хотели было опять его сделать гдъ-нибудь мъстнымъ архіереемъ, но онъ не пожелалъ и просиль, чтобъ ему дали какой-нибудь монастырь въ Москив. гдъ онъ и жилъ чуть ли не пятнадцать лътъ. Вся Москва его очень чтила и уважала: онъ былъ точно истинный свититель и слуга Христовъ, человъкъ умный и пріятный.

Много причиниль вреда этоть Проконовичь, а все изъза того только, что опасался людей достойныхь, которые
могли стать ему на пути. И чёмъ же все это для него окончилось? Онъ умеръ, не дождавшись — чего такъ добивался —
митрополитства, погубилъ премножество добрыхъ и честныхъ
людей и оставилъ по себъ очень не хорошую намять. Теперъ
все это давно перезабыто, а кто помнилъ его время, не съ
похвалой, а съ ужасомъ объ немъ отзывался.

Александръ Даниловичъ, за погребение своей матери, поднесъ преосвященному Льву панагію, а въ монастырѣ была заказана поминовенная служба на годъ: съ пъвчими, со свъчами и съ ладаномъ, по субботамъ, объдни и панихиды; и что же за все это? только двадцать пять рублевъ 1) въ годъ. Говорю это, чтобы показать, какія тогда были цъны и какъ дороги деньги.

Сестра Александра Даниловича, Ольга, была сговорена за Приклонскаго, Ивана Михайловича, когда ихъ матушка скончалась. Чтобы не откладывать свадьбы до лъта, такъ какъ наступала масляница, она вънчалась до истеченія шести недъль. Мать этого Приклонскаго была по себъ Колычева, кажется, Екатерина Ивановна.

У Яньковыхъ было двъ дочери, Анна и Клеопатра, а мальчики все умирали; умерло и нъсколько дочерей.

Въ то время, т.-е., въ 1752 или 53 годахъ, стали прославляться мощи Ростовскаго митрополита, святителя Димитрія и много совершалось чудесъ отъ его мощей; слыша это, Яньковы не разъ туда ъздили и положили, что ежели Господь имъ даруетъ еще сына, непремънно назвать его Димитріемъ.

Между тёмъ, Александра Даниловича сдёлали прокуроромъ въ чинё полковника и послали въ Бёлгородъ; это уже было, должно-быть, въ 1760 году. Они купили домъ въ Бёлгородъ у Толстого и тамъ основались на житье. Когда они туда уъхали, то людей отправляли въ фурахъ, и одна фурабыла съ горничными, въ числъ которыхъ было и нъсколько кружевницъ, которымъ были заданы уроки, сколько сплести кружева во время дороги: такъ какъ тхали на волахъ, очень тихо, то и велъно было дъвкамъ не терять даромъ времени, а заниматься дъломъ. Это я слышала отъ одной изъ кружевницъ, Акульки, которую я уже стала знать, когда она была въ лътахъ, женой прикащика, и потому изъ Акульки сдёлалась Акулиной Васильевной.

Въ Бѣлгородѣ, въ то время, архіереемъ былъ преосвященный Іосафъ<sup>2</sup>), человѣкъ очень умный и обходительный, и Александръ Даниловичъ съ нимъ очень сошелся и про-

<sup>1)</sup> Бабушка постоянно и говорила и писала: рублевъ, а не рублей; много дъловъ, а не дълъ, и хотя слышала, какъ говорятъ другіе, не измъняла своей привычки.

<sup>2)</sup> Іосафъ Миткевичъ, въ 1748—1750 г. Префектъ и ректоръ Новогородской семинаріи; въ 1756 году, архимандрить Хутынскій; въ 1758 году, апръля 26-го, епископъ Бълогородскій; ногр. въ Бългородъ.

силь его, увзжая въ 1761 году въ Петербургь, чтобъ онъ навъщаль его жену во время его отсутствія и что ежели безъ него родится ребенокъ, котораго ожидали, и будетъ сынъ, то чтобы преосвященный не отказался быть воспріемникомъ и даль бы ему имя Димитрія, въ честь новопрославленнаго святителя. И какъ ожидали и желали, такъ и случилось: Яньковъ по дъламъ долженъ былъ отправиться въ Петербургъ, и не прошло мъсяца, какъ онъ получилъ увъдомленіе, что жена его родила сына, названнаго Димитріемъ, и крестилъ его архіерей, который при крещеніи благословиль своего крестнаго сына рукописною книгой «Лътописецъ святителя Димитрія» съ собственноручными замътками святителя.

Въ концъ того же года, Александра Даниловича вызвали въ Петербургъ и сдълали прокуроромъ въ главной провіантской коммиссіи, и онъ снова поселился въ Петербургъ, гдъ въ 1763 году родился у него еще сынъ Николай.

Меньшая сестра Анны Ивановны, Марья Ивановна, после кончины своихъ родителей жила частію у сестры, а когда та убхала въ Бългородъ, то стала жить въ дом'є у своей кузины Скавронской, жены графа Мартына Карловича, и изъ его дома вышла замужъ за Николая Алекс'вевича Мамонова. Такъ какъ Яньковы были съ хорошниъ состояніемъ, то Анна Ивановна, по сов'єту мужа, и отказалась отъ своей части изъ отцовскаго им'єнія въ пользу сестры своей Мамоновой.

Братъ Яньковой и Мамоновой, Семенъ Ивановичъ, былъ женатъ на княжнъ Урусовой, Анастасіъ Васильевнъ, 1) свадьба эта была въ 1757 году въ Москвъ, въ домъ у Александра Даниловича, въ Газетномъ переулкъ; въроятно, посаженою матерью была родная тетка Соковнина, а посаженымъ отцомъ Александръ Даниловичъ. Когда именно умеръ Семенъ Ивановичъ и его жена — я не знаю, но они жили недолго, дъ

<sup>4)</sup> Въ родословной Долгорукихъ, Татищевы, Иванъ Федоровичъ и вствего дёти, пропущены, и въ родословной князей Урусовыхъ Анастасія Васильевна не показана; думаемъ, что она дочь князи Василія Алекстевича (№ 70) и сестра Анны Васильевны Зиновьевой (№ 83). Анну Васильевну Зиновьеву, думаемъ, слёдуетъ помъстить въ родословной (изд. «Русск. Стар.»), съ ен мужемъ, между №№ 56 и 57.

тей не оставили, и Татищевское имѣніе, Село Новое 1), перепло къ Марьѣ Ивановнѣ Мамоновой, а послѣ нея досталось ея дочери, Аннѣ Николаевнѣ Неклюдовой.

## II.

Въ концъ 1764 года Яньковы перевхали опять на житье въ Москву: Александръ Даниловичъ все хворалъ и въ концъ мая 1766 года скончался и былъ погребенъ въ своей приходской церкви у Усненья на Овражкъ, въ придълъ св. Никоная, за лъвымъ клиросомъ у оконъ, рядомъ со своими малолътними дътьми, тамъ же погребенными.

Анна Ивановна осталась съ четырьмя дётьми: двумя дочерьми—Анной, 16-ти лётъ, Клеопатрой, 14-ти лётъ, и двумя сыновьями—Дмитріемъ, 5-ти лётъ, и Николаемъ, 3-хъ лётъ. Года два спустя, она поёхала въ Петербургъ и помёстила своихъ мальчиковъ въ малолётній Шляхетскій корпусъ, гдё былъ въ то время директоромъ извёстный Иванъ Ивановичъ Бецкій, и гдё воспитывался первый изъ Бобринскихъ, впослёдствіи графъ Алексёй Григорьевичъ. Императрица Екатерина весьма заботилась о его хорошемъ воспитаніи, и потому, говорятъ, малолётній корпусъ былъ тогда въ самомъ цвётущемъ положеніи.

Анна Ивановна, говорять, очень грустила, что разсталась съ дътьми и, поживъ еще до 1772 года, скончалась отъ простудной горячки, на другой день Рождества Христова. Ее отпъли въ Москвъ, но такъ какъ хоронить въ приходскихъ церквахъ со времени чумы было воспрещено, то и схоронили ее въ подмосковной, въ селъ Горкахъ, въ придълъ пророка Даніила.

<sup>4)</sup> Неклюдова, Анна Николаевна, вдова генералъ-майора, имѣла двухъ дочерей: 1) Варвару Сергъевну, за генералъ-лейтенантомъ Владиміромъ Григорьевичемъ Глазенанъ, дътей не было, и 2) Марью Сергъевну, за тайнымъ совътникомъ Владиміромъ Николаевичемъ Шеншинымъ: три дочери и сынъ Сергій. По нерасположенію къ меньшей дочери, А. Н. Неклюдова отдала все свое имѣніе, помимо ея, чужимъ — дътямъ своего зятя Глазенанъ. Нынъ Село Новое принадлежитъ Михаилу Владиміровичу Глазенанъ.

Умирая, Анна Ивановна завъщала своихъ дътей внучатой своей сестръ, княгинъ Аннъ Николаевнъ Долгорукой урожденной Строгановой, а мужа ея, князя Михаила Ивановича, назначила опекуномъ надъ дътьми и надъ ихъ имъніемъ.

Объ дъвицы Яньковы перевхали жить къ Долгорукимъвъ ихъ домъ, близь Дъвичьяго Поля, въ причодъ Воздвиженія, на Пометномъ Вражкъ. Младшая изъ очерей, Клеопатра, была, говорятъ, прекрасна собою, но слабаго здоровья Она очень любила свою мать, по тъ ея смерти стала чахнути и, спустя два года послъ нея, скончалась отъ чахотки; ее отпъли также въ Москвъ и поветля въ село Горки и схоронили тамъ въ перкви, возлъ ея матери. Ей было отъ рожденія 22 года.

Старшую сестру я знала; она бывала у батюшки и всегда его ведичала: «братецъ», потому что доводилась ему правнучатою сестрой, и онъ тоже называль ее сестрицей. Но онъ не очень ее долюбливаль и про нее говориль: «Эта старая дъвка прехитран и прелукавая, и только у нея и разговору, что ея Долгорукіе».

Я стала ее знать въ концъ 80-хъ годовъ, когда ей было уже подъ сорокъ летъ. Она была очень мала ростомъ; головка прехорошенькай, премилое лицо, глаза преумные, но туловище самое неуклюжее: горбъ спереди и горбъ свади, и чтобы скрыть этотъ недостатокъ, она всегда носила мантилью съ капюшономъ, очень большимъ и весьма сборчатымъ, такъ что сверху изъ капюшона выглядывала маленькая головка, а снизу тащилась преполная юпка съ длиннымъ шлейфомъ, что выходило пресмъшно. Анна Александровна была очень умна и воспитаніе получина хорошее, что тогда было довольно ръдко. Все учение въ наше время состояло въ томъ, чтобъ умъть читать, да кое-какъ писать, и много было очень знатныхъ и большихъ барынь, которыя кое-какъ, съ гръхомъ пополамъ, подписывали свое имя каракулями. Анна Александровна, напротивъ того, и по-русски, и по-французски писала очень изрядно и говорила съ хорошимъ выговоромъ.

По смерти сестры своей, она осталась жить у Долгорукихь, которые имъли трехъ дочерей: Прасковью Михайловну, Анну Михайловну (впослъдствіи за графомъ Ефимовскимъ) и Елизавету Михайловну (потомъ за Селецкимъ) и сына Ивана Михайловича, который былъ сочинителемъ и стихотворцемъ. Княжны были помоложе Яньковой, и живя у нихъ въ домъ, она за ними приглядывала и, какъ старшая, иногда съ ними выъзжала.

У батюшки она бывала изръдка, и хотя онъ принималь ее по родственному, но особаго вниманія ей никогда не оказываль, и такъ какъ съ Долгорукими не былъ знакомъ, то къ ней и не ъздилъ.

Когда ея братья, Дмитрій и Николай, вышли изъ корпуса въ 1783 году, она съ ними прівзжала къ батюшкѣ, но это было въ то время, какъ скончалась матушка, и намъ тогда было не до того; не помню, принимали ли ихъ или нѣтъ. Послѣ того они бывали у насъ три-четыре раза въ годъ, но съ 88 или 89 года Анна Александровна стала у насъ бывать чаще и чаще.

Разъ какъ-то батюшка и говорить за столомъ:

— Не понимаю, отчего это Янькова такъ зачастила ко мнѣ; давно ли была, а сегодня опять ко мнѣ пріѣзжала; не знаю, что ей нужно, а ужь върно не даромъ— она прелукавая.

И старшій изъ ея братьевъ тоже сталь у насъ бывать почаще прежняго. Младшій, Николай, быль уже въ то время женать и жиль большею частію съ женой въ деревнъ.

Прошло еще сколько-то времени, прівзжаеть къ батюшкъ тетушка Марья Семеновна Корсакова и говорить ему:

- А я, Петръ Михайловичъ, къ тебъ свахой пріъхала, хочу сватать жениха твоей дочери.
  - -- Которой же?
  - -- Елизаветъ, батюшка.
  - Елизаветь? Она такъ еще молода... А кто женихъ?
  - Старшій изъ Яньковыхъ, Дмитрій.
- Нътъ, матушка сестрица, благодарю за честь, но не принимаю предложенія: Елизавета еще молода; я даже ей и не скажу.

И точно, батюшка мнѣ ничего и не сказаль и не спросиль моего мнѣнія; а узнала я это оть сестры Елизаветы Александровны: пока тетушка была съ батюшкой, она мнѣ и говорить: «Елизавета, поди-ка сюда», отвела меня въ сторону и шепчеть:

— Матушка прівхала теб'в сватать жениха, Янькова Дми-

трія Александровича.

Тетушка увхала; батюшка молчить; проходить день. другой, третій; такъ батюшка ничего мнъ и не сказалъ и тольк. послъ уже мнъ это разсказываль.

Прошло, должно-быть, съ годъ, опять тетушка Марья Семеновна повторяеть батюшкъ то же предложение и опять он не отказалъ наотръзъ, а сказалъ: «Спъшить нечего, Елизавета еще не перестарокъ; а засидится—не велика бъда, и в въ пъвкахъ останется».

И мнъ объ этомъ ни слова; а сестра Елизавета мнъ опятшепнула.

Пумаю себъ: «Стало-быть, батюшка имъетъ какія-нибуд причины, что это ему не угодно».

Помнится мнъ, что однажды я подхожу въ залъ къ окну. и вижу: ъдетъ на дворъ карета Яньковой; у меня отчего-те сердце такъ и упало.

Я прошла во вторую гостиную. Батюшка быль дома : себя въ кабинетъ. Ему доложили, онъ вышелъ въ гостиную и Анну Александровну принялъ: изъ насъ никого не позвали они посидъли вдвоемъ, что говорили-было не слышно, и Янькова убхала.

Туть батюшка меня кликнуль:

— У меня сейчась была Янькова, прітэжала сватать тебя Елизавета, за брата своего Дмитрія. Говорить мнѣ: «Петру Михайловичь, воть вы два раза все говорили тетунисъ Марь; Семеновив, что Елизавета Петровна еще слишкомъ молода неужели и теперь мнъ то же скажете, а братъ мой приступаеть, чтобъ я узнала вашъ ръшительный отвътъ». Я ей на это и сказаль: «Мы, сестрица, родня... И что это, право, далась вамъ моя Елизавета; неужели кром' ея нътъ и невъстъ въ Москвъ?» Про Дмитрія Александровича нельзя ничего сказать, кромъ хорошаго: человъкъ добрый, смирный, неглуный, наружности пріятной, да это и последнее дело смотрети. на красоту; ежели отъ мужчины не шерахается лошадь, то значить, и хорошъ... Родство у Яньковыхъ хорошее, они в намъ свои, и состояние прекрасное: чъмъ онъ не женихъ? Не будь сестра у него, я никогда бы ему не отказанъ... Но вотт она-то меня пугаеть: пресамонравная, прехитрая, братьями такъ и вертитъ, она и тебя смяда бы подъ каблукъ; это настоящая золовка-колотовка, хоть кого заклюетъ. Не скорби, моя голубушка: тебя любя, я не далъ своего согласія... А бытъ тебъ за нимъ, прибавилъ батюшка, немного помолчавъ,—такъ и будешь, по пословицъ: суженаго конемъ не объъдешь!

Это, что я разсказываю, было или въ 92-мъ году, предъ Рождествомъ, или въ началъ 93-го года.

Дъло о сватовствъ совершенно заглохло: Яньковы бывали ръдко, върно считали себя обиженными. А мнъ, признаюсь, Дмитрій Александровичъ приходился по мысли: не то чтобъ я была въ него влюблена (по приходился по мысли: не то чтобъ нерь говорятъ), или бы сокрушалась, что батюшка меня не отдаетъ, нътъ, но дай батюшка свое согласіе, и я бы не отказала.

Настала весна; мы начали собираться тать въ деревню и часть обоза отправили уже впередъ; это было послъ Николина дня; вотъ, какъ-то я утромъ укладываю кой-что, для отправки тоже, присылаетъ за мною батюшка: «Пожалуйте, Елизавета Петровна, въ гостиную». Спрашиваю: «Кто тамъ?» Говорятъ: Яньковъ.

Вошла я въ гостиную; батюшка сидитъ на дивант превеселый, рядомъ съ нимъ Дмитрій Александровичъ, весь раскраснтися и глаза заплаканы; когда я вошла, онъ всталъ. Батюшка и говоритъ мит:

— Елизавета, вотъ Дмитрій Александровичь дѣлаетъ тебѣ честь, проситъ у меня твоей руки. Я далъ свое согласіе, теперь зависитъ отъ тебя принять предложеніе или не принять... подумай и скажи.

Я отвъчала: «Ежели вы, батюшка, изволили согласиться,) то я не стану противиться, соглашаюсь и я»...

Дмитрій Александровичь поцёловаль руку у батюшки и у меня; батюшка насъ обоихъ обняль, быль очень растрогань и заплакаль; глядя на него, заплакали и мы оба, его обняли и поцёловали руку. Потомъ батюшка говорить, смёясь и обнявь Янькова:

— Въдь экой какой упрямець, четвертый разъ сватается и добился таки своего! Ну, Елизавета, върно, было тебъ написано на роду, что тебъ быть за Яньковымъ... Поди объяви

сестрамъ, что я тебя просваталъ, и позови ихъ сюда, мы помолимся.

Я побъжала къ сестрамъ и объявила имъ новинку, что за невъста; всъ меня цъловали, поздравляли и мы пошли вмъ стъ въ гостиную. Батюшка сталъ предъ образомъ лицомъ на восходъ и потомъ взялъ мою руку и передалъ Дмитрію Александровичу.

— Вотъ, другъ мой, сказалъ онъ, — отдаю тебѣ руку моей дочери, люби ее, жалуй, береги и въ обиду не давай; ея счастіе отъ тебя теперь зависить. — А мев батюшка примольиль: — А тебъ, Елизавета, скажу одно: чти, уважай и любъ мужа и будь ему покорна; помни, что онъ глава въ домѣ, не ты, и во всемъ его слушайся.

Это называлось въ наше время «ударили по рукамъ презъ нъсколько дней былъ назначенъ сговоръ.

Моему жениху было 34 года, мев 25 лёть. Начались у насъ въ домё хлопоты о приданомъ, и туть больше всего помогла намъ сестра Екатерина Александровна Архарова: она имёла понятіе обо всемъ, знала всему цёну и была женщина съ большимъ вкусомъ.

Сговоръ былъ назначенъ чрезъ нѣсколько дней. Такъ какт май былъ уже въ исходѣ и многіе изъ родныхъ разъѣхались но деревнямъ, то звали самыхъ близкихъ изъ тѣхъ, которые еще не уѣхали, и то однако же было довольно.

На сговоръ, мая 27-го, были: бабушка Аграфена Оедотовна Татищева съ дочерьми; тетушка Марья Семеновна Корсакова, сестра Елизавета Александровна и ел сестра Архарова; дидюшка Ростиславъ Евграфовичъ Татищевъ, кажется, съ женой; матушкина двоюродная сестра, тетушка Аграфена Сергъевна Мясоъдова, Прасковья Александровна Ушакова, батюшкина двоюродная тетка (дочь Прасковьи Никитиппы Татищевой, бывшей въ первомъ бракъ за Александромъ Ивановичемъ Теряевымъ), матушкина пріятельница Наумова (урожденная Сафонова) и еще человъкъ съ десятокъ, которыхъ теперь и не упомню. Это съ моей стороны. Съ жениховой стороны: его сестра Анна Александровна, княгиня Анна Пиколаевна Долгорукова, двоюродный дядя жениха, Сергъй Иетровичъ Соковнинъ, пріятель его Щербачевъ; ну, конечно, братъ жениха, Николай Александровичъ, одинъ безъ жены, и еще

кто-то и тоже по давности не могу вспомнить. Въ этотъ вечеръ быль молебенъ и потомъ долженъ быль быть обмънъ образовъ: жениховъ, какъ водилось, остается у невъсты, а невъстинъ у жениха. Меня батюшка благословилъ большою иконой Влахернской Божіей Матери; ждали, что и съ жениховой стороны привезутъ икону, и что же? Анна Александровна привезла на серебряномъ подносъ крестъ съ мощами. Конечно, это была святыня, но какъ-то страннымъ показалось всъмъ, что на сговоръ привезли крестъ, а не икону.

Женихъ привезъ мнѣ жемчужные браслеты, потомъ дарилъ мнѣ часы, вѣера, шаль турецкую, яхонтовый перстень, осыпанный брилліантами, и множество разныхъ другихъ вещей.

Туть же на сговорѣ батюшка сказалъ Аннѣ Александровнѣ: «Ну, теперь ужь перестаньте меня называть братцемъ; дочь моя выходить за вашего брата, ихъ, пожалуй, еще и разведуть». По Татищевымъ батюшкѣ приходился мой женихъ правнучатымъ братомъ и былъ мнѣ, слѣдовательно, дядей. По нашимъ понятіямъ о родствѣ, думали, что нужно архіерейское разрѣшеніе: женихъ ѣздилъ—не умѣю сказать—къ викарію ли, или къ самому митрополиту, и когда онъ объяснилъ, въ чемъ дѣло, то ему сказали, что препятствія къ браку нѣтъ и разрѣшенія не требуется.

Батюшка жаловалъ мнѣ въ приданое по стоворной записи: 200 душъ крестьянъ въ Новгородской губерніи, въ Череповскомъ уѣздѣ, и приданаго на двадцать пять тысячъ рублевъ серебромъ. Въ томъ числѣ были брилліантовыя серьги въ 1,500 руб.; нахтъ-тишъ (т. е., туалетъ) серебряный въ 1,000 р., столовое и чайное серебро, изъ кармана на булавки 2,500 р.

Мы жили близь Остоженки въ своемъ домъ, и вънчали меня у Ильи Обыденнаго, поутру іюня 5-го. Подвънечное платье у меня было бълое глазетовое, стоило 250 рублевъ; волосы, конечно, напудрены и вънокъ изъ красныхъ розановъ, такъ тогда было принято, а это уже гораздо послъстали вънчать въ бълыхъ вънкахъ изъ флеръ-д'оранжъ. Батюшкъ угодно было, чтобы свадебный объдъ былъ у него въ домъ.

Онъ сказаль заранте жениху:

— Что тебъ, братецъ, тратиться на свадебныя угощенія я это беру на свой счетъ: старшихъ у тебя въ домъ нътъ сестра твоя дъвушка, лучше у меня отобъдаете, а къ вечеру и отправитесь къ себъ въ домъ.

Никогда послѣ того не пришлось мнѣ объ этомъ говорить съ батюшкой, но думаю, что онъ такъ распорядился того ради, чтобы съ перваго раза не дать хозяйничать моей золовкѣ.

На слѣдующій день мы поѣхали съ визитами, и миѣ въ первый разъ пришлось видѣть князя Михаила Ивановича Долгорукова, родственника Яньковыхъ и ихъ опекуна во время малолѣтства.

Онъ жилъ въ своемъ домъ у Вздвиженья, на Пометномъ Вражкъ, близь Дъвичьяго Поля. Долгоруковы были прежде очень богаты, но вследствие опаль и гонения на ихъ семейство, многіе изъ нихъ при Аннъ и Биронъ лишились почти всего; потомъ, котя имъ и возвратили имъніе. они никогда не могли совершенно оправиться, но помня, какъ живали ихъ отцы и дёды, тянулись за ними и все болёе и болёе запутывались въ своихъ делахъ. Этотъ домъ у Девичьиго Поля быль прежде загороднымъ, а московскій домъ былъ гдъ-то, на Мясницкой, на Покровкъ, на Тверской, и былъ проданъ въ 1784 году 1) — не знаю навърно. Когда средства поубавились, то загородный домъ сталь городскимъ. Можетъбыть, еслибы средства князя Михаила Ивановича были позначительное, онъ и не сталь бы жить въ Москвъ, а постарался бы въ Петербургъ быть поближе къ солнышку, да по пословицъ: бодливой коровъ Богъ рогъ не даетъ, не имълъ возможности. Въ Петербургъ жили его родные: Шереметевы, Строгановы, Черкасскіе, Скавронскіе, вев пребогатые, ему ли съ его средствицами было за ними тянуться? Вотъ и разсудиль онь, что лучше жить въ Москве, да и тутъ подальше, чтобы было поменьше пріемовъ. Его мать, многострадальная и добродътельная старица Нектарія, послъ тяжелыхъ своихъ испытаній, пришла, говорять, въ великое смиреніе и, живн въ Кіевъ въ монастыръ, на самомъ дълъ отреклась отъ всикой мірской суеты, а сынъ ея, напротивъ того, былъ самымъ суетнымъ, мелочнымъ и тщеславнымъ человъкомъ. Онъ былъ очень недальняго ума и потому пренадменный и прелегко-

<sup>1)</sup> См. «Капище моего сердца».

върный. Онъ едва не попалъ въ большую бъду и чуть-чуть съ собою не втянуль въ эту бъду, совершенно невинно, мать моего мужа и все ея семейство.

Воть какую затъяли-было интригу, пожалуй, назови это даже заговоромъ: хотъли возвести на престолъ Ивана Антоновича, при соцъйствіи князя Михаила Ивановича, и объщали ему, что если онъ въ этомъ поможетъ, то молодой имнераторъ женится на его старшей дочери, княгинъ Прасковь В Михайлови В. Долгорукій в риль возможности привести это въ исполнение и принялъ участие въ этой интригъ, которая, къ счастію, окончилась ничемъ. Свиданіе между Долгорукимъ и Иваномъ Антоновичемъ, который явился къ нему подъ видомъ монаха съ Абонской горы, было въ Кіевъ, когда князь туда тздиль со своимъ семействомъ, въ 1770 году; вмъстъ съ ними ъздила и Анна Ивановна Янькова. Долгорукій такъ быль легковърень, что уговориль Янькову выстроить у себя въ Веневской деревит, въ селт Петровт, домъ, гдъ будетъ жить Иванъ Антоновичъ, и дожидаться, чтобъ его провозгласили императоромъ.

Домъ Долгорукихъ былъ преогромный деревянный: большая зала, большая гостиная, за нею еще другая, тутъ на подмосткахъ, покрытыхъ ковромъ, на золоченомъ креслъ сиживалъ у окна князъ Михаилъ Ивановичъ. Въ глупой своей
гордости онъ считалъ, что дълаетъ великую честь, когда сойдетъ со своихъ подмостей и встрътитъ на половинъ комнаты
или проводитъ до двери: далъе онъ никогда не ходилъ ни
для кого.

Когда мы прібхали, онъ спустился со своихъ лібсовъ п встрібтиль нась, какъ молодыхъ, чуть ли не у двери. Ему было на видъ літть 60 или болібе; небольшаго роста, очень дородный и тучный человіскъ, въ зеленомъ бархатномъ кафтанів, очень поношенномъ, кружевное жабо и манжеты, тоже очень поистрепанныя, напудренный, завитой въ три локона, съ пучкомъ и съ кошелькомъ. Лицомъ онъ былъ бы не дуренъ, но напыщенный и надменный видъ его производиль самое непріятное чувство. По своему понятію, онъ приняль насъ милостиво, но мнів очень не полюбилась его покровительственная и снисходительная привітливость. Княгиня Анна Николаевна была просто ласкова, безо всякихъ штукъ,

княжны внимательны, а отъ князя такъ и разило его чу-

Мнъ не долго пришлось посъщать князя: съ небольшимъ чрезъ годъ послъ моего замужества, онъ умеръ, и тогда н могла бывать у доброй княгини безъ непріятнаго чувства: къ ней я могла ъхать въ гости, а къ нему приходилось ъхать на поклонъ.

Одна изъ княженъ вышла потомъ замужъ за графа Ефимовскаго, а другая за Селецкаго.

У князя быль еще младшій брать, князь Дмитрій Ивавичь, прекрасный собой, но больной и слабый головой, тоесть, немного скудоумень. Ему хотьлось вступить въ монашество, но императрица Екатерина II воспрепятствовала, и онь быль пострижень въ ряску и жиль очень благочестиво. За нъсколько времени до кончины, онъ совершенно пришелъвъ себя: умъ его сдълался совершенно здравымъ, слабое здоровье укръпилось, онъ предузналь свою кончину, которан послъдовала (кажется) во время чумы, бывшей въ Кіевъ.

Анна Александровна Янькова, съ дётства привыкшая къ обхожденію Долгорукова, не чувствовала его надменности и, по привычкі, очень предъ нимъ благоговіла и, какъ батюшка говариваль, подличала предъ нимъ и очень удивлялась, что я не расположилась къ этому очень непривлекательному старику. Кромі того, я была съ нимъ насторожі потому, что батюшка меня пт предиль: «Будь ты съ нимъ осторожніте; онь, говорять, старый гріховодникъ, великій охотникъ до хорошенькихъ и молоденькихъ женщинь».

Весь домъ Долгорукихъ поражалъ непріятно: во всемъ замѣтна была напыщенность, желаніе бросить пыль въ глаза и показать свою вельможественность, а средства-то были очень плоховаты, и потому въ передней лакеи были въ гербовыхъ презатасканныхъ ливреяхъ; въ гостиной золоченая мебель была мѣстами безъ позолоты, штофная обивка съ заплатами, хрустальныя люстры и жирандоли безъ многихъ хрусталей, ковры протерты, потолки закоптѣлые, старинные портреты въ полинялыхъ рамахъ, и такъ во всемъ сквозь гордость просвѣчивала скудость; я рѣдко уѣзжала изъ этого полуразрушеннаго дома безъ очень тяжелаго чувства.

Мы были, между прочимъ, съ визитомъ и у Серген He-

тровича Соковнина: милый, прив'єтливый и обходительный челов'єкъ. Домъ не раскошный, но видно, что во всемъ достатокъ, везд'є чисто, хорошо и просто, но парадно и потому нарядно.

Какъ только прошло съ недълю времени послъ нашей свадьбы и мы окончили всъ напи свадебные визиты, мы собрались отправиться въ деревню; батюшка съ сестрами вскоръ уъхалъ въ Покровское, а мы поъхали въ нашу подмосковную, въ село Горки.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Подмосковная Яньковыхъ, село Горки, была у нихъ всегда самымъ любимымъ имъніемъ и, хотя они имъли, кромъ того, много очень хорошихъ усадебъ: Петрово, Ортхово, Теплое, Мыза подъ Петербургомъ, они предпочитали всёмъ прочимъ Горки. Можеть быть потому, что оно только въ 40 верстахъ отъ Москвы, да и кромъ того, очень хороша мъстность и садъ раскинутъ по горамъ. Покойная моя свекровь сюда часто приглашала къ себъ Долгорукихъ и Строгановыхъ, когда они живали въ Москвъ, и они гащивали по нъскольку денъ. Потомъ село Новое, Ивана Өедоровича Татищева, было въ 25 верстахъ, а Мареино, гдъ живали Салтыковы, -- Петръ Семеновичъ съ семействомъ, — было въ 20 верстахъ. Слышала я, что при царъ Михаилъ Өеодоровичъ Горки были пожалованы какому-то Измайлову, потомъ, не знаю какимъ манеромъ, перешли къ Аргамаковымъ и отъ нихъ за долгъ поступили Данилъ Ивановичу Янькову. При раздълъ, Горки достались моему мужу, брату его - Петрово, въ Веневскомъ увздв, а Теплое (тоже тамъ) моей золовкв.

Время стояло въ ту пору очень знойное и потому мы повхали не рано, а когда уже сталъ жаръ посваливать и, хотя вхали скоро, по дорогъ очень хорошей, но стали подъъзжать къ селу, когда ужь очень обвечеръло и становилось довольно темно, какъ бываетъ въ 10-мъ часу въ концъ йоня. Послъднія двънаццать версть дороги—все лъсами и это меня не мало тревожило, потому что я слыхала, что тамъ водились тогда медвъди, и на моей памяти, нъсколько лътъ спустя, убили тамъ медвъдя, должно быть, послъдняго старожила.

За мостомъ, гдъ начинается садъ, влѣво, былъ тогда большой и густой лѣсъ; нижній садъ тоже былъ, какъ настоящій лѣсъ. Меня просто бралъ ужасъ: куда это мы ъдемъ? Точно вертенъ разбойниковъ.

Наконецъ, слава Богу, въбхали на прекрутую гору, пробхали мимо церкви и остановились у крыльца; у меня отлегло на сердцъ. Моя золовка встрътила насъ съ хлъбомъ-солью.

Домъ былъ совершенно новый, только-что отстроенный и ничъмъ еще внутри не отдъланный.

На следующее утро, когда я вышла на балконъ, который въ садъ, я увидела очень хорошій видь: направо и нал'єво за налисадникомъ рощи, передъ домомъ за рекой густой л'єсть и только маленькій просёкъ напротивъ дома, узенькій, какъщелка...

- Ну, какъ тебъ нравится видъ? спрашивалъ меня мужъ,—не правда ли, что очень хорошъ?
- Да, мъстность очень хороша, но только лъсу слишкомъ много и глухо; хорошо, ежели бы повырубить и открыть видъ.

Такъ потомъ и сдёлали, и вотъ тогда и вышелъ тотъ прекрасный видъ, которымъ всё любуются. Предъ объдомъ мы ходили въ церковь и служили панихиду по матупкъ Аннъ Ивановнъ и по сестръ Дмитрія Александровича, Клеонатръ Александровнъ: одна погребена была за лъвымъ клиросомъ, другая нъсколько правъе. Тогда былъ только одинъ придълъ пророка Даніила и потому такъ и приноровили, а впослъдствіи, когда мужъ мой теплую церковъ распространилъ и задумалъ сдълать два придъла вмъсто одного, то и вышло, что надъ тъломъ Анны Ивановны пришлось поставить престолъ.

Въ прежнее время, очень давно, церковь была, говорятъ, за ръкой, деревянная. Кто и когда перенесъ ее сюда, на эту сторону, этого никто не зналъ и не помнитъ изъ Яньковыхъ, хотя къ нимъ имъніе перешло въ 1720 году. Церковь была тоже деревянная и сгоръла; тогда, по смерти мужа своего, Анна Ивановна, въ 1738 году, стала просить позволеніе построить церковь каменную во имя пророка Даніила, а не Святителя Николая,

какъ было прежде, но ей этого не дозволили, а разръшили построить церковь опять во имя Святителя Николая съ придъломъ пророка Даніила. Итакъ, эта церковь и была построена зъ 1739 году и, должно думать, что тогда же и освящена, потому что антиминсъ, говорятъ, этого года. Колоколенька была въ то время — низъ каменный, а верхъ деревянный и кровля тесовая.

Вскорт по прітядт нашемъ, былъ праздникъ Казанской Богоматери и, какъ всегда въ этотъ день, ярмарка. Къ объднт прітя прожденная Матюшкина; тутъ я съ ними и познакомилась. Это были люди добрые, хорошіє соста, и съ ття поръ мы были съ ними въ самыхъ дружескихъ отношеніяхъ. Василій Васильевичъ умеръ задолго до своей жены, а Анна Васильевна умерла въ 1825 году, въ февралт мъсяцт; и въ теченіе нашей слишкомъ тридцатильтней дружбы у насъ не было никогда ни малтишей размолвки. Дочь ея, Надежда Васильевна Балкъ, тоже до своей смерти въ 1852 году была постояннымъ и искреннимъ другомъ всего нашего семейства.

Послѣ обѣдни, Титовы пришли къ намъ и у насъ обѣдали; кромѣ ихъ, гостей никого еще не было, потому что мы не успѣли еще никого изъ сосѣдей объѣхать. Предъ обѣдомъ, какъ изстари водилось, предъ параднымъ крыльцомъ собрались всѣ крестьяне изъ нашихъ деревень. Тутъ меня вывелъ мой мужъ имъ показать и, какъ они просили, я жаловала ихъ къ своей рукѣ; потомъ всѣхъ мужиковъ угощали пивомъ, виномъ, пирогами, а бабамъ раздавали серьги и перстни и изъ окна бросали дѣтямъ пряники и орѣхи. Такъ праздновались прежде во всѣхъ селахъ храмовые главные праздники.

Послѣ Казанской, мужъ повезъ меня знакомить съ сосѣдями. По близости мы посѣтили Титовыхъ (жившихъ за полторы версты отъ насъ, въ сельцѣ Сокольникахъ), и такъ любезно пріѣхавшихъ къ намъ на праздникъ, не дожидаясь нашего пріѣзда. Василій Васильевичъ былъ человѣкъ очень пожилыхъ лѣтъ,— ему было, я думаю, лѣтъ подъ 70; по своимъ лѣтамъ и по старой привычкѣ въ прежнее время ни съ кѣмъ не церемониться, онъ съ перваго разу, кто бы ни былъ, мужчина или женщина, всѣмъ говорилъ «ты» и это такъ у него

было складно, что не только не выходило обидно, но, казалось, что иначе и быть не могло. Онъ не пудрился, а быль стриженъ въ кружокъ, носилъ предлинный сюртукъ и высокіе сапоги съ кисточками, поверхъ платья. Онъ былъ женать два раза и объ его жены носили то же имя: первая его жена--Анна Васильевна, была урожденная Головцына, сперва была за Нашокинымъ Василіемъ Александровичемъ, и когда онъ умеръ въ 1760 годахъ, нъсколько лътъ спустя, она вышла за Титова; детей у нихъ не было. Вторая жена Василія Васильевича — Анна Васильевна (тоже) была Матюшкина (дочь Василія Кирилловича, женатаго на Плоховой); у нея была сестра за Филимоновымъ. Анна Васильевна Титова была премилая и предобрая, очень умная женщина лътъ 55 и совершенно простосердечная, весьма благочестивая, набожная п правдивая. Въ то время у нихъ было три дочери и сынъ. Сына не было дома, онъ уже служиль въ Истербургъ, а дочери воспитывались дома: старшая, Клеопатра Васильевна, была лёть 14, потомъ она была замужемъ за Никифоровымъ, а потомъ за Вышеславцевымъ; вторая, Надежда Васильевиа, лътъ 11; она была за Павломъ Михайловичемъ Балкъ<sup>1</sup>), и Въра Васильевна лътъ 3-хъ или 4-хъ; потомъ вышла за Ростислава Васильевича Загоскина, пензенскаго помъщика. Мы очень скоро сдружились съ Титовыми, и не проходило недъли, чтобъ они у насъ не побывали или мы у нихъ. Въ послъдствін, когда наши дочери подросли и намъ случалось съ мужемъ увзжать въ Москву на несколько дней, то и и отвезу. бывало, своихъ дъвочекъ въ Сокольники; онъ тамъ и гостить, пока мы не возвратимся. Когда сестра моя Анна Петровна стала гащивать у насъ, она очень соплась со второю Титовой, Надеждой Васильевной, и мы ихъ все называли les deux amies. Старшая Клеопатра была большого роста и лицомъ прекрасная изъ себя.

Не помню теперь, въ какомъ порядкъ мы тадили по сосъдямъ, да это и все равно — когда и съ къмъ мы познакомились; буду говорить по мъстности, гдъ и кто жилъ въ первое время моего замужества.

<sup>4)</sup> Павелъ Михайловичъ Балкъ быль долгое время предобдателемъ московской уголовной падаты.

Въ четырехъ верстахъ отъ насъ, въ сельцѣ Шиховѣ, жилъ тогда старикъ Бахметевъ, Петръ Алексѣевичъ: человѣкъ стараго закала, предерзкій и пренеобтесанный. Я у него только разъ или два всего и была; мужъ мой изрѣдка у него бывалъ, но меня не принуждалъ ѣздить, потому что я была молода, а старикъ былъ очень нескроменъ въ обхожденіи, да и въ разговорѣ тоже слишкомъ свободенъ; словомъ сказать, былъ старый любезникъ. Онъ былъ женатъ на княжнѣ Львовой, Маръѣ Семеновнѣ; у нихъ былъ только одинъ сынъ, Владиміръ Петровичъ. Не знаю, сколько лѣтъ жили они вмѣстѣ, только Маръя Семеновна не могла больше вынести жизни съ такимъ мужемъ и его оставила и потомъ вышла, съ согласія мужа, за другого, не помню навѣрно за кого, а кажется, если не ошибаюсь, за Якова Андреевича Дашкова.

У него въ деревнъ былъ по ночамъ бабій караулъ: поочередно каждую ночь наряжали двухъ бабъ караулить село и барскія хоромы; одна баба ходила съ трещоткой около дома и стучала въ доску, а другая должна была ночевать въ домъ и дежурить внутри. Хорошъ былъ старикъ, нечего сказать! Мудрено ли, что послъ этого отъ него жена бъжала...

Какъ я вышла замужъ, онъ жилъ уже одинъ. Онъ прітахалъ однажды къ намъ; я не вышла, сказалась нездоровою.

- А гдъ же барыня-то? спросиль онъ.
- Нездорова, не выходить, отвъчаль мой мужъ.
- Ну, такъ я самъ къ ней пойду.
- Нътъ, Петръ Алексъевичъ, не трудитесь, нельзя, она въ постели...
- Экой ты, братецъ, чудакъ какой, чтобы старика не пустить.

И больше онъ у насъ и не бывалъ.

Когда умеръ этотъ грѣховодникъ, я не припомню, а также и гдѣ: въ деревнѣ или въ Москвѣ; можетъ быть, не во время ли нашего отсутствія, когда мы жили въ тамбовскомъ имѣніи. Гораздо спустя, въ Шиховѣ жилъ сынъ этого старика, Владиміръ Петровичъ. Онъ былъ два раза женатъ: первая его жена была прекрасная собой, Марья Владиміровна Бутурлина, не графиня; у нея было еще нѣсколько сестеръ: одна за Нероновымъ, другая за Колокольцовымъ, третья за Потуловымъ; были ли еще сестры или братья, не знаю. Отъ этой первой

жены у Бахметева было двъ дочери: одна за Кашинцевымъ. Авдотья Владиміровна, вторая за Колотовскимъ; онъ были почти однихъ лътъ съ моими двумя старшими дочерьми. Послъ матери онъ остались дъвочками и воспитывались подъ руководствомъ мачихи, второй жены ихъ отца, которая была для нихъ истинною матерью. Ее звали Дарья Александровна, урожденная Нащокина: собою не была очень хороша, но преумная, прелюбезная и премилая. Характера была живого и веселаго, и предобрая: умъла быть умна, смъялась, шутила, но никогда ни про кого не говорила дурно и всемъ желала добра, потому что не была завистлива. Я душевно ее любяла и была съ нею искренно дружна, всегда ее вспоминаю съ пріятностью и жалбю, что она не долго жила на свътъ. У нея быль сынь Петруша, который теперь женать на Ховриной, и дочь Лизанька; была потомъ выдана за Повалишина и тоже, кажется, умерла молода.

Владиміръ Петровичъ жилъ долгое время вдовцомъ, былъ въ Москев увзднымъ предводителемъ довольно долго. Подъ старость сдълался, говорятъ, скупцомъ, жилъ въ деревнѣ одинъ, въ большомъ неопрятствѣ: съ собаками, съ конками, съ обезьянами, съ итицами, выжилъ изъ цамяти и тоже во многомъ сталъ походить на своего отца; но въ этомъ положении меня Богъ не привелъ его видѣть, и слава Богу!

Версты четыре за Шиховомъ, въ сельцѣ Пескахъ, и застала Волковыхъ: мужа звали Степанъ Степановичъ, жену Екатерина Петровна; они ѣзжали къ батюшкѣ. И мужъ, и жена предобрые, преласковые и гостепріимные хлѣбосолы, какихъ я и не видывала. Первое ихъ удовольствіе было кормить своихъ гостей, да вѣдь какъ: чуть не насильно заставляли ѣсть. Степанъ Степановичъ любилъ и самъ кушать, умѣлъ и заказать обѣдъ и охотникъ былъ говорить про кушанье: какой пирогъ хорошо сдѣлать, съ какою начинкой, съ какою подливкой соусъ лучше или хуже, а ужь главное дѣло—подчиваніе гостей. Онъ, бывало, и не садится за столъ, а ежели сѣлъ, то поминутно вскакиваетъ и кричитъ дворецкому: «Постой, постой, куда ты ушелъ; видишь, не берутъ или мало взяли, кланяйся, проси», и тотчасъ самъ подоѣжитъ и станетъ упрашивать: «Матушка, Елизавета Петровна, по-кушайте, пожалуйста, положите еще, ну, хоть немножко, вотъ

этотъ кусочекъ». Не возьмешь — кровная обида. Или приступитъ къ женъ: «Катерина Петровна, ты совсъмъ не смотришь за гостями, никто не кушаетъ, посмотри сама...» И ну опять подчивать. Столъ у нихъ былъ прекрасный, блюдъ премножество и все блюда сытныя, да бери помногу, ну, просто, бывало, бъда: ты, того и гляди, что захвораеть. Отжазаться отъ объда, когда зовуть, это — огорчить его до край-ности. Одинъ разъ, не помню, въ Москвъ или деревнъ, онъ звалъ насъ, а мы почему-то не поъхали и не послали извъ-стить, что не будемъ. Боже мой, какъ обидълся! Мъсяцъ къ намъ не вздилъ: прівдемъ, сидитъ у себя, не выходитъ. Дъ-нать нечего, послали сказать, что тогда-то прівдемъ обвдать: зстрътилъ — радъ-радехонекъ; цълуетъ руки, не знаетъ, какъ л принять. «Матушка, голубушка, ужь вотъ хорошо, вотъ корошо, забыли вы насъ, разлюбили...» И сталъ выговаривать, что не прівхали объдать. Добрый быль человъкъ, хорошій и умный человъкъ, однимъ несносенъ— заподчиваетъ. Иногда вдругъ пришлетъ, ни съ того, ни съ сего, пирогъ или какое нибудь пирожное. Въ Москвъ у нихъ бывали часто объды и насъ всегда ужь пригласить за нъсколько дней, а поутру, въ день объда, пришлеть просить столоваго серебра, видно, у нихъ было мало, и опять напомнить намь, что насъ ждуть.

Онъ умеръ первый: жена его жила еще послѣ него нѣсколько лѣтъ. Она была тоже предобрѣйшая, но съ большими странностями и была очень мнительна насчетъ здоровья. Прітранностими и оказа очень минтемала настеть одерован претедень къ ней, въ деревит,—это когда она была уже вдовой,— на дворъ жара, а у нея въ комнатахъ во встхъ окнахъ вставлены стки изъ кисеи и пречастой, такъ что воздухъ не проходить: боялась мухъ и комаровъ. Сама лежитъ въ спальной, въ постели, окна закрыты ставнями, голова обвязана платкомъ, намоченнымъ уксусомъ съ водой, или привязанъ капустный листокъ; на столъ сткляночки съ разными каплями и при-мочками. — «Катерина Петровна, что съ вами?» спросишь ее. — Ахъ, милюся (она была картава), умираю, совсъмъ уми-

раю, голова болитъ.

И точно: голосъ слабый, еле говорить; кто ея не зналъ, могъ бы подумать, что она и взаправду больнехонька.
Посидишь съ нею, поговоришь, она забудетъ свою болёзнь и начинаеть снимать всё свои компрессы: и съ головы, и съ

рукъ; пройдетъ еще нѣсколько времени, велить открыти ставни... «Вотъ, милюся, ты пріѣхала, мнѣ вѣдь стало лучше». Потомъ, глядишь, позоветъ дѣвушку: «Дай одѣться». И немного погодя выйдетъ въ гостиную, а тамъ на балконъ и пойдетъ гулять...

У нея была дочь, которую она любила и лишилась ем льть 15-ти. Кромъ того еще дътей не было, и изъ любви кл дочери она ея нянюшку всюду съ собой возила... Она была большая трусиха въ дорогъ: ъдетъ въ большой четырехмъстной каретъ и то и дъло, что кричитъ: «Стой, стой, пустите. пустите... я выйду... гора... ай, ай — косогоръ... стой, стой. мостъ. Я боюсь... пустите...»

Человъкъ подойдеть и станеть ее уговаривать:

- Помилуйте, сударыня, никакой горы нъть, ровное мъсто, не извольте безпокоиться...
- Ну, хорошо, ступайте... Такъ ты говоринь, и втъ онасности?
  - Никакой, сударыня, будьте покойны.

Но только что тронутся съ мъста, опять кричить: «Стой, стой», и опять та же исторія.

Нянюшка, которая знала ея трусливость, какъ видить, что гора или мость, и заведеть о чемъ нибудь рѣчь; Екатерина Петровна заговорится и не замѣтить, что ѣдуть въ гору или подъ гору.

Воть еще ей бывала бъда, когда гроза: закроють ставни, завъсять окны, зажгуть свъчи; сама она уляжется въ ностель, закроется одъялами, а няня стой и молись. Станеть ей душно, воть она и начнеть открывать одъяло и спрацивать: «Ну. что, няня, тише?» — «Тише, матушка, гораздо тише».

Вдругъ раздается ударъ грома...

— «Ай, ай, ай... Свять, свять Господь Богь Саваооъ... Ай, ай, ай, осанна въ вышнихъ». И опять забьется подъ одъяло и лежить ни жива, ни мертва.

Измучается пока гроза не пройдеть, а тамъ начнутся всякія бользни: то голова болить, то ей дурно дылается или съ ней жаръ... И мудрено ли: лежить подъ пятью одылами, какъ туть не задохнуться и не разбольться головь? Но добран была и хорошая женщина.

Въ Ярцовъ жилъ долгое времи батюшкинъ двоюродный

братъ Андрей Васильевичъ Римскій-Корсаковъ, деверь тетушки Марьи Семеновны и братъ тетушки Анны Васильевны Бретовой. Добрый старичокъ, который принялъ насъ по-родственному, и мы у него бывали столько же разъ, сколько бываль и онъ у насъ. Потомъ онъ все больше сидёлъ дома и съ трудомъ могъ вытыжать.

Въ Храбровъ, это версты три за Ярцовымъ, издавна владъли Оболенскіе и въ то время тамъ жилъ старикъ князь Николай Петровичь. Мы тали въ Гарушки къ Петру Ми-хаиловичу Власову и затали къ Оболенскому. Человъкъ лътъ преклонныхъ, характера непокойнаго и раздражительнаго: онъ быль нѣкоторое время съ моимъ мужемъ въ ссорѣ; вотъ изъ-за чего вышла у нихъ непріятность. Земля Іевлевскихъ нашихъ крестьянъ граничитъ съ его Храбровскою землей, и случилось какъ-то, что нъсколько крестьянскихъ скотинъ зашло на его землю. Князь велълъ ихъ схватить и загнать въ Храброво и потребовать выкупа. Крестьяне просили отпустить, такъ князь не согласился; дёлать было нечего, бёдные мужики занлатили, и что-то не мало. Чрезъ нъсколько дней все княжеское стадо зашло на Гевлевскую землю, тогда и крестьяне стадо загнали къ себъ и послали требовать отъ князя выкупа. Вотъ и пошла бъда: князь рветъ и мечетъ; выкупа не даетъ и требуетъ, чтобъ его стадо возвратили; крестьяне не отпускають. Оболенскій пишеть предерзкое письмо къ Александровичу и требуеть, чтобъ онъ приказалъ своимъ мужикамъ отпустить его скотину. Дмитрій Александровичь отвъчаль, что это не его дъло, и что ежели князь браль выкупъ съ крестьянъ, то нътъ причины, чтобъ и крестьяне не поступили съ нимъ точно такъ-же; вышла предлинная исторія и нъсколько лътъ мой мужъ съ нимъ и не видолся.

Не могу назвать князя человѣкомъ надменнымъ или заносчивымъ, а скажу, что онъ просто былъ грубый человѣкъ, котѣвшій казаться гордымъ, да какъ-то это у него выходило смѣшно и нескладно, и пока онъ княжилъ въ Храбровѣ, мужъ мой очень изрѣдка у него бывалъ, а я и вовсе не бывала.

Когда мы прівхали въ Гарушки, нашли самый радушный пріємъ отъ почтеннаго и милаго старика Власова, Петра Михайловича.

<sup>—</sup> Спасибо вамъ, матушка моя, Елизавета Петровна, что

вы посётили старика, премного меня утёшили. Я вм'єстё съ батюшкой вашимь служиль, онь мнё хорошій всегда быль пріятель, назову даже другомъ, душевно люблю и уважаю его, и для меня было бы прискорбно, ежели бы дочь хорошаго моего друга меня, старика, не нав'єстила. Пожалуйста, сударыня, и впередъ меня не забывайте.

Онъ очень насъ обласкалъ, мы у него объдали и возвратились къ себъ поздно вечеромъ. Послъ того мы у него бывали каждое лъто два или три раза, и всегда находили пріемъ самый радушный: видно, что и старику было пріятно наше посъщеніе, и своимъ ласковымъ пріемомъ онъ дълалъ и намъ удовольствіе. Много значить привътливость въ общежитіи; какъ она всегда располагаеть сердце и къ себъ привлекаеть!

Впоследствии Гарушки купиль Обольяниновъ, Истръ Хрисаноовичь, но это было много леть спустя; въ свое время разскажу и объ немъ.

Въ Селявинъ тогда жили Фаминцыны: Аграфена Андреевна, Елизавета Андреевна и Анна Андреевна, вышедшая за графа Татищева; у нихъ былъ брать Сергви Андреевичъ. служившій въ Петербургъ. Настоящая фамилія ихъ не Фаминцыны, а Фамендины. Ихъ дъдъ или прадъдъ, навърно не знаю, быль лифляндскій немець, дворянинь, взятый въ плень и обруствий, и потому и фамилію свою переложиль онъ на русскій ладъ. Это были очень милыя и добрыя состідки, большія рукодыльницы и хорошія хозяйки, которыя умыли и полечивать: составляли разныя мази, примочки и иластыри и гнали изъ разныхъ травъ воды. Къ нимъ изъ околотка нриходило много больныхъ и онъ имъ очень помогали простыми средствами. Помню, что они гнали воду изъ васильковъ-средство отъ воспаленія глазъ; воду изъ ландышей-отъ падучей бользни; воду изъ тмина-оть заваловъ въ желудкъ и много другихъ средствъ, которыхъ и и не приномню. Кто была ихъ мать, не могу теперь припомнить, а въдь слыхала не разъ, и фамилія-то очень знакомая.

Ихъ имѣньеце было неподалеку отъ села Ольгова, принадлежавшаго Апраксину, Степану Степановичу, который въ то время служилъ въ Петербургъ и, кажется, не былъ еще женатъ и жилъ у сестры своей, Марьи Степановны Талызиной. Она была вдовою, и гораздо старъе брата, лътъ на 20 или немного менъе. Отецъ ихъ, Степанъ Өедоровичъ, былъ фельдмаршаломъ при императрицъ Елизаветъ Петровнъ и былъ батюшкинымъ начальникомъ.

Старшан сестра, Елена Степановна, была за княземъ Куракинымъ, и умерла очень молодою, въ самый годъ моего рожденія. Старшій сынъ ея, князь Александръ Борисовичъ, былъ посланъ въ Парижъ при первомъ Наполеонѣ и имѣлъ несчастіе быть на томъ ужасномъ балѣ, во время котораго сдѣлался пожаръ, и Куракина нашли на другой день подъ обгорѣвшими досками. Онъ еле остался живъ, но, изуродованный и больной, жилъ еще послѣ этого несчастнаго случая лѣтъ земь или восемь. Этотъ несчастный праздникъ у австрійскаго посла, по случаю втораго брака Наполеона съ дочерью австрійскаго императора, надѣлалъ въ свое время много шуму, и про пожаръ тогда говорили, какъ про дурное предвѣстіе для Наполеона.

Мы твадили съ мужемъ въ Ольгово къ Марьт Степановнт Талызиной, когда она туда прітхала, въ 1794 или въ 1795 году. Она знала и помнила батюшку, когда онъ служилъ при отцт, и меня очень обласкала.

Батюшка разсказываль про нее, что она была въ молодости пребойкая и пребъдовая: «Пріъдешь, бывало, къ фельдмаршалу, она и подстережеть.—Корсаковь, поъдемъ кататься». Роворишь ей: «Что это, Марья Степановна, какъ можно: батюшка узнаеть, будеть гнъваться. — Не узнаеть, а узнаеть— бъды не будеть. Я беру на себя. —Да, вамъ-то и сойдеть, а мнъ бъда. —Да, въдь говорять, что нътъ». Иногда отдълаешься отъ нея; а то и схватить, ежели вечеромъ, и изволь ее катать. Кажется, она имъла виды на батюшку, и едва ли не было и страстишки; не знаю, отчего она вышла за Талызина.

Ольгово тогда было еще совсёмъ не то, чёмъ сдёлалось зъ послёдствіи, когда тамъ стали жить сами Апраксины. Домъ тогда быль маленькій, какъ есть только средина, а бока, галлереи и флигеля, все это пристроено послѣ.

Съ Апраксиными мы познакомились нъсколько лътъ спустя. Еще неподалеку и отъ насъ, и отъ Ольгова, въ сельцъ Колошинъ, жила наша родственница Мареа Ивановна Станкевичъ. Она была сама-по-себѣ Нащокина, дочь Ивана Александровича, и была замужемъ за Епафродитомъ Ивановичемъ Станкевичемъ, который былъ сынъ Прасковьи Никитичны Татищевой, родной тетки батюшкиной матери, слѣдовательно, приходился батюшкѣ двоюроднымъ дядею, и поэтому я всегда называла Мареу Ивановну бабушкою.

Станкевичи польскаго происхожденія, то-есть, ихъ предки и ихъ гнѣздо въ Смоленской губерніи; тамъ ихъ премножество. У Епафродита Ивановича было нѣсколько братьевъ, и у всѣхъ пренеобыкновенныя имена: Филагрій, Аполлосъ, а другихъ я и не упомню. У Мареы Ивановны было тоже много дѣтей, но я знаю только Александра Епафродитовича; одна изъ его сестеръ Александра была за Карабановымъ, а Өедосья, которая всегда и жила съ матерью, вышла потомъ за Николая Александровича Алалыкина. Она воспитывалась въ Смольномъ монастырѣ и застала тамъ нѣсколькихъ монахинь, которыя тамъ доживали свой вѣкъ, послѣ того, какъ монастырь былъ переименованъ въ институтъ.

Мареа Ивановна очень была къ намъ расположена, и мы часто видались то у насъ, то у Титовой Анны Васильевны, у Обольяниновыхъ и у Бахметевыхъ; всй мы жили очень дружно. Бабушка скончалась въ 1823 году. Были еще сосъди не очень близкіе—Головинъ, въ Деденевъ, Павелъ Васильевичъ, и Сорокинъ или Шокаревъ, порядкомъ не помию, въ Шукаловъ. Къ нимъ взжалъ только Дмитрій Александровичъ, и они по разу въ лёто бывали у насъ. Шокаревъ, какъ сейчасъ вижу, въ кафтанъ брусничнаго цвъта, напудренный и съ пучкомъ; такъ онъ и дожилъ свой въкъ, не перемъннъмоды.

Мы вздили еще вскорв по прівздів въ деревню къ родной тетків моего мужа, къ Марьів Ивановнів Мамоновой, въ село Новое. Это въ двадцати пяти верстахъ отъ насъ. Тетупіка была очень слаба и больна—у нея была водяная. На видъ ей могло быть літь около шестидесяти, и я думаю столько ей и было: свекровь моя, Анна Ивановна, родилась 1-го января 1731 года, а Марья Ивановна была нівсколько моложе. Въ свое время она была очень хороша собою, о чемъ можно судить и по ея портрету, писанному, въ 1758 году, однимъ очень

хорошимъ въ то время мастеромъ 1). Анна Ивановна была смугла лицомъ и только румянилась, потому что безъ этого нельзя было обойтись въ то время, но не бѣлилась; а Марья Ивановна была лицомъ бѣла и, однако, румянилась и бѣлилась. Тогда бѣлиться не считалось предосудительнымъ, но и не требовалось, какъ необходимость, а румяниться должны были всѣ. Помню, что однажды я пріѣхала въ собраніе, прошла прямо въ туалетную и остановилась предъ зеркаломъ поправить свои волосы. Предо мной стоить одна Грязнова и румянитъ свои щеки. Одинъ баринъ, стоявшій сзади насъ, и подходитъ къ ней и говоритъ: «Позвольте, сударыня, вамъ замѣтить, что лѣвая щека у васъ больше нарумянена». Она поблагодарила и подрумянила и правую щеку. Теперь румянятся потихоньку, а тогда это составляло необходимое условіе, чтобъ явиться въ люди.

При жизни тетупки мнѣ еще не привелось побывать въ Новомъ; она вскорѣ скончалась и была тамъ погребена.

Марья Ивановна выходила замужъ въ Петербургѣ, изъ дома родственниковъ своихъ Скабринскихъ, въ 1764 году; помолвка ея была въ февралѣ, а когда была свадьба, не помню; въ августѣ 1765 года у нея родилась дочь Софья въ Петербургѣ ²).

¹) Людерсь. Сохранилось три портрета у насъ въ семействѣ: 1) Александра Даниловича Янькова, 2) Анны Ивановны, его жены, писанные въ 1757 году, и 3) Марьи Ивановны Мамоновой, 1758 года. Всѣ три портрета поясные, кисть прекрасная, отдѣлка тщательная и пошибъ напоминаетъ портреты извѣстнаго Лампи; величина фигуръ въ настоящую величину. Александръ Даниловичъ изображенъ въ синемъ бархатномъ кафтанѣ и бѣломъ атласномъ камзолѣ, съ золотымъ шитьемъ; причесанъ à l'aile de pigeon; на плеча накинута въ половину красная мантія. Анна Ивановна въ платъѣ цвѣта сочвеиг saumon, шея и плечи открыты, брилліантовыя серьги въ три подвѣски, большой букетъ изъ фарфоровыхъ цвѣтовъ на корсажѣ, съ плечъ полуспускается синяя мантилья; волосы слегка напудрены — еп frimas. Марья Ивановна въ платъѣ бѣломъ пудесуа съ красными бантами, видно, что набѣлена и ярко нарумянена; букетъ на корсажѣ, цвѣтокъ на головѣ, напудрена à la neige; мантіи нѣтъ. Всѣ три портрета безъ изображенія рукъ.

<sup>2)</sup> Кромъ того, у Мамоновыхъ былъ сынъ Петръ Николаевичъ (женатъ былъ на Кобылиной, дочери Василія Оедоровича, за которымъ была послъдняя княжна Солицева-Засъкина. Авдотья Ивановна) и двъ дочери: Анна Николаевна за Неклюдовымъ, Сергъемъ Васильевичемъ, который

Въ сельцѣ Батовѣ жила въ то время Авдотья Ивановна Сабурова, урожденная княжна Оболенская, двоюродная сестра того, которому принадлежало Храброво. Она была вдовою, мужа ея звали Иванъ Өедоровичъ. Домъ въ Батовѣ быль очень хорошъ и отдѣланъ весьма богато: но въ особенности хорошъ былъ садъ регулярный, стриженный, какъ была тогда мода, все разнымъ манеромъ: были деревья, подстриженныя пирамидами, зонтикомъ, нѣкоторыя, — ихъ было не много, кажется, гдѣ-то по угламъ, — были выстрижены на подобіе медвѣдей. Все это въ то время очень нравилось, и хозяйка любила водить гостей любоваться этими причудами. Авдотья Ивановна была очень богата, имѣла прекрасное столовое бѣлье — голландское и, опасаясь, чтобъ его не испортили, два раза въ годъ посылала его стирать въ Голландію. Можно себѣ представить, чего это тогда стоило.

Сабурова была очень обходительная и привѣтливан женщина, лѣтъ пятидесяти, и пока она живала въ Батовѣ, мы другъ ко другу ѣзжали по нѣскольку разъ въ лѣто и она не разъ бывала у насъ въ Казанскую. Она умерла преклонныхъ лѣтъ, полагаю, около 1820 годовъ. У нея было два сына и дочь Надежда Ивановна; была ли она за мужемъ или нѣтъ--что-то не припомню.

Еще гдё-то, верстахъ въ восьми или въ десяти отъ настижилъ старичекъ Поздёевъ. Въ прежнее время онъ служилъ въ Малолётнемъ Шляхетскомъ корпусе въ Петербурге; былъ тамъ или учителемъ, или инспекторомъ, а мой мужъ былъ при

быль губернаторомь въ Тамбовь и во Владимірь, и Прасковья Николаевна, за Кречетниковымъ. У Петра Николаевича Мамонопа быль сынтивань Петровичь (умеръ бездътнымъ и женатъ не былъ) и три дочерт 1) Анастасія Петровна, за Андреемъ Васильевичемъ Дашковымъ; 2) Мары Петровна, за Алексвемъ Гавриловичемъ Сазоновымъ; 3) Елизанета Петровна, за Степаномъ Ивановичемъ Шиловскимъ. У Дашковой два сынг старшій умеръ; второй, Василій Андреевичъ, почетный опскунъ, женатъ на Горчаковой, и дочь Софья Андреевичъ, почетный опскунъ, женатъ на Горчаковой, и дочь Софья Андреевичъ, почетный опскунъ, женатъ на Горчаковой, и дочь Софья Андреевиа за княземъ Григоріемъ Григоріемъ Гагаринымъ. У Сазоновой дъти: 1) Петръ, 2) Гаврінъъ и три дочери: Екатерина за Левашовымъ, Прасковыя за Прибытковымъ и Елизавета, не помню за къмъ. У Шиловскихъ дъти: 1) Иванъ. 2) Сте панъ и 3) Петръ и дочь Анна за Воейковымъ. Дъти Кречетниковой: Ми хаилъ Ивановичъ, умеръ пеженатымъ; дочь, Степанида Ивановию, за Александромъ Гавриловичемъ Жеребцовымъ; дътей не было.

немъ въ корпусъ. Поздъевъ потомъ жилъ въ своемъ имъніи и, кажется, безвытано и чуть ли не противъ желанія: онъ былъ масонъ, попавшійся въ исторію, которая была въ концъ 1780 годовъ. Былъ онъ человъкъ очень умный, ученый, но большой нелюдимъ и съ большими странностями. Какъ звали его—не припомню; онъ былъ женатъ и имълъ дътей. Мужъ мой у него бывалъ, и Поздъевъ всегда былъ ему очень радъ и любилъ поговорить про жизнь въ корпусъ. Когда онъ умеръ, послъ него, говорятъ, осталось въ его деревнъ множество масонскихъ картинъ, книгъ разныхъ и всякихъ вещей, которыя масоны употребляли на своихъ собраніяхъ.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Когда я была невъстою, большой каменный домъ, что у Успенья, въ Газетномъ переулкъ, былъ еще за Яньковыми, но кому-то уже запроданъ, и я въ этомъ домъ была всего только одинъ разъ: ъздила съ визитомъ къ жениховой сестръ; а послъ свадьбы мы переъхали съ мужемъ въ другой домъ, который у него былъ у Неопалимой Купины, въ переулкъ. Къ намъ переъхала и золовка моя, Анна Александровна. Домъ былъ деревянный, очень большой, помъстительный, съ садомъ, огородомъ и огромнымъ пустыремъ, гдъ весною, пока мы не уъдемъ въ деревню, паслись наши двъ или три коровы.

Лѣтомъ батюшка пожаловалъ къ намъ въ деревню со всѣми четырьмя сестрами и прогостилъ у насъ сколько-то дней, потомъ поѣхалъ опять въ Боброво, а на зиму пріѣхалъ въ Моєкву, и мы также.

Все, что батюшка говорилъ мнѣ про мою золовку, оказалось вполнѣ справедливымъ: она была пресамонравная и хотѣла командовать Дмитріемъ Александровичемъ, стараясь вооружить его противъ меня. Много тутъ вытерпѣла я отъ нея непріятностей: я была молода, вспыльчива и она тоже не очень

терпъливато десятка, а мужъ очень добръ и сдержанъ. Онъ жалълъ меня и любилъ, а немного прибаивался и старшей сестры своей, а потому, при нашихъ размолвкахъ, всегда бывалъ, какъ между двухъ огней. Со своимъ братомъ онъ раздълился, а съ сестрой у него раздъла еще не было, и потому волей-неволей приходилось терпъть отъ нашего несогласія. Наконецъ, я настояла, чтобъ онъ отдълилъ свою сестру, и она переъхала въ свой домъ по близости отъ насъ, но и тутъ не мало причиняла мнъ скорби...

Въ маѣ мѣсяцѣ, 20-го числа, у насъ родилась дочь; это было утромъ, въ двѣнадцатомъ часу, и Дмитрій Александровичъ тотчасъ отправился къ батюшкѣ съ радостною вѣстью и спрашиваетъ его: «какъ прикажете назвать новорожденную?»

Батюшка обняль его, поздравиль и говорить: «какое дать имя новорожденной—въ вашей воль; но ежели ты меня спрашиваешь, то мнъ всего пріятнъе, если назовете мою внуку именемь покойнато моего друга — Аграфеною».

Такъ мы и сдълали. Батюшка пожаловалъ мнъ на зубокъ 100 рублевъ.

Крестнымъ отцомъ былъ батюшка, а крестною матерью бабушка, Аграфена Өедотовна Татищева.

Матушку назвали Аграфеною въ честь ея бабушки, княгини Аграфены Өедоровны Щербатовой, урожденной ('алтыковой; и Аграфена Өедоровна тоже была названа въ честь своей бабушки: отецъ ея, Өедотъ Михайловичъ Каменскій, былъсынъ Михаила Сергъевича, женатаго на Аграфенъ Юліановиъ Челищевой. Дочь Аграфены Өедотовны, Елизавета Евграфовна, вышедшая за Ивана Филипповича Новосильцева, свою дочь тоже назвала Аграфеною.

Въ 1795 году скончалась старшая моя сестра и моя крестная мать, Екатерина Петровна, въ декабрт мъсяцт, въ селт Покровскомъ, гдъ тогда батюшка находился со всъми моими сестрами. Тамъ ее и схоронили. Это было для меня большое горе, потому что я ее очень любила, а для батюшки это была очень тяжелая потеря: сестра Екатерина Петровна, послъ кончины матушки, какъ старшая изо всъхъ насъ, всъмъ распоряжалась по хозяйству, а когда батюшка отлучался куда-нибудь, то она, по его указанію, завъдывала и дълами. Она была при своей кончинъ невступно 40 лътъ. Отъ природы очень

умная, добрая и благочестивая дъвушка, но собою очень не красива; и такъ какъ она не имъла намъренія идти замужъ, то батюшка на нее и разсчитывалъ, какъ на върную блюстительницу и меньшихъ сестеръ, и всего домашняго обихода, и объ ней очень горевалъ.

Въ этомъ же году родился у насъ сынъ, котораго мы назвали Петромъ въ честь батюшки, а въ 1796 г. родилась дочь Анна, и крестили ее мой деверь Яньковъ и моя золовка, Анна Александровна; батюшка былъ въ деревнъ. Дня за два до ея рожденія, мы были дома поутру, вдругъ слышимъ, въ совершенно необычное время ударили въ Кремлъ въ колоколъ, потомъ въ другомъ мъстъ, еще гдъто и у насъ въ приходъ... Что такое? Послали узнать: приходять и говорятъ, что получено извъстіе изъ Петербурга, что скончалась императрица.

Дмитрій Александровичь тотчась отправился кь батюшкь, потомь, немного погодя, вернулся, надёль свой дворянскій мундирь и отправился вь соборь присягать новому государю. Немного погодя говорять мнь: пришель квартальный надзиратель и меня желаеть видёть. Я къ нему вышла. «Что вамъ угодно?» спрашиваю я.— «Не имьете ли старыхь газеть 1762 года и манифестовь; и ежели у васъ сохранились, то пожалуйте, вельно обирать».— «Отчего же?»— «Этого, сударыня, я не знаю, а таково распоряженіе начальства». Я стала догадываться, въ чемь дёло, и сказала ему: «Теперь моего мужа ньть дома, а безь него я ничего не могу вамъ сказать и не знаю: есть ли то, что вы спрашиваете; ежели найдется что, то мы вамъ пришлемь».

Обирали тогда вездъ манифестъ Петра III о его отречени... Хотя у насъ были и манифестъ, и газеты 1762 года, мы все это скоръе отправили въ деревню и тамъ сберегли. Ихъ велъно было отбирать и жечь.

Покойную императрицу довелось мит видёть всего только два раза: одинъ разъ въ соборт въ Петровъ день, другой—въ московскомъ благородномъ собраніи. Это было когда праздновали двадцатипятилтей ея воцаренія. Въ соборт намъ пришлось стать довольно близко отъ того мъста, гдъ стояла государыня, и изъ-за другихъ можно было иногда ее видёть. Въ этотъ день было провозглашеніе московскаго архіепископа Платона митрополитомъ. Тогда разсказывали, что предъ на-

чатіємъ объдни приказано было отъ императрицы нервому протодіакону, чтобы на первой эктеньъ, когда дойдетъ очередь поминать преосвященнаго Платона, называть его митрополитомъ, и чтобъ этого до того времени ему не сказывать. Діаконъ вышелъ на амвонъ и, какъ было приказано, такъ и сдълалъ; эктенья окончилась — митрополитъ вышелъ изъ алтаря и, сдълавъ шагъ на амвонъ, молча поклонился императрицъ и, вошедши въ алтарь, продолжалъ объдню своимъ чередомъ.

На другой день быль великій праздникъ, который даваль Шереметевъ императрицъ у себя въ Кусковъ, но мы тамъ не были: съ графомъ батюшка знакомъ не быль и толкаться въ толиъ и давкъ онъ намъ не позволилъ. «Будетъ государыня въ собраніи на дворянскомъ балъ, тогда и вы ее увидите».

Сестръ Александръ Петровнъ было 21 годъ, мнъ 19 лътъ, и мы отправились въ собраніе съ сестрой, Екатериной Александровной Архаровой. Балъ былъ самый блестящій и такой парадный, какихъ въ теперешнее время и быть не можетъ: дамы и дъвицы всъ въ платьяхъ или золотыхъ и серебряныхъ, или шитыхъ золотомъ, серебромъ, каменій на всъхъ премножество; и мужчины тоже въ шитыхъ кафтанахъ съ кружевами, съ каменьями. Пускали въ собраніе по билетамъ самое лучшее общество; но было много.

Императрица тоже была въ серебряномъ илатът, невелика ростомъ, но такъ величественна и вмъстъ милостива ко всъмъ, что и представить себъ трудно. Играли и пъли:

Громъ побъды раздавайся, Веселися, храбрый Россъ...

И каждый куплеть оканчивался стихами:

Славься симъ Екатерина, Славься, нъжная къ намъ Мать!

Мнъ пришлось танцовать очень неподалеку отъ императрицы и я вдоволь на нее наглядълась. Когда приходилось кланяться во время миновета, то всъ обращались лицомъ къ императрицъ и кланялись ей; а танцующіе стояли такъ. чтобы не обращаться къ ней спиною. Блестящій былъ праздникъ.

Прежде и послѣ того случалось мнѣ видѣть издали и на улицахъ государыню, но такъ близко—никогда.

Въ то время главнокомандующимъ Москвы былъ Петръ Дмитріевичъ Еропкинъ, хорошій батюшкинъ знакомый; онъ даваль для государыни праздникъ у себя въ домѣ, но батюшка и самъ не былъ, и насъ не отпустилъ на балъ: «Много и безъ насъ тамъ будетъ и познатнѣе, и поважнѣе». А ужь куда какъ хотѣлось ѣхать! Не пришлось. Отчего батюшка не заблагоразсудилъ, мы объ этомъ какъ-то и не разсуждали: не угодно ему, вотъ и вся причина.

Ноября 11-го родилась Анночка; туть ужь мит было самой до себя и какія были новости—я не слушала, а мит не говорили.

Когда прошло еще нъсколько дней и стали ко мнъ пріъзжать съ поздравленіями, вотъ мнъ и стали сказывать, какія въсти изъ Петербурга о милостяхъ новаго государя.

Всѣ Гатчинскіе (т. е., приверженцы малаго двора, потому что великій князь Павель Петровичь жиль больше въ Гатчинѣ) подняли головы: при императрицѣ большой дворъ не очень къ нимъ хорошо относился.

Тогда мит сказывали, что, на третій день послт кончины императрицы, государь пожаловаль Андрея Первозваннаго Архарову, — деверю Екатерины Александровны, Николаю Петровичу, который въ ту пору быль новгородскимъ губернаторомъ; сказывали также, и это для встть было неслыханною новостью, что государь самъ возложилъ этотъ орденъ на митрополита петербургскаго Гавріила: до ттх поръ духовенству не давали орденовъ, а награждали только панагіями да крестами, или жаловали одежды какія-нибудь дорогія.

Архаровы тогда были въ деревив, за Тамбовомъ: почему-то Иванъ Петровичъ въ последние годы императрицы былъ въ немилости. Вскоре онъ возвратился и былъ тоже пожалованъ звездой, Анненскою или Александровскою — этого я ужь не упомню. Многіе изъ техъ, которые были удалены на жительство по деревнямъ, получили дозволеніе выезда и свободнаго жительства въ столицахъ. Между прочими, и одинъ хорошій знакомый батюшки и соседь по калужскому именію — Василій Алексевичъ Каръ или, какъ его всегда называли, Каровъ.

Онъ служилъ въ военной службъ генераломъ и былъ, видно, у императрицы на очень хорошемъ счету, потому что когда сталъ разгораться бунтъ Пугачева, государыня своею рукой писала къ нему, чтобъ онъ отправился противъ возмутителя. Онъ поспъщилъ исполнить повелъніе, отправился; потомъ вдругъ слухъ разнесся, что Каръ вернулся въ свое имъніе: какъ такъ? Дошелъ этотъ слухъ и до батюшки: «Что за вздоръ, можетъ ли это быть»? Не повърилъ. Потомъ слухъ оправдался: говорили, что почему-то онъ вдругъ передалъ свою команду другому, а самъ безъ спроса уъхалъ. Всъ его очень осуждали и долгое время многіе боялись къ нему тздить. Батюшка, однако, у него бывалъ: «Что мнъ за дъло, что онъ подъ опалой: я тзжу къ своему знакомому, а ежели онъ не-исправенъ по службъ, такъ суди его законъ, а не я».

Онъ жилъ у себя въ деревнѣ, занимался хозяйствомъ и былъ очень хорошій хозяинъ и охотникъ строиться: онъ свою усадьбу отстроилъ на славу. Онъ былъ богатъ, жилъ въ большомъ довольствѣ и никогда и не намекалъ, что былъ отставленъ отъ службы.

Когда императрица скончалась, его вскоръ послъ того потребовали въ Петербургъ; думали: «Ну, вотъ теперь обда;» ни чуть, дёло его пересмотрёли и разрёшили ему жить свободно, гдъ онъ пожелаетъ. Онъ былъ очень любезный и милый человъкъ, и мы у него не разъ бывали въ гостяхъ, когда онъ сталъ жить въ Калугъ. Онъ былъ женатъ на княжит: Хованской, Марьъ Сергъевнъ; у нихъ было два сына и дочери: одна изъ нихъ была за Бълкинымъ, друган за Хрущовымъ. Самъ Каръ былъ старъе батющки; онъ имълъ еще брата и сестру, которая была за Голицынымъ, и и ее знавада. Каръ умеръ первый, когда именно-не знаю, но въ то времи, какъ сестра Варвара Петровна выходила за Комарова і) замужъ, онъ былъ еще живъ и мы у него были въ гостяхъ и объдали. Жена его, овдовъвъ, пошла въ монастырь, что въ Калугъ, и тамъ умерла послъ первой холеры, въ тридцатыхъ годахъ.

Немного попрежде по времени, но тоже въ этомъ году,

<sup>1)</sup> Иванъ Едисфевичъ Комаровъ, статскій совътникъ, калужскій вицегубернаторъ; женидся въ 1805 году, умеръ въ 1823 году.

женился нашъ родня, князь Борисъ Ивановичъ Мещерскій (сынъ князя Ивана Никаноровича), матушкинъ троюродный братъ. Онъ взялъ за себя Тютчеву, Авдотью Николаевну. Эти Тютчевы — смоленскіе: мать Авдотьи Николаевны была Панютина; знаю это по наслышкѣ, но сама ее не знавала. Было нѣсколько братьевъ и изъ нихъ я видала Ивана Николаевича и знала сестру княгини, Надежду Николаевну Шереметеву, а другихъ двухъ сестеръ: Надаржинскую и Безобразову, не помню даже, видала ли я когда-нибудь.

Съ Шереметевымъ была очень дружна двоюродная сестра моего мужа А. П. Неклюдова, и у нея-то я съ нею и встръчалась особенно часто.

Мещерская была моложе меня лётъ на пять или на шесть; она была замужемъ менѣе трехъ мѣсяцевъ: ея мужъ простудился и умеръ отъ горячки, оставивъ свою жену беременною. Тутъ пошли у нихъ въ семъѣ большія непріятности: имѣніе послѣ Бориса Ивановича было изрядное, такъ братьямъ-то его и хотѣлось оттягать его, а княгиня была беременна, обобрать ее было нельзя; придумали разный вздоръ, клеветали на бѣдную, однако Господь сохранилъ ее и она своевременно родила дочь, Настасью, и тѣмъ былъ положенъ конецъ всѣмъ домогательствамъ ея деверьевъ. Въ послѣдствіи я съ княгинею очень сошлась и подружилась и до самой ея кончины, въ 1837 году, мы съ нею были въ самыхъ родственныхъ отношеніяхъ и мои дочери съ ея дочерью были очень дружны. Въ 1812 году, когда всѣ изъ Москвы бѣжали отъ француза, и Мещерская уѣзжала въ Моршанскъ и гостила у насъ въ тамбовской деревнѣ. Объ этомъ разскажу въ другое время.

Новый годъ, 1797-ый, мы встрътили съ мужемъ и съ дътьми въ Москвъ, безъ батюшки и безъ сестеръ, которые въ то время были въ деревнъ: до ноября они прожили въ Бобровъ, а потомъ поъхали въ Покровское. Нашъ домъ у Неопалимой Купины становился старъ и ветхъ, мы его не хотъли передълывать, а продать; батюшка и предложилъ намъ переъхать въ его домъ, гдъ было теплъе, и я сама была въ такомъ положеніи, что мнъ нужно было беречь себя, а главное — Петруша все кашлялъ и хрипълъ, и я очень за него опасалась. Сестры мнъ писали, чтобы я не тревожилась на его счетъ

и давала бы ему по одной гарлемской каплъ. Меня Господь привель Анночку родить благополучно и послъ того оправиться, а мальчику моему не суждено было жить: онъ скончался 12-го февраля 1797 года. Отпъвали его въ приходъ у Неопалимой Купины, а схоронили въ Дъвичьемъ монастыръ.

Съ первыхъ чиселъ марта мъсяца стали съъзжаться въ Москву; къ коронаціи прибыла гвардія; и офицеровъ, и солдать разставляли по домамъ. Въ нашъ домъ былъ назначенъ молодой офицеръ, Никодай Ивановичъ Свъщниковъ; очень молоденькій и почти мальчикъ, прекраснаго поведенія и стыдливый, и робкій какъ дъвушка. Онъ очень къ намъ привыкъ, и съ тъхъ поръ хотя и прошло много десятковъ лътъ, всегда насъ помнилъ и, когда бывалъ въ Москвъ, насъ посъщалъ. Онъ былъ потомъ гдъ-то уъзднымъ предводителемъ и, будучи отставленъ съ полнымъ мундиромъ александровскаго времени, до конца жизни ходилъ въ этомъ стародавнемъ мундиръ.

Марта 10-го прибыль государь съ государыней, со всёмъ семействомъ и со всёмъ дворомъ. Начали разъёзжать по городу герольды и объявлять о днё коронаціи. Государь въ москву не въёхалъ, а остановился въ новомъ Петровскомъ дворий, который строила покойная императрица, и туда собрались всё городскія власти, и митрополитъ Платонъ, бывшій законоучителемъ еще великаго князя, говорилъ ему встрёчную рёчь. Въ вербное воскресенье былъ торжественный въёздъ государя въ Москву: онъ и старине великіе князья їхали верхами, а государыня со своими нев'єстками въ восьмистеклянной золотой каретъ.

Императрица была очень моложава, хотя ей и было безъмалаго сорокъ лътъ, и пріятной наружности; но старшая ея невъстка, жена Александра Павловича, была красоты неописанной, совершенно ангельское лицо. Императрица улыбалась и кланялась всёмъ направо и налъво. Когда она вышла изъчасовни Иверской, чтобы състь въ карету, она остановилась на площадиъ: смотръла направо и налъво, милостиво кланялась и простояла минуты съ двъ, какъ будто давала всъмъвремя на нее наглядъться. Вотъ тутъ-то я и насмотрълась на старшую великую княгиню — обворожительное лицо.

Побывавъ въ Кремле и приложась къ мощамъ въ собо-

рахъ, торжественный поъздъ отправился обратно по Никольской къ Краснымъ воротамъ. Тутъ у запаснаго дворца была встръча и потомъ опять поъхали всъ въ Лефортовскій дворецъ, гдъ вся царская семья и пребывала до великой субботы.

Слышу, говорять, въ этотъ день всё будутъ въ Чудове у обёдни причащаться. Много было въ церкви, однако провели насъ, и я опять могла всёхъ видёть очень близко и хорошо. Но самъ государь и государыня были, но не пріобщались, въ ожиданіи слёдующаго дня Пасхи и дня коронованія.

Изъ Чудова государь прошель въ соборъ и тамъ все осматриваль; но туда изъ постороннихъ никого не пускали и мы, дождавшись, чтобы государь оттуда вышелъ, тоже ходили и все видъли.

Гдѣ быль государь у утрени — я не знаю, только кажется, въ Успенскій соборь никого не пускали. Мы были у утрени и у обѣдни у себя и, разговѣвшись дома, вскорѣ отправились въ Кремль на мѣста: утро было тихое, ясное, теплое, совершенно лѣтнее. Народу было уже много... Часовъ въ 7 раздался сигнальный выстрѣлъ, потомъ благовѣстъ и вскорѣ затѣмъ послѣдовалъ выходъ съ Краснаго крыльца: подъ балдахиномъ, мимо нашихъ мѣстъ, довольно близко, прошли государь и государыня вдвоемъ къ горнымъ дверямъ Успенскаго собора, и имъ была тутъ архіерейская встрѣча. Государь былъ въ мундирѣ, государыня въ парчевомъ платъѣ. И звонъ прекратился; потомъ, болѣе получаса спустя, опять выстрѣлъ, пушечная пальба, колокольный звонъ, барабанный бой, военная музыка: всѣ перекрестились и три раза раздалось въ народѣ ура! Когда пушечная пальба кончилась, стали благовѣстить къ обѣднѣ и трезвонить; трезвонили еще къ Евангелію, потомъ опять пальба, трезвонъ и выходъ въ соборы и по Красному крыльцу возвращеніе во дворецъ. Государь былъ въ царскомъ далматикѣ, поверхъ царская мантія, и во всю недѣлю были царскіе выходы въ соборы во всемъ царскомъ одѣяніи.

Въ день своей коронаціи императоръ осыпалъ щедрыми и великими милостями своихъ приверженцевъ: нъкоторымъ по двъ, по три награды были. Кому 6,000 душъ и Андрея, кому 3,000, 4,000 и 5,000 душъ. Всего было роздано въ этотъ

день до 90 тысячъ душъ; такихъ щедротъ никогда не при комъ не бывало.

Для народа былъ объдъ: начиная отъ Никольскихъ вороть, по всей Лубянской площади были разставлены столы и рундуки съ жареными быками; фонтанами било красное и бълое виноградное вино, и столы шли по Мясницкой и до Красныхъ воротъ. Для государя каждый день были гдѣ нибудь вечеромъ праздники или при дворѣ балы; и это продолжалось недѣли съ двѣ. Потомъ государь со всѣмъ семействомъ былъ въ Троицкой Лаврѣ и кушалъ въ Виеаніи у митрополита. Въ Преполовеніе былъ въ Кремлѣ большой парадъ, и тутъ государь опять былъ въ парскомъ вѣнцѣ и въ золотомъ далматикѣ, и въ его присутствіи митрополитъ благословлялъ военныя знамена и окроплялъ все войско святою водой, а онъ въ этомъ уборѣ командовалъ войсками. Первые дни послѣ коронованія, — кажется, во всю свѣтлую седмицу, — была иллюминація во всемъ городѣ и катаніе въ экипажахъ по улицамъ; на площадяхъ для народа качели и разныя забавы.

Такой веселой и шумной Святой недѣли и и не запомню. Эта коронація была первая и послѣдняя, которую я видѣла, потому что предъ коронаціей Александра I мы поѣхали въ тамбовскую деревню; въ третью коронацію, Николая I, я была въ Москвѣ, какъ и въ четвертую; но ви той, ни другой не видала и только слышала о нихъ разсказы. Да, пришлось мнѣ пожить во время пяти царствованій: Екатерины, Павла, Александра I, Николая и Александра II, при прабабушкѣ, при дѣдѣ, отцѣ и правнукѣ...

Не помню, въ какое-то время быль при двор'в большой маскарадъ и гулянье во дворцовомъ саду въ Лефортов'ь, и 1-го мая большое гулянье въ Сокольникахъ. Потомъ дворъ убхалъ изъ Москвы, а мы поъхали въ деревню.

Много ожидали отъ царствованія императора Павла и думали, что вотъ настало время благоденствія для Россіи.

# ГЛАВА ПЯТАЯ.

T.

Въ 1798 или 1799 году батюшка продалъ свой старый домъ и купилъ другой, каменный, прекрасный, на Зубовскомъ бульваръ. Этотъ домъ принадлежалъ прежде графу Толстому, человъку очень богатому, который въ одно время выстроилъ два совершенно одинаковыхъ дома: одинъ у себя въ деревнъ, а другой въ Москвъ. Оба дома были отдъланы совершенно однимъ манеромъ: обои, мебель, словомъ, все какъ въ одномъ, такъ и въ другомъ. Это для того, чтобы при переъздъ изъ Москвы въ деревню не чувствовать никакой перемъны.

Батюшка отдёлаль свой домь, по тогдашнему, очень хорошо: въ одной гостиной мебель была бёлая съ золотомь, обита голубымь штофомь, а въ другой—вся золоченая, обита шпалернымь пестрымь ковромь, на манерь гобленовыхъ издёлій, цвёты букетами и птицы—очень было это хорошо. Вездё были люстры съ хрусталями и столы съ мраморными накладками. Въ саду были фонтаны, оранжерея и большой грунтовый сарай.

Соответственно дому, батюшка захотель, чтобъ и весь обиходъ домашній быль получше, и потому заказаль серебряный новый сервизъ; фарфоръ и хрусталь, все было прекрасное и все это скоро было обновлено къ свадьбъ сестры Александры Петровны. Она выходила за князя Николая Семеновича Вяземскаго. Онъ быль полковникь въ отставкъ, при взятіи Очакова быль ранень пулею въ бокъ, и странно: пуля осталась не вынутою и лътъ черезъ пятнадцать спустилась и ее выръзывали изъ ноги. Онъ быль льть на десять старъе сестры; собою не дуренъ, но вслъдстіе контузіи немного глухъ. Его отецъ, князь Семенъ Ивановичъ, былъ женатъ на Ковериной, а какъ ее звали—не знаю. Были еще два брата: князь Василій и князь Юрій Семеновичи и сестра княжна Дарья Семеновна, которую я знала и которая умерла въ 1859 или 1860 году. Можеть быть, и еще были сестры, но этого навърно не знаю.

Свадьба была опять у батюшки въ домѣ, а такъ какъ у жениха не было своего собственнаго дома въ Москвѣ, то и послѣ свадьбы, первое время, молодые жили у батюшки и потомъ поѣхали въ деревню.

Князь Николай Семеновичь быль добрый и честный человъкъ, но по характеру самый несносный: преупрямый и пребъщеный, и что въ особенности для его жены было тяжело: разсердится и нъсколько дней молчить, ни слова не скажеть. Она и такъ и сякъ заговариваетъ: молчитъ, ни слова. Наконецъ, самому станетъ совъстно, что капризничаетъ изъ-за пустяковъ, чувствуетъ это, а признаться не хочется. Тутъ сестра и начнетъ разсказывать что нибудь смешное, онъ расхохочется и все пройдеть. А то иногда, когда разсердится. уйдеть къ себъ и все спить: придуть звать къ объду, придеть, отобъдаеть модча и опять спать и не выходить изъ кабинета. Вотъ прівдемъ мы съ мужемъ, сестра и говорить мев: «А князь Николай Семеновичь опять все спить». Это значить, что онъ не въ духѣ и сердится. «Пожалуйста, сестра, сходи растереби его». Воть и пойду я къ нему: «Николай Семеновичь, мы пріёхали къ тебё въ гости, сестра тебя зоветь, пойдемъ». Молчить. Придеть сестра и возьмемъ мы его подъ руки, да насилу и подымемъ. «Ха-ха-ха», громко захохочеть онъ, и все его сердце пройдеть. Быль онъ еще очень скупъ и эта скупость была иногда причиною досады: нужно что нибудь для дома, не покупаеть; сестра пристаеть: «купи». Купить и дуется потомъ нъсколько дней, что купилъ. Престранный былъ человъкъ. Сердцемъ былъ предобрый, а характеръ самый непріятный.

Вскор' посл' женитьбы, Вяземскій купиль себ' домъ на Пречистенк', на углу переулка, наискосокъ съ домомъ, бывшимъ Всеволожскаго.

Однажды, утромъ, сижу я у сестры, — это было въ 1801 году, 14-го или 15-го марта, — входить ея дворецкій и говорить намъ вполголоса, что онъ только-что возвратился съ торгали что носится слухъ, что въ ночь на 12-е марта государя не стало, что онъ скончался.

Мы не повърили и сказали дворецкому, чтобъ онт, молчалъ, не говорилъ глупостей и не разглашалъ, можетъ быть, ложнаго слуха, что можетъ отъ этого быть для него бъда. Немного погодя, приходить князь Николай, Семеновичь откуда-то возвратившійся, и тоже шепчеть намь:

— Говорять, государь скончался.

Къ объду прівхаль и мой мужь и съ тъмъ же извъстіемъ... Мы все еще не въримъ; наконецъ, стали разносить повъстку, чтобъ собирались въ соборъ для присяги; ну, тутъ мы уже перестали сомнъваться.

Въ то время извъстія не могли доходить въ Москву, какъ теперь, потому что не было телеграфовъ, и хотя курьеры и ъздили скоро, но, все-таки, извъстія достигали чрезъ двое сутокъ на третьи.

#### II.

Все лъто 1801 года мы прожили въ нашей подмосковной и положили въ августъ ъхать въ нашу тамбовскую деревню. Къ намъ пріъзжали погостить сперва молодые наши Вяземскіе, а потомъ батюшка и сестры, и очень насъ уговаривали, чтобы мы дождались коронаціи, которая была назначена въ началъ сентября; однако, мы ръшились ъхать 1).

Августа 10-го, мы выёхали изъ деревни въ Москву и тамъ пробыли до 14-го. Въ этотъ день, въ шесть часовъ утра, выёхали изъ Москвы и 16-го, въ четыре часа послъ объда, пріёхали въ село Петрово, къ моему деверю Николаю Александровичу Янькову.

Онъ былъ женатъ на Өедось Андреевн Зыбиной, которая годомъ или двумя была моложе меня; женился онъ за годъ до своего старшаго брата. Невъстка моя была добрая женщина, очень благочестивая, но совершенно безо всякаго воспитанія даже и по нашему времени. Она была бъдная дворянка, которую пригръли Долгоруковы, и они-то и спихнули ее съ рукъ за Янькова. Онъ былъ очень добрый, но и очень ограниченный человъкъ, и, вдобавокъ, небольшаго роста и весьма кривобокъ, такъ что онъ и не могъ разсчитывать на болъе выгодную женитьбу и рисковалъ жениться на дъвушкъ, которая пошла бы за него изъ-за его имънія, и, можетъ быть,

<sup>1)</sup> Всё эти поёздки я могъ потому такъ подробно изложить, что сотранилась собственноручная тетрадь моего дёда; ею я руководствовался чтобы полнёе передать устные разсказы бабушки. Внукъ.

сдѣлала бы его несчастливымъ, или бы совершенно раззорила. Такіе примъры бывали и въ наше время.

Яньковы жили въ старомъ домѣ, гдѣ живали ихъ дѣдъ и отецъ; домъ былъ ветхъ и содержанъ не по-барски, довольно неопрятно, и мы оба, и мой мужъ, и я, были этимъ очень поражены. Сосѣди были тоже престранные и совершенно допотопные и безо всякаго воспитанія и умѣнія жить. Одни только и пришлись мнѣ по мысли: верстахъ въ 40 отъ нихъ, въ селѣ Михайловскомъ, жилъ Вилимъ Денисовичъ Ридеръ, отставной генералъ, вдовецъ, и у него была дочь, Агафыя Вилимовна, молодая дѣвушка. Она была не дурна собою, хорошо воспитана, очень умная и милая. Тутъ я съ нею и познакомилась; потомъ она была замужемъ за Кротковымъ, Степановичемъ, очень богатымъ человѣкомъ.

Прогостивъ у Яньковыхъ болѣе недѣли, мы поѣхали далѣе, останавливались въ нашемъ веневскомъ имѣнін и на слѣдующій день пріѣхали ночевать въ Епифань. Городокъ довольно раскинутый, но болѣе похожій на деревню, чѣмъ на городъ: дома все деревянные, есть и крытые соломой, церкви тоже деревянныя, исключая двухъ каменныхъ; вообще городишко очень невзрачный.

Выбхавъ рано утромъ по Ефремовской дорогъ, мы три раза перевзжали черезъ Донъ по очень дурнымъ мостамъ, которые вообще въ той мъстности ужасные; и были крутыя горы и дорога очень дурная, такъ что мы отъвхали не болъе 50-ти верстъ и ночевали. На слъдующій день объдали у моей золовки въдеревнъ, въ селъ Тепломъ, и не доъхавъ до Лебедяни 8 верстъ, остановились ночевать.

На следующій день мы проехали рано утромъ чрезъ Лебедянь, городъ где бываеть несколько ярмарокъ, больше лошадиныхъ. Городъ тоже показался мне плоховать, но соборъ каменный, повидимому, хорошъ.

Ночевать мы въ этотъ день пріёхали въ Липецкъ, нашъ убядный городъ. Мы спешили добраться поскорте до мъста. и потому ранехонько утромъ, не осматривая города, потхали къ себт въ деревню Анино, въ 40 верстахъ отъ города; сбились съ дороги, воротились назадъ и наконецъ пріёхали благополучно къ себт въ имъніе.

Сельцо Аннино, такъ названное въ честь моей свекрови

Анны Ивановны, при нашемъ прівздв почти никакой не имвло усадьбы, и намъ приходилось строиться и устраиваться. Первое время мы жили въ банв: мой мужъ, я и наши четыре дввочки: Груша, Анночка, Сонюшка и Клеопатра. Эти годы проведенные нами въ тамбовской деревнв, были для меня тяжелымъ временемъ: мы жили въ твснотв и съ двтъми, у которыхъ сдвлался коклюшъ; докторовъ по близости не было, а и тв, которые были, оказались очень плохими.

Ближайшими сосъдями было семейство Бурцевыхъ: Петръ Тимоееевичъ и Екатерина Дмитріевна, и ихъ дочери Александра Петровна за Александровымъ и Аполлинарія Петровна за Бартеневымъ 1), люди добрые, честные и благочестивые, которымъ мы многимъ обязаны были въ первое время нашего жительства въ неустроенномъ нашемъ имъніи.

Дмитрій Александровичь, хозяинь еще вновѣ и притомъ въ совершенно незнакомой мѣстности, часто прибѣгалъ къ совѣтамъ этого опытнаго человѣка, а во время нашей стройки Бурцевы не разъ ссужали насъ деньгами. Екатерина Дмитріевна была хорошая хозяйка, опытная, добрая жена у прекрасная мать.

Въ 1802 году, въ половинъ января, Дмитрій Александровичъ потхаль въ Москву одинъ, а я съ дътьми осталась въ деревнъ и въ скоромъ времени послъ отътада мужа была обрадована неожиданнымъ прітадомъ батюшки. Это было въ началъ февраля. Но эта радость обратилась мнъ въ великое горе: батюшка опасно занемогъ, у него сдълалось воспаленіе легкихъ. Докторовъ по близости не было и потому посылали въ Козловъ, и вмъстъ съ тъмъ я писала къ мужу и къ брату Николаю Петровичу въ Москву. Письмо мое застало обоихъ въ Москвъ, 23-го февраля. На другой день они взяли подорожную и отправились вдвоемъ, прітали къ намъ на третьи сутки и нашли, что батюшкъ, слава Богу, лучше.

Очень настрадалась я душой во время батюшкиной болезни, хотя и сама была не совсёмъ здорова, потому что была при последнемъ месяце тягости, и въ самое Вербное Воскресенье, апреля 6-го, родила дочь Елизавету, которую батюшка

<sup>1)</sup> Отцомъ издателя «Русскаго Архива» П. И. Бартенева.

и Екатерина Дмитріевна Бурцева и крестили въ день Пасхи, апръля 13-го.

Батюшка дождался просухи и тогда отъ насъ повхалъ, волей-неволей прогостивъ у насъ слишкомъ три мъсяца.

Въ концъ мая, Дмитрій Александровичъ ъздиль въ Москву одинъ и проъздиль около мъсяца, а у меня въ это времи гостили сестры и поъхали въ іюлъ обратно къ батюшкъ въ Покровское.

Въ концѣ сентября, въ 20-хъ числахъ, мы тоже собрались побывать у батюшки въ Покровскомъ, что отъ нашей деревни 220 верстъ. Мы отправились съ мужемъ и съ тремя старшими дѣвочками: Грушей, Анночкой и Соношкой, въбольшой линейкѣ, и, пріѣхавъ ночевать въ Липецкъ. остановились въ домѣ Курганова. На утро мы осматривали городъ, который я еще не видывала. Городъ совершенно еще новый, основанный при Петрѣ І, раскиданъ по горамъ; мъстностъ красива; каменный соборъ очень хорошъ, тогда только-что отдѣланъ. Здѣсь минеральныя желѣзныя воды, которыя своими врачебными свойствами не уступаютъ, говорятъ, заграничнымъ; кое-кто лѣтомъ начинали пріѣзжать; собирались вы строить галлерею и залу для пьющихъ воды.

Туть были, сказывають, желъзные заводы, устроенные Петромь I, съ которыхъ доставлялись нужныя вещи по близости въ Воронежъ, когда тамъ собирали корабли. При императрицъ Елизаветъ эти заводы были пожалованы какому-то князю Репнину, а при покойной государынъ (Екатеринъ II) опять куплены въ казну. Жителей немного, но все-таки считаютъ, что тысячъ около семи есть, или немного менъе.

Мы выбхали изъ Липецка поутру, объдали въ селъ Кумани, а къ вечеру прібхали въ Лебедянь и тамъ ночевали. При въбздѣ въ городъ очень крутая и каменная гора. По случаю открытія ярмарки, торгующіе начинали уже съѣзжаться, и чтобъ виѣть понятіе объ этой ярмаркѣ, мы провели въ городѣ цѣлый день. Ряды большею частію деревинные, но есть и каменныя лавки; это они называютъ гостиный дворъ. Торгующіе пріѣзжають изъ разныхъ мѣстъ: изъ Москвы привозять шерстяной и шелковый товаръ, чай, сахаръ и другую домашнюю провизію, которую господа пріѣзжають закупать. Выла какан-то торговка-француженка, надамъ, съ моднымъ старьемъ, которое въ Москвъ уже не носятъ: наколки и шляны преужасныя, съ перьями, съ лентами и цвътами, точно вербы; и все это втридорога. Купечеству эта ярмарка праздникъ: и жены, и дочери ихъ, разодътыя въ шелкъ и бархатъ, въ жемчугахъ, брилліантахъ, сидятъ у входа лавокъ и вереницей снуютъ взадъ и впередъ по ярмаркъ, высматривая себъ жениховъ. Много помъщиковъ, барышниковъ и цыганъ толпятся тамъ, гдъ выводка лошадей, которыхъ пригоняютъ табунами: какихъ только тутъ нътъ породъ и мастей!

Въ этотъ разъ были балаганы и кукольная комедія, куда мы водили дѣтей, и они очень этимъ утѣпались.

На другой день мы ночевали въ селъ Шиловъ, а на слъдующій прівхали объдать въ Ефремовъ. Городъ очень пло-хенькій, выстроенный какъ-то не по-людски, а просто по-татарски, въ разбродъ: куда какой домъ попалъ, тамъ и стоитъ: гдъ лицомъ повернутъ, гдъ меаче. Улицы и площади немощенныя, прегрязныя и претопкія; дома гдъ деревянные, гдъ мазанки, и много кровель соломенныхъ. Можетъ статься, что теперь, чрезъ шестьдесятъ лътъ, онъ улучшился, а тогда былъ претошный городишко. Ночевали мы въ селъ Овечьи Воды и, вытавъ оттуда рано поутру, прибыли, наконецъ, въ село Покровское. Это было 28-го сентября.

Батюшки мы не нашли дома, онъ съ сестрами еще не возвращался изъ Боброва; братъ Николай Петровичъ одинъ былъ въ Покровскомъ и очень намъ обрадовался. На слъдующій день, поздно вечеромъ, возвратился и батюшка, и такъ мы всъ вмъстъ встрътили праздникъ Покрова и прогостили еще съ недълю.

На возвратномъ пути къ себъ мы расположились тать другою дорогой, верстъ на 20 подалъе, чтобы затать въ Задонскъ поклониться праху преосвященнаго Тихона, жившаго тамъ лътъ двадцать предъ тъмъ на покот и тамъ скончавшагося. Батюшка съ нимъ былъ лично знакомъ и очень чтилъ его намять, а дядюшка графъ Степанъ Өедоровичъ былъ съ нимъ очень друженъ и имъть переписку.

Ватюшка предложилъ намъ отправить впередъ нашихъ пошадей на первую станцію въ Овечьи Воды, а самимъ йхать па сл'ядующій день на его лошадихъ, что мы и сд'ялали: нашихъ лошадей отправили 5-го числа, а сами отъ батюшки поъхали 6-го октября. Отобъдавъ въ селъ Овечьи Воды, мы неремънили лошадей и отправились далъе, пріъхали ночевать въ Ефремовъ, а на утро выъхали очень рано, при лунномъ свътъ; на дорогъ въ одномъ селеніи останавливались кормить лошадей и объдать, и къ вечеру пріъхали въ Елецъ. Городъ очень приглядный, только при въъздъ весьма крутая гора и другая при выъздъ, но гораздо отложе.

Изъ Ельца мы вытали въ 8 часовъ утра и прітхали въ Задонскъ во второмъ часу дня: противъ города перетхали по мосту черезъ Донъ и остановились въ монастырской гостинницт въ самомъ городъ.

Монастырь, говорять, древній, но сперва быль весь деревянный и сгоръль; при императрицъ Аннъ стали его перестроивать изъ камня и отдёлывать. Въ особенности этотъ монастырь началь прославляться, когда въ немъжилъ на покот великій подвижникъ и служитель Господень, преосвященный Тихонъ, къ которому стекалось множество богомольцевъ отовсюду за благословек мъ. Онъ былъ удивительно кротокъ, и столько же своими поученіями, сколько и приміромъ добродътельной жизни служилъ назиданіемъ для приходившихъ къ нему. Келія его была самая убогая, одежда грубая, и пища скудная и простая. Онъ скончался на моей памяти, и Господь сподобиль меня слышать о прославлении его нетл'янныхъ мощей. И въ то время были уже исцёления отъ его мочощи не были еще свидетельствованы, и по немъ run: слуг. День его тезоименитства быль 16-го ман, а престы и онъ 13-го августа 1783 года.

Кром'в того, здёсь погребены игуменъ обители Евсевій, жившій въ давнее время, и схимонахъ Митрофанъ, скончавшійся 27-го февраля, въ '1790 году. И тотъ, и другой оставили по себ'в хорошую намять, какъ великіе подвижники. проводившіе праведную жизнь.

Весь этотъ день мы провели въ Задонскъ и были въ церкви у службы; настоятелемъ былъ тогда архимандритъ Тимовей.

Городъ этотъ потому былъ названъ Задонскомъ, что отъ Москвы онъ находится по ту сторону Дона; это еще молодой городъ, которому едва сто лътъ; монастырь давнишній, а го-

родъ одного времени съ Липецкомъ; и тамъ, и здёсь были при Петръ желъзные и пушечные заводы.

Ночевали мы въ Боренскихъ заводахъ, которые тогда приходили уже въ упадокъ, потому что все было деревянное, а лъсъ тамъ выводился и сталъ дорогъ.

На слѣдующій день проѣхали чрезъ Липецкъ, не останавливаясь, обѣдали въ бывшемъ когда-то и потомъ упраздненномъ городкѣ Сокольскѣ, и тамъ отобѣдавъ, пріѣхали къ себѣ въ деревню 10-го октября.

### III.

Въ 1803 году, въ январъ мъсяцъ, ъздилъ въ Москву Дмитрій Александровичъ одинъ и возвратился 20-го февраля. Во время его отсутствія, 24-го января, умерла моя меньшая дъвочка Лизанька, и туть мнъ много оказала участія добръйшая наша сосъдка Екатерина Дмитріевна Бурцева: я была и сама нездорова, и всъ дъти хворали, и она ъздила и хоронила мою дъвочку въ селъ Грязяхъ, отъ насъ двъ версты. Такое живое участіе никогда не забывается; много лътъ прошло съ тъхъ поръ, а очень я помню всъ попеченія обо мнъ Екатерины Дмитріевны.

Скажу, къ слову, о нашемъ причтъ. Въ первое время, какъ мы пріъхали въ эту деревню, я и вздумала послать къ священнику просить его отслужить у насъ на дому всенощную подъ какой-то большой праздникъ. Каково же мое было удивленіе: священникъ приходитъ въ валенкахъ, а діаконъ и дьячекъ въ лаптяхъ и превонючихъ тулупахъ. Сначала я это терпъла, хотя бывало послъ нихъ не закуришь ничъмъ, а полы хоть мой; потомъ это мнъ надобло и я велъла сшить всъмъ тремъ сапоги и имъ подарила. Надобно было видъть ихъ радость: ужь такъ я ихъ этимъ утъщила.

Сосъди, кромъ Бурцевыхъ, были все однодворцы и мелкіе помъщики, не лучше однодворцевъ. Верстахъ въ двадцати отъ насъ жило семейство Бершовыхъ, которые у насъ бывали. Состояньице у нихъ было очень небольшое, и барыня сама каживала со своими домашними на работы. Звали ее Матрена, какъ по батюшкъ—и не помню. «Вотъ, матушка», разсказы-

вала она мнъ, «какъ макъ-то поспъетъ, засучимъ мы свои подолы, подвяжемъ и пойдемъ макъ отряхать: я иду впередъ, а за мною по бокамъ мои дъвки и живо есю десятину отхватаемъ».

Разъ на перепутьи изъ деревни нашей въ Липецкъ заъхали мы къ Бершовымъ, цоппли въ садъ. Это было въ концъ августа. Хозяйкъ захотълось моихъ дътей угостить яблоками, которыя не были еще сняты. За нами бъжало съ полдюжины полуоборванныхъ босоногихъ дворовыхъ дъвченокъ.

- Эй, Машка, Дашка, Өенька, крикнула хозяйка, поивзайте на деревья, нарвите поспёлёе яблочекъ. Дъвочки какъ-то позамялись, выпучили глаза и не знаютъ, какъ имъ лъзъъ...
- Чего вы смотрите, мерзавки, прикрикнула на нихъ Бершова, живо полъзайте: холопки, пакостницы, а туда же робъють... подлыя...
- Что ты, матушка, какъ ихъ не хорошо бранишь, говорю я ей, —и въ особенности при дътяхъ...
- Ахъ, матушка, говорить Бершова, чего на нихъ глядъть-то, развъ это люди, что-ль, — тварь, просто сволочь.. въдь это я любя ихъ...

А добрая была женщина, да ужь очень дубовата; бывало, такія слова употребляеть при моихъ дѣтяхъ, что иногда отъ стыда сгоришь. Я все ее останавливала и оговаривала, того и гляжу, что мои дѣвочки подцѣпятъ какое-нибудь у ней словцо, срамъ будетъ... Потомъ она стала при мнѣ остерегаться, перестала говорить бранныя слова. А кому-то на меня жаловалась, говоритъ: «Какая Елизавета Петровна спѣсивая барыня, все политику наблюдаетъ, оговариваетъ меня, что я говорю спросту, не по придворному...

Ужь куда по придворному, иногда совсемъ по площадному.

Деревенька, въ которой жили Бершовы, была издавна въ ихъ родъ, можетъ статься, лътъ сто или болъе. Въ той мъстности лъсъ очень дорогъ, не то что строевой, и дровяной за ръдкость: топятъ жгутами изъ соломы, а то и просто навозомъ. Вотъ дъдушка Бершова, догадливый хозяинъ, что же придумалъ. Каждый годъ по двъ десятины засаживалъ ивовыми кольями; они легко принимаются и въ особенности на

хорошей черноземной земль, какъ тамъ. И такъ засадиль онъ что-то много десятинь; сынъ его не трогаль этихъ деревьевь, а внукъ, дождавшись времени, бралъ потомъ большія деньги за хорошія дрова.

Неподалеку отъ этихъ Бершовыхъ жилъ одинъ однодворецъ, который промышлялъ рыбой, ловилъ ее въ ръкахъ и потомъ куда-то возилъ продавать. Онъ и у насъ въ ръкъ Матыръ, предъ домомъ, лавливалъ изпола, съ нашего согласія, и потому иногда бывалъ у Дмитрія Александровича по дълу. Однажды онъ и предлагаетъ моему мужу: «Александрычъ», такъ онъ его называлъ, «у тебя, сказываютъ, вишь, есть некошная» 1) дъвка, пьянчуга и воровка, съ которою тебъ только одна докука; продай ты мнъ ее, я тебъ хорошія за нее дамъ деньги».

- Ну, а сколько, напримъръ? спрашиваетъ мужъ.
- Да ежели чистоганомъ деньгами, такъ двадцать пять рублевъ, а коли хошь на рыбу смёнять, такъ рыбы дамъ тебе на пятьдесятъ рублевъ.

Эта дъвка точно была предрянная: пьяница, воровка, убъжить безъ паспорта, накрадеть гдъ-нибудь, попадется за кражу, сидить въ острогъ, потомъ ее выпустять и къ намъ по этапу пришлють. Держать у себя ее опасно было, и мы не знали, что намъ съ нею и дълать. Дмитрій Александровичь не разъ говариваль:

— Гръщно, а желалъ бы, чтобъ она чего-нибудь побольше накрала и чтобъ ее совсъмъ сослали, намъ бы руки развязали...

Воть, какъ однодворецъ вызвался ее купить у насъ, мужъ и приходитъ ко мнъ посовътоваться и разсказываетъ, что за нее даютъ или 25 рублей деньгами, или рыбы на 50 рублей...

Я и говорю ему: «Ты ужь лучше возьми деньгами, а то это какъ-то ужасно подумать, что мы дёвку промёняли на рыбу: это и кусокъ въ горло не пойдетъ». Такъ за дёвку и взяли мы 25 рублей и отъ нея избавились.

Наши состди-однодворцы были пресмъщные и преглупые. У насъ въ деревнъ не было хорошей воды; въ ръкъ вода вонючая, потому что въ нее много валили тогда навозу, ко-

<sup>1)</sup> То-есть, пегодная.

тораго дѣвать было некуда; слышимъ отъ Бурцевыхъ, что гдѣ-то неподалеку есть ключевая вода. Послали, привезли; точно, вода хороша. Дмитрій Александровичъ велѣлъ срубить срубъ, окопали мѣсто, гдѣ ключъ и поставили этотъ срубъ, а было это на однодворческой землѣ. Смотримъ, на утро срубъ этотъ стоитъ у насъ посередь двора. «Что это такое?» Говорятъ, ночью однодворцы привезли его и сложили на дворѣ. Послали узнать: отчего они нашъ срубъ къ намъ привезли; кажется, не мѣшалъ онъ имъ. Приходятъ нѣсколько человѣкъ. Дмитрій Александровичъ вышелъ къ нимъ: «Скажите, братцы, чѣмъ вамъ мѣшалъ мой срубъ, поставленный на ключѣ»?

- Батюшка, Александрычъ, не вели его тамъ ставить, просимъ тебя...
- Да чъмъ же онъ вамъ мъщаетъ? Развъ жаль вамъ воды?..
  - Воды не жаль, а сруба не ставь.
  - Что же вы такъ сруба моего не жалуете?
- Коли вода теб'в такъ люба, прикажи, мы теб'в сгородимъ какой хошь срубъ; а теб'в ставить не дадимъ...
  - Вы мет скажите, друзья, какая причина...

Мялись, мялись, наконецъ высказались.

- Вотъ что, Александрычъ, какъ ты свой срубъ-то поставишь, да примежуень къ нему отъ нашей земли? Мы вотъ этого-то и стережемся.
- Ахъ, какіе же вы чудаки, мнѣ никогда этого и въ голову не приходило... Даю вамъ слово... Да развѣ это возможно слѣлать?..
- А Богъ тебя знастъ... А ужь если хоченъ, мы почтимъ тебя: ты подари намъ этотъ срубъ, мы его сами и поставимъ.
  - Мнъ, право, все равно, возьмите и ставьте его сами...
  - Значитъ, срубъ нашъ, ты его намъ жалуешь...
  - Жалую, жалую...
- Эй, слышь, господа, Лександрычь отдаль намъ этотъ срубъ, значить онъ нашъ...

Итакъ, они его взяли, сами опять поставили на ключъ и успокоились.

Это смѣшное опасеніе однодворцевъ имѣло однако нѣко-

торое основаніе: въ то время было много порожнихъ земель въ Тамбовской губерніи, а можетъ быть, и въ другихъ, и пом'єщики заявляли только куда сл'єдовало, что вотъ тамъ-то и тамъ-то у нихъ столько-то земли, но что плана не им'єютъ просятъ выдать планъ и землю за ними укрупить.

Такъ, одинъ сосъдъ разсказывалъ намъ:

«Землицы у меня было маловато, а возлё меня—борозда къ бороздё—была большая пустощь, казенная, что ль, или кёмъ брошенная, только никто ею не владёль, и мы издавна ею пользовались, какъ своею. Былъ я въ городё, мнё тамъ и говорять: скоро, молъ, будетъ размежеваніе, такъ хорошо кто этимъ воспользуется и изъ пустыхъ земель себё примежуетъ. Думаю себё, ладно. Заёхалъ къ межевщику, захватиль его къ себё и сталъ межевать пустощь; обощли окружную межу—было съ залишкомъ пятьсотъ восемьдесять десятинъ. Я поставилъ на пустырё избенку и подалъ заявленіе объ этой землё; что же, вёдь ее за мной и укрёпили»...

И такъ дълали многіе помъщики; можетъ быть, подобнаго захвата боялись и наши сосъди-однодворцы.

## IV.

Въ сентябръ мъсяцъ мы поъхали въ Москву всею семьей. За недълю до нашего отъъзда мы отправили свой обозъ: три фуры, три кибитки на волахъ парами, и телъту въ одну лошадь, обозныхъ три человъка и Тараса повара съ парою лошадей, а сами отправились мы, 13-го числа, въ восьмимъстной линейкъ въ 6 лошадей, въ каретъ въ 6 лошадей, коляскъ въ 4 лошади и кибиткъ въ 3 лошади, всего на 19 лошадяхъ. Въ Липецкъ мы пристали у Бурцевыхъ въ ихъ домъ, гдъ насъ поджидала Екатерина Дмитріевна и ея дочь, Александра Петровна Александрова.

По пути заъзжали къ моему деверю въ село Петрово и тамъ прогостили пять сутокъ, и наконецъ пріъхали 28-го въ Москву, послъ двухлътняго отсутствія.

Старшій изъ моихъ братьевъ, Михаилъ Петровичъ (двумя годами младшій меня), женился въ этомъ году на графинѣ Варварѣ Николаевнѣ Марковой. Она была дочь графа Ни-

колая Ивановича и родная племянница извёстнаго въ свое время графа Аркадія Ивановича, бывшаго посланникомъ въ Голландіи, а въ то время находившагося посломъ въ Парижѣ, при Бонапарте. Брату было около тридцати четырехъ лѣтъ, а его невѣстѣ лѣтъ на десять или на двѣнадцать менѣе. Она была очень недурна собою, мила и обходительна; одно только вредило ей въ разговорѣ: ужасно пришенетывала и, чувствум свой недостатокъ, сама же надъ нимъ смѣзлась и называла себя картавою. Это происходило отъ того, что ея языкъ былъ длиннѣе обыкновеннаго и съ трудомъ умѣщался во рту.

Ватюшка быль очень доволень, что брать женился: домъ свой къ свадьбъ опять отдълаль заново, весь свой серебряный сервизъ перемъниль и весело и свътло праздноваль братнину свадьбу. Верхній этажъ онь уступиль молодымъ, а самъ помъстился въ нижнемъ этажъ, и съ нимъ двъ мои сестры: Варвара Петровна и Анна Петровна. У моей невъстки была еще сестра, Прасковья Николаевна, за княземъ Андреемъ Михайловичемъ Оболенскимъ; они жили лътомъ въ своей подмосковной деревнъ въ Дмитровскомъ уъздъ, верстахъ въ 18 отъ насъ, и неръдко, ъдучи въ Москву, заъзжали къ намъ на перепутьи. Кн. Оболенская скончалась въ 1832 году въ іюлъ, а ея сестра, моя невъстка, въ февралъ 1833 года. У брата было нъсколько человъкъ дътей, но въ живыхъ остался только одинъ Владиміръ.

Мы до самаго мая мѣсяца прожили въ Москвѣ, а въ половинѣ мая опять всею семьей поѣхали въ Липецкъ пить воды. Въ селѣ Петровѣ мы прогостили болѣе недѣли и пріѣхали въ Липецкъ 31-го мая въ свой домъ, купленный нами у Бурцевыхъ.

Весь іюль мёсяцъ мы провели въ Липецкѣ, пили воды и потомъ поёхали въ Елизаветино и жили тамъ до половины сентября мёсяца.

Во время лъта прівзжали къ намъ въ гости брать Николай Петровичъ и съ нимъ Семенъ Сергъевичъ Зыковъ; они тоже въ Липецкъ пили воды и жили въ нашемъ домъ.

Въ іюлъ пріъхали пить воды тетушка графиня Александра Николаевна Толстая съ дядюшкой и дътьми: Елизаветою Степановною и Владиміромъ и Петромъ Степанови-

чами. Была съ ними и дядюшкина сестра, Варвара Өедоровна Дохтурова, съ дъвочкой своею Машенькой.

Мы съ мужемъ вздили повидаться съ ними въ Липецкъ, предложили имъ свой домъ на время ихъ житья въ Липецкъ и звали ихъ къ себъ въ гости въ Елизаветино, и они объщали у насъ быть.

Въ этотъ годъ пилъ воды Дмитрій Ивановичъ Яковлевъ; ему очень понравился нашъ домъ и онъ нанялъ его у насъ на весь водяной курсъ слъдующаго 1805 года за 700 рублей.

Іюля 30-го, къ намъ прітхали въ деревню Толстые, прогостили у насъ двое сутокъ и потхали отъ насъ къ себт въ деревню.

Посл'є Спасова дня, мужъ мой и брать Николай Петровичь вздумали отправиться за 80 версть на ярмарку въ заштатный Толшевскій Спасо-Преображенскій монастырь, 40 версть не добзжая Воронежа и, пробхавшись попустому, потому что ярмарки уже не застали, возвратились домой.

Въ сентябръ мъсяцъ мы стали собираться на зиму въ Москву.

Сентября 15-го отправили свой обозъ: три фуры, двѣ кибитки и двѣ телѣги, а чрезъ недѣлю выѣхали сами на 24 лошадяхъ, потому что было много экипажей: большая линейка въ 8 мѣстъ, маленькая въ 4 мѣста, карета, коляска и двѣ кибитки.

Утромъ, 26-го числа, провзжали чрезъ Куликово Поле, гдъ Димитрій Донской разбилъ Мамая. Старшимъ моимъ дъвочкамъ захотълось посмотръть на Поле; ногода была хорошая, мы всъ вышли изъ экипажей и пошли пъшкомъ. Поле очень общирное: кругомъ, куда ни посмотришь, не видно конца; такъ мы прошли съ полверсты и опять всъ усълись.

Мы объдали въ селъ Мышинкъ, и здъсь хозяинъ, у котораго мы останавливались въ домъ, разсказывалъ намъ, что среди Куликова Поля есть большая яма, которую мъстные жители называють «денежною», потому что въ то время, когда здъсь кочевали татары, они имъли тамъ складъ, и была тамъ настоящая кладовая съ желъзными створами; потомъ эта кладовая обвалилась, заросла травой и кустарникомъ. Мышинка—при ръкъ Непрядвъ, которая вытекаетъ оттуда въ 7 верстахъ изъ болота.

Въ село Петрово мы прівхали 28-го числа. Дети занемогли сынью и потому прожили въ Петрове до 10-го октибря, когда выёхали въ Москву, где и провели всю зиму и весну, до начала мая 1805 года.

Батюшка съ сестрами и братъ съ невъсткою были въ Москвъ. Сестра Варвара Петровна была помолвлена за Ивана Елисъевича Комарова. Онъ былъ вдовецъ, не молодыхъ лътъ и калужскій вице-губернаторъ. Сестръ тоже было уже за тридцать лътъ; собою она была не особенно хороша и потому, хотя партія не была въ особенности заманчива, сестра пошла замужъ, и батюшка не воспротивился этому браку.

Кто были эти Комаровы, я что-то не могу хорошенько сказать; знаю, что дворяне настоящіе, а съ къмъ въ родствъ и чьихъ была женихова мать — что-то не помню... У Комарова былъ сынъ отъ первой жены, Николаша, молоденькій мальчикъ, отъ котораго потомъ сестръ было много горя.

Батюшка и сестра очень желали, чтобы мы были на свадьбъ, которую хотъли справлять въ Вобровъ.

Послъ Николина дня, мы взяли младшихъ дътей, Сонюшку и Клеопашу, и повхали въ дмитровскую деревню и уговорили съ собою вхать одну добрую нашу знакомую, Оедосью Оедоровну Егорову. Она была не молодыхъ лътъ вдова, совершенно безродная, которая жила небольшою пенсіей посл'в мужа своего, бывшаго чиновникомъ и, нанимая у насъ въ дом' половину мезонина, съ нами познакомилась. Это была предобрая и преблагочестивая женщина, характера самаго пріятнаго, и для меня она была кладомъ: бывало, куда-нибудь повду, поручу ей всвхъ двтей, дамъ ей ключи; ежели къ дътямъ придутъ учителя - попроту ее присутствовать при урокахъ, словомъ сказать — правый глазъ и правая рука. Когда мы ближе познакомились, мы перестали брать съ нея деньги за квартиру, предложили ей жить у насъ по дружов. пользоваться нашимъ столомъ и быть своимъ человъкомъ. Иногда мы ей дълали подарки: платье, платокъ и деньгами, а она дарила дётямъ, въ праздники и въ именины, то саксонскую какую - нибудь старинную чашку, бронзовую корзинку и въ этомъ родъ, потому что имъла множество вещей.

Вотъ ее-то мы уговорили съ собою такть въ деревию и,

оставивъ тамъ своихъ дътей на ея попеченіе, чрезъ два-три дня возвратились въ Москву къ батюшкъ въ домъ.

Въ 20-хъ числахъ мы отправились всё въ Воброво. Сперва батюшка, сестры, братъ съ невёсткой, сестра Вяземская съ мужемъ, въ пяти или шести экипажахъ, а на другой день и мы съ двумя старшими дёвочками. Дорога была преужасная, грязная, какихъ я и не запомню, и мы насилу-насилу доёхали на третьи сутки, хотя отъ Москвы до Боброва менёе 160 верстъ.

Свадьба назначена была на 2-е іюня. Дня за три брать Михаиль Петровичь съ зятемъ Вяземскимъ вздили въ Калугу съ визитами: объдали у Сергъя Александровича Сомова, вечеромъ были у Демидова, а къ ужину возвратились домой. На слъдующій день, невъстка моя Варвара Николаевна и сестры тоже ъздили въ Калугу съ визитами, послъ объда.

Іюня 2-го, была свадьба послѣ обѣда, часовъ въ 6; кромѣ всѣхъ насъ родныхъ, была еще Марья Семеновна Каръ, а съ жениховой стороны—Сомовы, Сергѣй Александровичъ и жена его Авдотья Михайловна. Отужинавъ въ 9 часовъ, мы всѣ поѣхали провожать молодыхъ въ Калугу, пробыли у нихъ съ полчаса и обратно поѣхали въ Боброво. На другой день послѣ свадьбы, молодые и еще кой-кто изъ гостей изъ Калуги пріѣхали къ батюшкѣ въ Боброво обѣдать и послѣ ужина разъѣхались; это было, стало быть, 3-е число; 4-го мы всѣ ѣздили къ молодымъ въ Калугу и провели у нихъ цѣлый день: обѣдали, ужинали и поздно вечеромъ возвратились домой.

Чрезъ день или два, всё мы тадили вмтстт съ молодыми въ деревню къ Василію Алекстевичу Кару, у котораго пронировали цтлый день, потому что онъ былъ хлтбосолъ, хозяинъ примтрный и весьма гостепримный и любезный въ обращении.

Въ одинъ изъ дней, что гостили мы у батюшки, чуть-чуть было не постигло меня несчастие: какъ-то по утру, Дмитрій Александровичъ гулялъ въ саду и только-что вышелъ изъ поперечной аллеи въ длинную, какъ предъ самымъ его носомъ просвистъла пуля. Оказалось, что плотникъ пробовалъ ружье и изъ воротъ стрълялъ въ даль аллеи, никого въ ней не видя, а Дмитрій Александровичъ въ эту самую минуту

въ нее и вышелъ изъ другой и шелъ прямо противъ выстръла. Явное милосердіе Божіе, что онъ остался живъ.

Пробывъ еще нъсколько дней, мы собранись въ обратный путь въ Москву: Вяземскіе и мы, и отправились вмъсть.

Братъ Николай Петровичъ былъ въ это время нездоровъ и не могъ быть на свадьбъ, а жилъ въ Москвъ въ батюш-киномъ домъ, гдъ остановились и мы, такъ какъ въ нашемъ собственномъ домъ передълывали въ это время полы.

# ГЛАВА ШЕСТАЯ.

I.

Возвратившись къ себѣ въ село Горки, мы нашли дѣтей нашихъ здоровыми по милости Вожіей, и очень благодарили Өедосью Өедоровну за то, что она безъ насъ съ ними нянчилась. Она осталась у насъ гостить еще.

Сосъди наши Титовы, узнавъ, что мы прівхали, не дожидаясь нашего посла, тотчасъ къ намъ сами поспъпили и были очень рады нашему возвращенію. Отъ нихъ мы узнали, что во время нашего отсутствія произошла перемъна въ нашемъ сосъдствъ.

Въ Ольгово прівхали на жительство Апраксины; въ Храбровъ сталъ жить сынъ старика Оболенскаго, князь Алексъй Николаевичъ; Горушки принадлежали Обольянинову вивсто Власова; въ Дъяковъ поселился Жуковъ, въ Шиховъ Бахистевъ, сынъ съ женою.

Апраксины графы и просто Апраксины, хотя и одного покольнія, но родствомь счесться не могуть. Самый наибстный изъ Апраксиныхъ быль старшій брать царицы Мареы Матвьевны, невъстки Петра I, графъ Өедоръ Матвьевнит. Онь быль фельдмаршаломь, и подъ его начальствомь началь свою службу дъдь моего мужа, первый изъ Яньковыхъ, Данішль Ивановичь. У этого Апраксина было два брата, тоже графы, и отъ нихъ пошли графы, а у Өедора Матвъевича,

который быль женать на Хрущевой, дѣтей не было; онъ умерь при Петрѣ II и схороненъ въ московскомъ Златоустовомъ монастырѣ. Батюшка служилъ подъ начальствомъ Степана Өедоровича Апраксина, тоже фельдмаршала, и этотъ приходился Өедору Матвѣевичу и царицѣ (умершей задолго до его рожденія) правнучатымъ внукомъ, т. е., только слава, что родня.

Степанъ Өедоровичъ былъ единственный сынъ Өедора Карповича, женатаго на Кокошкиной, которая потомъ вышла за
графа Ушакова, Андрея Ивановича. Одна изъ ихъ дочерей,
графиня Екатерина Андреевна, была за графомъ Петромъ
Григорьевичемъ Чернышевымъ, отцомъ княгини Натальи Петровны Голицыной и дёдомъ Екатерины Владиміровны Апраксиной. Стало-быть, по своей матери Степанъ Өедоровичъ и
графиня Чернышева были родные братъ и сестра; сынъ Степана Өедоровича, Степанъ Степановичъ, былъ двоюроднымъ
братомъ княгини Натальи Петровны Голицыной (урожденной
графини Чернышевой) и, женившись на ея дочери, былъ, сталобыть, женатъ на своей двоюродной племянницъ.

Степанъ Оедоровичъ былъ женатъ на Аграфенъ Леонтьевнъ Соймоновой, которой мать была урожденная Кокошкина, а какъ звали— не знаю. Такъ какъ онъ служилъ и бывалъ въ отлучкахъ и походахъ, то всъмъ завъдывала его жена, и, должно быть, она была скупенька; какъ понадобятся деньги, вотъ онъ и придетъ къ ней: «Ну-ка, Леонтьевна, распоясывайся, разставайся съ завътными, давай-ка денежекъ».

У Степана Оедоровича было двѣ дочери и только одинъ сынъ, Степанъ Степановичъ. Онъ былъ младшій изо всѣхъ дѣтей и былъ крестникомъ покойной императрицы, почему и былъ пожалованъ при крещеніи чиномъ капитана. Когда отецъ его умеръ, онъ былъ еще ребенкомъ, и очень молодъ, когда лишился своей матери. Старшей сестры его, княгини Куракиной, тогда тоже не было уже въ живыхъ, и онъ остался на попеченіи своей сестры Талызиной, Марьи Степановны, которой мужъ, кажется, въ то время былъ еще въ живыхъ. Марья Степановна была фрейлиной при императрицѣ Елизаветѣ Петровнѣ, и извѣстный графъ Шуваловъ, Петръ Ивановичъ, за нею, говорятъ, очень ухаживалъ, потому что въ молодости она была очень хороша. Когда и стала знать

ее, въ первые годы моего замужества, ей было лёть около 60, и то еще была видная женщина.

Братъ ея, Степанъ Степановичъ, былъ лётъ на двадцать моложе ея и родился, думаю, около 1758 или 57 года, а женался онъ на княжит Голицыной, Екатеринт Владиміровит, или въ 94, или въ 95 году. Апраксина была годомъ старте меня или годомъ моложе, стало-быть, родилась или въ 1767 или въ 1769 году. У нея было три брата: Петръ, Борисъ и Дмитрій Владиміровичи и сестра Софья Владиміровна за графомъ Строгановымъ; всё они были моложе Апраксиной и всё 🦟 умерли прежде ея. Отецъ ея, Владиміръ Борисовичь, былъ только бригадиръ, человъкъ очень богатый, но, какъ сказывали знавшіе его, очень посредственнаго ума; жена его, княгиня Наталья Петровна; напротивъ того, была женщина очень умная, любимая императрицами Екатериною и Маріею Өеодоровною, съ которою была весьма коротка, и уважаемая встмъ Петербургомъ, гдт большею частію всегда жила при дворъ, потому что была статсъ-дамою и чуть ли не имъла Екатерининской ленты первой степени. Она много путеше ствовала и была въ Парижъ при Людовикъ XVI, была очень хорошо принята несчастною королевой Маріею-Антуанетой и выбхала изъ Парижа незадолго до начала революціи. Она была собою очень нехороша: съ большими усами и съ бородой, отчего ее называли la princesse-moustache. Хотн она и была довольно надменна съ людьми знатными, равными ей по положенію, но вообще она была прив'єтлива. Мужъ ея быль сынь Бориса Васильевича, женатаго на Екатеринъ Ивановит Стртшневой, внукъ Василія Борисовича и правнукъ Бориса Алексъевича, воспитателя Петра I; по крайней мъръ, такъ я всегда слыхала, а върно ии это - этого я ужь не знаю. Екатерина Владиміровна была очень хороша собою, но имъла черты ръзкія и выраженіе лица довольно суровое, и поэтому въ молодости, когда она была въ Парижъ, ее называли французы Venus en courroux, потому что походила на разгивванную богиню. Она была фрейлиной при императрицѣ Екатеринъ II, потомъ, когда овдовъла, при императоръ Николаъ Павловичъ была сдълана статсъ-дамой и, какъ это навывается, гофмейстериною, кажется, при дворъ Елены Навловны, а въ послъдніе годы своей жизни была каволерственною дамой большого креста.

('ъ самаго перваго времени своего жительства въ Москвъ и въ нашемъ сосъдствъ, Апраксины заняли почетное, первое мъсто; не знаю, былъ ли домъ, подобный ихъ дому до ихъ переселенія въ Москву, но что послъ нихъ не было подобнаго, это я могу сказать по всей справедливости. Отчасти можно еще сравнить жизнь князя Юрія Владиміровича Долгорукова, но и то домъ его, при всей своей вельможественности, былъ далеко не домъ Апраксиныхъ.

Не застала я того времени въ Москвъ, когда графъ Орловъ, Алексъй Григорьевичъ, жилъ подъ Донскимъ и тъщилъ весь городъ своими праздниками; но думаю, что и это были дорого стоившія празднества, но не съ такимъ утъщеніемъ и не съ такимъ вкусомъ устроенныя, какъ у Апраксиныхъ.

Эти имъли все, чего человъкъ могъ только пожелать: оба были молоды, хороши собою, знатные, богатые, любимы и уважаемы. Вся ихъ жизнь проходила въ постоянномъ веселіи и была продолжительнымъ пиршествомъ.

Когда они живали въ Ольговъ, куда приходилось изъ Москвы тать мимо насъ, то не проходило дня, чтобы не провхало двухъ-трехъ экипажей туда или обратно. Бывало, видишь съ балкона или изъ гостиной, что тдетъ къ мосту экипажъ, воть и пошлешь садомъ человъка узнать, кто ъдеть? И окажется, что это Гедеоновъ, Яковлевъ, Кокошкинъ или кто-нибудь изъ Голицыныхъ тдутъ въ Ольгово. Теперь некому и нечёмъ такъ весело жить, какъ въ то время. Чего только не бывало въ Ольговъ: быль отдельный театръ, свои актеры и музыканты, балы, фейерверки, охоты. Эти 20 или 25 лътъ, которые провели Апраксины у насъ въ сосъдствъ, въ лътнее время и по зимамъ въ Москвъ, было самое веселое время моей жизни, и хотя я сама не была никогда большою охотницей до разсъянной жизни, но туть мнъ приходилось поневолъ тъшиться для моихъ дочерей, и сезжу безъ хвастовства и лести, что то, что намъ пришлось видеть на нашемъ въку, мнъ и дочерямъ моимъ, того ни дъти ихъ, ни внуки, конечно, уже не увидять.

Тогда было совсёмъ другое время, и жизнь проводили иначе, чёмъ теперь: кто имёлъ средства, не скупился и не сидёлъ на своемъ сундукт, а жилъ открыто, тешилъ другихъ и самъ чрезъ то тешился; а теперь только и думаютъ

о себѣ, самимъ бы лишь было хорошо да достаточно. Впрочемъ, надобно и то сказать, что теперь у всѣхъ средства далеко не такін, какъ тогда, и все несравненно дороже стало, и люди требовательнѣе, потому что больше во всемъ роскоши.

При нашемъ знакомствъ, Апраксиной было лъть 35 или немного болъе: она была небольшого роста, очень статная и стройная. Лицомъ была очень красива: прекрасный профиль. взглядъ выразительный, но общее выражение лица суровое, даже и во время веселости и смеха. По прежней привычке, Екатерина Владиміровна продолжала густо румяниться, когда уже другія переставали употреблять румяны. Од'євалась она всегда корошо и къ лицу, и болъе всего старалась нравиться своему мужу, у котораго на совъсти было не мало гръшковъ противъ жены; но объ этомъ лучше и не говорить. Она это знала, потому что многое слишкомъ явно бросалось въ глаза, но никогда не подавала и виду, что знаетъ что-нибудь или догадывается. Вообще нельзя не подивиться, какъ она умъла владёть собой и какъ она была всегда одинаково хороша со своимъ мужемъ. Чувствуя всю добродетель жены, Степанъ Степановичь ее очень уважаль и, отдавая полную справедливость ей, онъ выстроиль у себя, въ Ольговъ, въ саду бесъдку, на подобіе древняго храма, посрединъ, на высокомъ пьедесталь, поставиль мраморную статую своей жены, а надъ входомъ въ храмъ золотыми словами была надпись: Нотmage à la Vertu.

Апраксина была примърная и почтительная дочь, върная и добродътельная жена и заботливая и хорошая мать.

Степанъ Степановичъ былъ годами 12-ю старѣе своей жены, но по живости и веселости, скажу—даже вѣтренности своего характера, всегда казался моложе ея. Онъ былъ добрый, милый и любезный человѣкъ, очень общительный и готовый для каждаго на всевозможныя услуги.

При императорѣ Александрѣ I онъ вышелъ въ отставку и служилъ только по выборамъ: былъ очень долгое время московскимъ губернскимъ предводителемъ и былъ всѣми очень любимъ; имѣлъ онъ чинъ генерала-отъ-кавалеріи и Александровскую ленту. Не съумѣю я толкомъ разсказать и подробностей не помню, но слыщала я, что онъ повредилъ себѣ по службѣ своимъ легкомысліемъ: служилъ онъ въ Польшѣ и

имъль какое-то секретное, очень важное поручение, которое требовало большой осторожности и тайны. Польскіе наны какъ-то это почуяли и, зная, что Апраксинъ очень пылокъ серицемъ къ хорошенькимъ женщинамъ, подослали къ нему такихъ, которыя его очаровали и незамътно для него вывъдали тайну и чрезъ то помъщали ему исполнить секретное порученіе. Это я разсказываю въ общихъ словахъ, потому что подробностей не знаю; слышала только, что еслибъ это сдъналь другой кто-нибудь безь такой сильной протекціи, какь Апраксинъ, то не только былъ бы уволенъ отъ службы, но и подвергся бы военному суду. Не элой умысель, но легкомысліе были причиной его оплошности, и вслідствіе этого онъ оставиль службу, убхаль изъ Петербурга и жиль въ Москвъ, какъ совершенный вельможа; безъ лести, онъ былъ у насъ въ Москвъ послъднимъ истиннымъ вельможей по своему образу жизни.

Состояніе Апраксиныхъ дозволяло имъ жить по барски, потому что имъли они 13 или 14 тысячъ душъ крестьянъ. Самое любимое ихъ мъсто жительства было село Ольгово, которое они привели въ цвътущее положеніе; а домъ ихъ въ Москвъ, на углу Знаменки, рядомъ съ церковью черезъ переулокъ, былъ въ свое время совершеннымъ дворцомъ и по общирности однимъ изъ самыхъ большихъ домовъ въ Москвъ Въ этомъ домъ бывали такія празднества, какихъ Москва уже не увидитъ.

Въ 1818 году, когда дворъ былъ въ Москвъ, Апраксины давали балъ, и вся царская фамилія и какіе-то принцы иностранные были на этомъ праздникъ, а званыхъ гостей было, я думаю, 800 ежели не 1,000 человъкъ.

Ужинъ былъ приготовденъ въ манежѣ, который былъ для этого вечера весь заставленъ растеніями и цвѣтами, было нѣсколько клумбъ, между ними битыя дорожки. На возвышеніи въ нѣсколько ступенекъ приготовленъ столъ для государя, императрицъ, двухъ великихъ князей и принцевъ, а направо и налѣво, вдоль всего манежа, множество маленькихъ столовъ для прочихъ гостей. Государь велъ къ ужину хозяйку дома, которая-то изъ императрицъ подала руку Степану Степановичу, а великіе князья и принцы вели дочерей и невѣстку, молодую Апраксину, Софью Петровну, урожденную графиню Тол-

стую, дочь графа Петра Александровича, бывшаго одно время посломъ при Бонапарте. Графиня Марья Алексвевна, жена его, была урожденная княжна Голицына и приходилась Екатеринъ Владиміровнъ двоюродною сестрой, потому что была дочь родного ея дяди, князя Алексъя Борисовича, женатаго на княжнъ Грузинской.

Молодая Апраксина была прекрасная собой: свёжа и румяна, совершенная роза. На ней была бёлая атласная юбка въ клётку, шитая бусами, а на тёхъ мёстахъ, гдё клётки пересёкались, крупные солитеры, лифъ бархатный, ярко-красный, также шитый бусами и солитерами...

Во время бала вдовствующей императрицѣ угодно оыло обойти всю залу и привѣтствовать дамъ и дѣвицъ милостивымъ словомъ.

За ужиномъ мнѣ пришлось сидѣть неподалеку отъ царскаго стола, и хотя не все было слышно, что тамъ говорили, но все видно, что дѣлалось. На концѣ царскаго стола сидѣла графиня Разумовская, Марья Григорьевна, урожденная княжна Вяземская. Она была сперва за княземъ Александромъ Николаевичемъ Голицынымъ, потомъ его оставила и при его жизни вышла за графа Льва Кирилловича Разумовскаго, и пока ея первый мужъ былъ живъ, бракъ ея съ Разумовскимъ не былъ признаваемъ. Голицынъ умеръ или въ 1817, или въ этомъ же 1818 году. За ужиномъ государь обратился къ ней съ какимъ-то вопросомъ, она отвѣчала и потомъ, слышу, она спрашиваетъ вполголоса у своей сосѣдки по-французски:

- Вы слышали, что государь меня назвалъ графинею?
- Да, какъ же...
- Вы хорото слышали?
- Конечно, Боже мой, слышала...
- Такъ онъ меня назвалъ графинею? Акъ, слава Вогу, слава Богу...

Это потому такъ порадовало Разумовскую, что ея бракъ быль, стало-быть, признанъ по смерти ея перваго мужа...

Впослѣдствіи, эта графиня Разумовская была при дворѣ и, не имѣя никакого придворнаго чина, очень часто посѣщала императрицъ, какъ знакомая 1).

<sup>4)</sup> Скончалась въ шестидесятых годахъ, имън болье отъ рожденія 90 льтъ; до конца живни одъвалась по модъ, и послъ ся смерти осталось нъсколько сотъ платьевъ и сундуки съ кружевами и лентами.

Въ домъ Апраксиныхъ былъ отдъльный театръ съ ложами въ нъсколько ярусовъ, и когда въ Москву пріъзжала итальянская опера, то итальянцы въ этомъ театръ и давали свои представленія и, помнится мнъ, что въ 1818 или 1819 году какъ будто тутъ же видъла извъстную мамзель Жоржъ.

Всѣ знатные пѣвцы, музыканты и пѣвицы, которые бывали въ Москвѣ, непремѣнно попоютъ и поиграютъ у Апраксиныхъ, и много хорошаго наслушалась я на своемъ вѣку въ ихъ домѣ.

Не припомню, въ которомъ именно году, добрые наши сосъи Титовы продади свою деревню Сокольники, которую и купиль Степань Степановичь Апраксинь, а когда его старшая дочь, Наталья Степановна, вышла замужь за князя Сергвя Сергъевича Голицына, то онъ ей и отдалъ это имъніе, и Голицыны нъсколько лътъ тутъ прожили. Жаль намъ было Титовыхъ, потому что мы съ ними свыклись, но сосъдство Голицыныхъ было пріятно потому, что князь Сергьй Сергьевичь быль очень веселый и милый человъкь, весьма любезный и привътливый и очень хорошій музыканть и сочинитель многихъ романсовъ. Потомъ Голицыны перебхали жить въ Петербургъ, и когда мы туда ъздили въ 1822 году и тамъ прожили цёлый годь, съ ними часто видались; онъ умеръ въ скоромъ времени послъ холеры, помнится, что въ одинъ годъ съ Владиміромъ Степановичемъ Апраксинымъ, стало-быть, въ 1832 или 1833 году; дътей у Голицыныхъ не было.

Вторая дочь, Софья Степановна, вышла за князя Щербатова, Алексъя Григорьевича, который потомъ былъ въ Москвъ генераль-губернаторомъ.

## II.

Домъ Обольяниновыхъ былъ совершенно въ другомъ родъ, чъмъ домъ Апраксиныхъ, чувствовалась великая разница одинъ былъ природный вельможа, другой человъкъ случайный и временщикъ.

Петръ Хрисаноовичъ Обольяниновъ былъ очень небогатый порховскій дворянинъ, который служилъ въ военной служоть и въ Гатчинскомъ полку, умълъ снискать расположение великато князя Павла Петровича, а когда тотъ вступилъ на

престоль, сдълался важнымъ человъкомъ и получилъ пожалованіе отъ государя болье 3,000 душъ крестьянъ, и въ четыре года Павлова царствованія очень шагнулъ впередъ. Онъ одинъ изъ первыхъ, посль кончины императрицы, получилъ Аннинскую ленту, былъ потомъ генералъ-прокуроромъ и пользовался неограниченною довъренностью государя.

Отъ природы Обольяниновъ былъ очень умный человъкъ, съ быстрымъ соображеніемъ, но мало ученъ и по нашему времени, такъ что едва-едва умълъ писать, а былъ, однако, человъкомъ государственнымъ, и не послъднимъ.

Онъ не зналъ иностранныхъ языковъ, не говорилъ и даже не понималь, и вообще не любиль ничего иноземнаго. Находившись долгое время при дворъ и въ обществъ людей высшаго круга, онъ немного понатерся: умёль себя держать очень прилично своему званію, но въ разговоръ замътно было, что онъ не получилъ настоящаго обученія. Характеромъ онъ былъ круть, быль честень, благородень, но жестковать и очень настойчивъ. Вотъ ничтожный случай, который можетъ показать, до чего онъ былъ требователенъ, чтобы его воля была исполнена безотговорочно. Онъ былъ охотникъ до цвътовъ, и когда купиль Горушки, очень занимался своимъ садомъ и любилъ, чтобы было много цвётовъ и строго запрещаль ихъ рвать. Какая-то сосъдка пріжхала къ нему въ деревню со своимъ сыномъ, мальчикомъ лётъ 10 или 12. Предъ объдомъ мальчикъ просится идти погулять въ саду. Обольяниновъ и говорить ему: «иди, гуляй, сколько угодно, но сохрани тебя Богь, ежели ты у меня сорвешь цветокъ-заставлю съесть, слышишь, уговоръ лучше денегъ». Пошелъ мальчикъ въ садъ и. нагулявшись вдоволь, возвращается оттуда. Обольяниновъ подозваль его къ себъ. «Ну что, голубчикъ, набъгался, натъ-шился? И цвътовъ не рваль?»

## — Нътъ-съ...

Послѣ обѣда пощи въ садъ гулять всѣ гости и самъ Обольяниновъ и тубъ онъ, гдѣ-то въ кустахъ, подсмотрѣлъ пучекъ нарванных садовыхъ цвѣтовъ. Ему тотчасъ пришла мысль, что вѣрно мальчикъ-гость нарвалъ и потомъ бросилъ, струсивъ... Онъ поднялъ цвѣты и, держа въ рукахъ, подошелъ къ гостямъ и пристально, и строго посмотрѣлъ на мальчика; тотъ весь такъ и посоловѣлъ.

Обольяниновъ подозвалъ мальчика и спросилъ его: «что говорилъ я тебъ, когда ты просился гулять въ садъ»?

Мальчикъ молчитъ, опустивъ голову. Онъ опять его спрашиваетъ: — нельзя не отвъчать.

- Чтобъ я не рвалъ цвътовъ.
- А это что? Кто это рваль?

Пришлось признаться.

— Я объщаль тебъ, что заставлю тебя съъсть, — такъ ъшь же сейчась все, что нарваль.

Всё думали, что онъ хочетъ пугнуть мальчика и постращать за ослушание и засмёнлись, видя испугъ мальчика, но каково же было удивление всёхъ, когда увидёли, что хозячинъ не шутитъ и настоятельно требуетъ, чтобы ребенокъ ёлъ цвёты.

- Петръ Хрисаноовичъ, простите моему сыну, онъ виноватъ, болъе не будетъ этого дълать, говорила мать...
- Можетъ быть, тутъ вредные цвъты, сказалъ кто-то изъ гостей.

Что же? поставилъ на своемъ: заставилъ мальчика все събсть до послъдняго листика и, кромъ того, выдралъ еще за ушу, приговаривая: «это за то, что ты солгалъ и запирался».

Мальчика стало рвать.

- Ничего, говорилъ Обольяниновъ, впередъ будетъ умите; не безпокойтесь, не умретъ.

Однако, говорять, у бъднаго мальчика была потомъ горячка отъ испуга, что ль, или отъ вредныхъ цвътовъ? 1)

Лицомъ Обольяниновъ былъ очень некрасивъ: худощавъ, большой носъ луковицей, впалые глаза со строгимъ взглядомъ, волосы очень ръдкіе на всей головъ и такъ плотно выстрижены, что ухватить нельзя. Онъ былъ бы довольно высокъ, если бы не держалъ себя согнутымъ; думаю, что это было отъ привычки, а подъ старость, когда онъ не могъ уже ходить и его возили по комнатамъ въ креслахъ, голова его

<sup>1)</sup> Этотъ разсказъ я много разъ слыщаль и отъ фабушки, и отъ матушки, которая почти всегда мнё его повторяла, когда мы ёхали въ Горушки къ Обольянинову, и я въ дётстве на него всегда смотрёль съ ужасомъ и страхомъ, и, конечно, никогда и не подумалъ посягнуть на его цвёты. Внукъ.

до того нагнулась, что чуть не на колъняхъ лежала; это была уже немощь.

Жена его Анна Александровна, урожденная Ермолаева, была въ первомъ замужествъ за Нащокинымъ, который былъ гораздо старъе, чъмъ она, и потому, какъ сама разсказывала, она одъвалась старше своихъ лътъ, а когда вышла за Обольянинова, лътъ на пять или на шесть моложе ея, она стала молодиться, чтобы казаться моложавъе.

Выла очень добрая и приветливая женщина, собою красавица, но очень простовата и безо всякаго образованія, и такъ какъ она была великая охотница до собакъ, которыхъ держала премножество, то и разговоръ былъ только что про ея собакъ. «Милка сдълала вотъ то-то, а Фиделька или Амишка воть это-то». Самая любимая собака Милка была предурная собаченка, въ родъ дворняшки и вдобавокъ превлая, того и гляди, что схватить за ногу. Прівдешь, бывало, къ нимъ въ домъ: въ передней чувствуень, что есть собаки, такъ и охватитъ запахомъ, а войдешь въ гостиную-поднимется лай и визготня. Для собакъ была особая горничная, и ежели въ чемъ провинится кототорая изъ собакъ, виновата не она, а дъвушка — зачъмъ не доглядъла. На ночь всъ эти собаченки взберутся на постель и забыются подъ одбяло, а ежели вздумается, такъ и на подушки, и тогда Анна Александровна уступаеть имъ мъсто и сама кой-какъ лепится на краю постели, а ежели собаки станутъ проситься изъ комнаты, то Петръ Хрисаноовичъ долженъ встать, выпускать ихъ и впускать, и это нъсколько разъ во время ночи. Ежели кто приласкаетъ которую нибудь изъ собакъ или похвалить, то хозяйка готова того человека разцеловать, такъ ей этимъ можно было удружить; а собаку согнать съ колънъ, ежели ей вздумается къ гостю вскочить — значило хозяйку разобидъть до нельзя: хочешь не хочешь держи, а ежели и укусить - молчи, а то Обольянинова тотчасъ надуется.

Разъ кто-то изъ людей на собаку топнулъ, собака завизжала и бросилась бъжать къ хозяйкъ; изъ-за этого вышла цълая исторія: Обольяниновъ возвратился домой, жена ему нажаловалась,— человъка выбранили и разсчитали, потому что быль наемный, а своему было бы и того хуже.

Словомъ сказать, у Обольяниновыхъ въ дом'в хозяева были

не они сами, а ихъ собаки; все имъ угождало, всё ихъ наскали, и хозяйка все это вниманіе принимала на свой счеть.

Дътей у Обольяниновыхъ не было. Онъ имълъ брата и сестру.

Кто быль брать его Михаиль Хрисаноовичь — я совсемь не знаю; онъ быль небогатый исковскій дворянинъ, женать на Евфиміи Ефимовнъ и имъль сына Михаида, котораго я помню еще Мишенькой. Потомъ онъ служиль въ военной службъ; въ двънадцатомъ году ему оторвало ногу и онъ ходилъ на деревянной ногъ: былъ онъ, кажется, полковникомъ въ отставкъ. Добрый, хорошій человъкъ, очень умный, но ужасно боявшійся дяди: въ его присутствіи онъ все болье молчалъ. Собой онъ былъ бы недуренъ, но лицо его отъ оспы было очень испорчено. Онъ быль женать впоследствіи на княжнъ Горчаковой, Елизаветъ Михайловнъ, дочери князя Михаила Алексевича, женатаго на баронессе Остенъ-Сакенъ, урожденной Ферзенъ. Не умъю сказать, отчего Горчаковъ жиль въ Ревель, и княжны, прекрасно воспитанныя, были совершенныя нъмки, и когда Обольянинова, вспоминая свое дътство, хвалила что-нибудь нъмецкое, старику-дядъ это было какъ ножъ острый, — онъ, который любиль одно только русское.

Аннъ Александровнъ Господь не судиль видъть Мишу женатымь: она скончалась въ 1822 году, а племянникъ ея мужа женился въ 25 или 26 году. Петръ Хрисанеовичъ очень быль огорченъ кончиной жены и до самой своей смерти спалъ на ея кровати, на ея подушкахъ, и покрывался тъмъ одъяломъ, подъ которымъ она умерла. Судя по наружности, нельзя бы, казалось, и ожидать отъ него такой нъжной любви.

Насъ въ Москве не было, когда умерла его жена; мы въ тотъ годъ жили въ Петербурге и не видали его въ первое время его вдовства, а онъ, говорятъ, былъ неутешенъ и плакалъ, какъ ребенокъ.

У Михаила Михайловича были три дочери: Анночка, Еленочка и Катенька, и всё три умерли въ 1831 или 1832 году отъ скарлатины, въ одну недёлю; это старика тоже очень огорчило. Потомъ у нихъ родились еще двё дочери, вторыя Анна и Елена 1), и оне пережили свою мать, дедушку и

<sup>1)</sup> Анна Михайловна за графомъ Адамомъ Васильевичемъ Олсуфьевымъ; Едена Михайловна за Внадиміромъ Адексъевичемъ Всеволожскимъ вторая его жена, нервая была Суровіцикова).

отца. Елизавета Михайловна умерла родами въ 1840 году. Я ъздила навъщать Петра Хрисанеовича и сама была свидътельницею того, какъ этотъ старикъ, повидимому, черствый и суровый, горько плакалъ. Ему тогда было за 80 лътъ.

— Благодарю васъ, матушка Елизавета Петровна, что вы меня вспомнили и постили старика въ великой скорби: я лишаюсь не племянницы, а дочери, и она оставляетъ трехъ сиротъ—двухъ дочерей да меня. Я надъялся, что она мнъ глаза закроетъ и меня схоронитъ, а вотъ приходится мнъ видъть ее въ гробу.

И очень, очень плакаль старикъ.

Впрочемъ, ему не долго приходилось сиротъть, потому что чрезъ годъ или полтора 1) и самъ успокоился.

По вступленіи на престоль императора Александра I Обольяниновъ вышель въ отставку. Онъ во всеуслышаніе говориль:

«Я всею душой быль преданъ покойному государю (императору Павлу) и чувствую, что служить опять такъ другому я не могу: и онъ легко остался бы недоволенъ, а главное, и я самъ, и потому лучше съ честью идти на покой».

Онъ былъ много лътъ московскимъ губернскимъ предводителемъ, и всею Москвой былъ высоко чтимъ, и во время своего служенія по выборамъ получилъ Владимірскую ленту, а Андреевскую онъ имълъ уже при императоръ Павлъ. Домъ его былъ на углу Тверской и Садовой, къ Тверской-Ямской; до 1812 года домъ былъ на дворъ съ большимъ садомъ и двумя флигелями; въ двънадцатомъ году большой домъ п одинъ изъ флигелей сгоръли, а другой флигель уцълълъ, и въ немъ-то онъ потомъ и жилъ до своей кончины. У него въ домъ была домовая церковь, которую послъ его кончины управдеили.

Сестра Петра Хрисаноовича, Марья Хрисаноовна, была замужемъ за полковникомъ Симоновымъ. По смерти мужа она осталась съ очень скромнымъ состояніемъ, и по ходатайству брата, ей было пожаловано имѣніе въ 300 душъ. У нея было два сына, Өедоръ и Александръ, и дочь Наталья Авдреевна, которая въ дѣвицахъ. Въ 1822 году, въ бытность

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Умеръ въ 1842 году, 22-го сентября, въ Москвъ, погребенъ выветъ съ женою въ своемъ имъніи, въ Тверской губернів.

нашу въ Петербургъ, Марья Хрисанеовна Симонова была еще въ живыхъ, а когда умерла, достовърно этого не знаю.

Въ Дъяковъ, въ шести верстахъ отъ насъ, поселился Жуковъ, Никифоръ Ивановичъ. Онъ былъ среднихъ лътъ, небольшого роста, илотенъ, плечистъ и лицомъ весьма некрасивъ. Прежде онъ былъ очень небогатъ: имълъ душъ 150 или 200 крестьянъ и жилъ скромно и разсчетливо. Вдругъ ему досталось послъ отца имъніе въ 1,000 душъ, у него закружилась голова; онъ думалъ, что его состоянію не будетъ конца, и видя, какъ жилъ Апраксинъ отъ 13,000 душъ, или Обольяниновъ, тоже богатый человъкъ, вотъ онъ и вздумалъ тянуться за ними. Завелъ охоту, музыкантовъ, пъвчихъ, и мало ли какихъ еще прихотей онъ себъ не позволялъ...

Онъ у насъ бывалъ довольно часто и насъ очень забавлялъ своимъ хвастовствомъ и лганьемъ; вотъ ужь точно можно было про него сказать: не любо—не слушай, а лгать не мѣшай. Когда онъ начинаетъ что разсказывать — говоритъ сперва, какъ и всъ порядочные люди, а тамъ и пойдетъ прилыгать и все пуще, и пуще вретъ и, наконецъ, до того заврется, что и самъ почувствуетъ, что далеко заѣхалъ, и вдругъ остановится и скажетъ: — Вы, я вижу, не върите, а оно правда такъ было...

Одинъ разъ сталъ разсказывать при насъ у Апраксиныхъ, что у него въ Дъяковъ такой урожай этотъ годъ, такая рожь, что войдетъ человъкъ—такъ и не видать его во ржи.

- Высока и густа у меня рожь въ тамбовской деревнъ, говоритъ Дмитрій Александровичъ,—а такой я все-таки не видывалъ.
- Вы не върите, ну, корошо же, пришлю вамъ показать... Прошло нъсколько дней, и точно присылаетъ цълый снопъ: предлинная солома, пожалуй, безъ малаго въ сажень; но только потомъ, намъ сказывали, что онъ посылалъ по всему полю собирать самые высокіе стебли.

Однажды у насъ гостила сестра моя, Анна Петровна, вотъ мы и сговорились, —мой мужъ, она и я, —поочереди подстрекать Жукова. Чуть не бъды мы сдълали: когда онъ лжетъ, то весь раскраснъется и съ него потъ градомъ; онъ лгалъ, лгалъ — смотримъ покраснълъ, весь бягровый, того и гляди, съ нимъ будетъ ударъ.

Потомъ еще разъ привозить намъ корзину яблокъ прекрупныхъ и говоритъ: отгадайте, съ какой яблони эти яблоки? Ему и говорятъ, что это такой-то сортъ.

— Ничуть не бывало... Тоду я разъ лъсомъ, смотрю—яблоня въ цвъту, велълъ я замътить, пересадить ее въ садъ. и вотъ съ нея эти яблоки, а яблоня-то была дикая.

Онъ плохо зналъ по-французски, а любилъ щегольнуть своимъ знаніемъ и выходило всегда пресмѣшно.

Такъ онъ говаривалъ: J'avais connu un demoiselle français. J'ai des pommiers féroces dans la bois, и въ этомъ родъ.

Что потомъ съ нимъ сдёлалось, я не знаю: онъ продалъ свое имъніе, переъхалъ въ Москву и такъ я потеряла его изъ виду.

Въ Храбровъ, вмъсто старика Оболенскаго, стали жить его сынъ, князь Алексъй Николаевичъ съ женой. Она была по себъ Магнитская, Александра Леонтьевна, внука извъстнаго Магнитскаго, составителя первой русской ариеметики. Она была очень милая, добрая и любезная женщина, очень недурна собой и пріятнаго обращенія. У нен было четверо дътей: два сына—Николай и Михаилъ, и двъ дочери— Екатерина и Варвара. Съ Оболенскою жила и сестра ея, Анастасія Леонтьевна Магнитская, пожилая дъвица. Въ Москвъ у нихъ былъ домъ подъ Новинскимъ, а другой рядомъ, въ переулкъ, каменный, что на бульваръ, былъ купленъ Колошинымъ въ 1837 или 38 году и заплаченъ 35.000 ассигнаціями.

Кром в этих в ближайших сос вдей, мы взжали въ Новое къ двоюродной сестр мужа, къ Неклюдовой, и по пути за-взжали въ Храброво къ Оболенскимъ, потомъ къ объду прі-вдемъ въ Новое, тамъ отдохнемъ и возвратимся домой къ вечеру, а то отправимся дал ве, въ село Болдино, къ бабушк Аграфен в Оедотовн Татищевой, у нея переночуемъ иногда гостимъ день и два. Случалось, что мы вздили къ ея именинамъ, 23-го іюня; тогда и свою имениницу — Грушеньку, ея крестницу, беремъ съ собою. Бабушка очень ее любила и была къ ней весьма милостива.

Бабушка скончалась въ 1811 году. До самой ея смерти мы бывади у нея разъ или два въ лёто; въ иной годъ и она пріважала къ намъ; иногда дядюшка Ростиславъ Евграфовичъ Татищевъ, тоже на перепутьи изъ Москвы въ свою тверскую деревню (село Дубны), заъзжалъ къ намъ, и это почти каждое лъто разъ, а иногда два раза.

Евграфъ Васильевичъ не тадилъ къ себт въ деревню, какъ обыкновенно вздять другіе; онъ терпеть не могь останавливаться на постоялыхь дворахь или въ избахъ, а останавливался, гдв ему приглянется мъсто и когда вздумается. За нимъ всегда вздила фура, въ которой вхала дорожная поварня, буфеть и палатка. Вдругь ему понравится мъсто и закричить: «Стой, палатку!» Тотчась разобьють палатку, разстелять ковры, разставять складной столь, походныя кресла, и онъ выйдеть изъ кареты и сидить себѣ въ палаткѣ, жуируеть, а въ другой палаткъ люди, а лошадей кормять въ это время. Онъ быль очень умный человъкъ, и сердцемъ не то чтобы злой человъкъ, но превзбалмошный и прегорячій: чуть что не по немъ сдълаетъ человъкъ, того и гляди, что закричить: «плетей», и живо велить отодрать на конюшнъ. Въ ту пору, къ сожалвнію, это водилось и зачастую, что пороли людей, и по тогданнему это не считалось предосудительнымъ, не казалось даже и жестокимъ. Но бывали и ужасные случан: такъ вотъ, напримъръ, графъ Каменскій былъ очень жестокъ въ обращении со своими людьми, и кончилось тъмъ, что люди его сговорились и въ деревив его заръзали. Да, бывали такіе случаи!

Къ слову о Каменскихъ: вспомнила я еще одну мелочь о бабушкъ Аграфенъ Өедотовнъ Татищевой.

Она нюхала табакъ, какъ почти всё въ наше время, потому что любили пощеголять богатыми табатерками, и у бабушки были прекрасныя, золотыя, съ эмалью и съ брилліантами. И что же? какая странность: позвонить бывало человъка, дасть ему грошь или пять копъекъ и скажеть: «пошли взять у будочника мнё табаку». Немного погодя, и несуть ей на серебряномъ подносъ табакъ отъ будочника въ прегрязнъйшей бумагъ, и она, не брезгая, сама развернетъ и насыпаетъ этотъ зеленый, противный табакъ въ свои дорогія золотыя табатерки. И это много разъ случалось при мнъ, и я не могла надивиться, какъ ей это только не было гадко покупать свой табакъ у будочника.

Въ наше время ръдкій не нюхаль, а курить считали весьма.

предосудительнымъ, а чтобы женщины курили, этого и не слыхивали; и мужчины курили у себя въ кабинетахъ или на воздухъ, и ежели при дамахъ, то всегда не иначе, какъ спросять сперва: «позвольте».

Въ гостиной и въ залѣ никогда никто не куривалъ даже и безъ гостей въ своей семъѣ, чтобы, сохрани Богъ, какъ-нибудь не осталось этого запаху и чтобы мебель не провоняла.

Каждое время имъетъ свои особыя привычки и понятія.

Куреніе стало распространяться зам'єтнымъ образомъ посліє 1812 года, а въ особенности въ 1820 годахъ: стали привозить сигарки, о которыхъ мы не им'єли и понятія, и первыя, которыя привезли намъ, показывали за диковинку.

И много бывало такихъ вещей, которыя намъ казались странными и которыя потомъ сдёлались совершенно обыкновенными. Какъ сейчасъ помню, что, въ началъ 1800 годовъ, Цмитрій Александровичь читаль однажды газеты, остановился, да и говорить меть: «Представь себъ, какой вздоръ печатають: будто въ Америкъ англичане хотять устроить дорогу, но которой будуть вздить безъ лошадей, а посредствомъ силы наровъ: это значить, какъ въ сказкъ будетъ коверъ самолетъ. Какихъ глупостей ни печатають!» Тогда это казалось невъроятнымъ, а прошло 30 или 40 лътъ, и у насъ у самихъ стали кататься по желъзнымъ дорогамъ, и что тогда мы считали вздоромъ, теперь оказывается возможнымъ и становится самою обыкновенною вещью. Пароходамъ тоже какъ дивились въ первое время, и сърныя спички, которыя сами важигаются, совствить не редкость и не диковинка, а за сто деть все это сочлось бы едва-ии не колдовствомъ.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

(1806-1809).

T.

Въ 1806 году мы провели все лъто въ Горкахъ; въ тамбовскую деревню не вздили, а только во время Успенскаго поста были на богомольи у Троицы. Отправились мы 4-го августа въ большой линейкъ: Дмитрій Александровичъ и я, взяли съ собой старшую дъвочку—Грушу (ей было уже 12 лътъ) и прітхали объдать къ Аннъ Васильевнъ Титовой въ Сокольники. Съ нами сговаривались тхать и ея дочери къ Троицъ и, отобъдавъ у Титовой, мы вст устлись въ нашу линейку и потхали. Ночевали въ Дмитровъ на квартиръ у одного купца, напротивъ моста.

На утро мы выбхали изъ Дмитрова въ седьмомъ часу и къ девяти прібхали въ село Озерецкое; объдали, выждали, чтобы свалилъ жаръ и отправились въ Хотьковъ монастырь. Тамъ, какъ водится, отслужили панихиду по родителямъ Прелодобнаго Сергія и тотчасъ же побхали къ Троицъ и осталовились въ гостиницъ.

Въ то время тамъ пребывалъ преосвященный митрополитъ Платонъ. Узнавъ, что онъ на завтра, въ Преображеніе, будетъ служить у праздника въ Винаніи, мы положили туда такать къ объднъ.

Виеанія начала свое существованіе только при митрополить Платонь и устраивалась на моей памяти. При его предмістникь, преосвященномь Самуиль, который, какь мнь сказывали, временно управляль Московскою митрополіей, (посль убіенія во время чумы преосвященнаго Амвросія), архісрейскій загородный домь быль нісколько літь Виеаніи; тамы были прекрасные обширные пруды, саженыя рощи, которыя я застала, и много кедровыхь деревьевь. Это місто не полюбилось преосвященному Платону; онь выбраль місто поправіть, построиль тамь для себя домь съ церковью и назваль ее Виеанія. Когда послів коронованія императорь Парвать со всёмь семействомь іздиль на богомолье вь Лалру,

то посътиль бывшаго своего законоучителя, митрополита Илатона въ Виеаніи, и тамъ у него кушаль.

Много разсказывали о новой Висанской церкви, устроенной внутри, на подобіе горы Саворь: кто хвалиль, а кому и не нравилась, и воть, наконець, довелось мнё и самой ее видёть. Намь сказали, что об'єдня начнется въ восемь часовь, мы и встали пораньше, такъ что въ семь часовъ были уже готовы бъхать; пробхали эти три версты отъ Троицы до Висаніи и туда посп'єли еще до благов'єста. Въ этотъ день я видёла архієрейское служеніе все вполн'є, отъ начала до конца.

Церковь мнё не понравилась: нижняя очень низка и какъ-то сдавлена, а Преображенская, верхняя, хотя и довольно высока и общирна, но плащадка на верху мала, всходы круты и, что очень страннымъ показалось всёмъ намъ, множество разныхъ звёриныхъ чучелокъ разсованы во мху, которымъ устлана гора. Это какъ будто не идетъ ко храму Божію. Конечно, владыка былъ умный человёкъ и зналъ, что дёлалъ, и, можетъ быть, на его взглядъ это было очень благолённо, но по нашимъ мірскимъ сужденіямъ казалось неодобрительнымъ.

Въ церкви было много народу, однако, мы стали хорошо и все прекрасно видъли. Я нашла въ митрополитъ большую перемъну: не видавъ его лътъ двадцать, я себъ все представляла его довольно молодымъ, такъ, лътъ подъ иятъдесятъ, и очень красивымъ собою, какъ я его помнила. Тутъ я увидала его очень постаръвшимъ, весьма тучнымъ, совсъмъ съдымъ, впрочемъ, довольно еще бодрымъ, котя его и вели подъ руки; но это, я думаю, для пущей важности, по святительскому сану. Служеніе было очень торжественное и правдиничное; торжество еще усугубилось посвященіемъ новаго архимандрита, Николо-Пъсношскаго игумена Макарія: владыка посвятилъ его во архимандрита въ нашъ Дмитровъ, въ Борисоглъбскій монастырь.

По окончаніи литургіи, было освященіе плодовъ: посреди церкви поставили столикъ, какъ бываеть для благословенія клѣбовъ, и два діакона принесли и поставили на него большое серебряное блюдо или, скорѣе, корзину, наполненную всякими плодами. Тутъ были: арбузъ, дыня, яблоки, персики. сливы, вишни; посрединъ ананасъ, воткнутый совстиъ съ зеленью; торчали разные колосья, кукуруза, были и всякія мелкія ягоды, истинно можно было сказать: — благословеніе встать плодовъ земныхъ.

Потомъ, когда окончилась вся служба и владыка вышель всѣхъ благословлять, два иподіакона несли за нимъ благословенные плоды въ покои. Въ служеніи съ митрополитомъ, въ этотъ день были два архимандрита: Виеанскій, онъ же вмѣстѣ и намѣстникъ въ Лаврѣ — Симеонъ (который потомъ былъ въ Москвѣ, въ Донскомъ монастырѣ¹), и новый архимандритъ Ворисоглѣбскій и, кромѣ того, еще много почетныхъ іеромонаховъ; можетъ-быть, въ числѣ ихъ были и какіе игумены или строители.

Въ началъ одиннадцатаго часа вся служба окончилась, мы съли въ нашу линейку и поъхали обратно. Погода была свътлая, день теплый, но жаркій, оттого остановились и гуляли въ архіерейскихъ рощахъ.

По возвращеніи къ Троицѣ, мы отобѣдали и пошли въ монастырь осматривать все, что тамъ достойно примѣчанія, были въ ризницѣ, которую намъ показывалъ отецъ Іаковъ, бывшій до того времени на Махрѣ строителемъ. Ходили въ митрополичій домъ и во дворецъ и все подробно осмотрѣли. Потомъ отстояли всенощную и служили молебенъ.

На другой день собрались совсёмъ въ путь; отправились къ ранней обёднё и приложились къ мощамъ; изъ монастыря прямо поёхали въ дорогу. Въ Хотьковъ этотъ разъ мы не заёхали, а остановились въ деревнё Горбуновой, гдё купецъ Поповъ завелъ фарфоровый заводъ, и ходили все осматривать, купили сколько-то посуды и поёхали въ Озерецкое; ночевали въ Дмитрове, а на следующій день пріёхали до полдня въ Сокольники къ Титовой и у нея обёдали.

Въ этотъ же годъ, кажется, прібхали въ наше сосъдство еще новыя сосъдки въ сельцо Хорошилово. Чье было оно прежде — что-то не помню, а тутъ его купила, слышу, ка-

<sup>1)</sup> Въ 1816 году хиротонисованъ во епископа Тульскаго; въ 1818 году переведенъ въ Черниговъ, въ 1819 году сдёланъ архіепископомъ; въ 1820 переведенъ въ Тверь; въ 1821 году—въ Ярославль, и въ 1824 тамъ же умеръ.

кая-то Неблова. Въ ту сторону, за Хорошилово, мнъ ръдко приходилось вздить. Тамъ жили только Ртищевы, двъ немолодыя дъвушки: Въра Михайловна и Татьяна Михайловна въ сельцъ Михалкинъ, а за ними, влъво, Лужины въ сельцъ Григоровъ, а вправо, въ Данилихъ—сперва Болтинъ, а потомъего дочь, Варвара Александровна Баранова, хорошая мон пріятельница.

Слышу, что новая сосъдка въ Хорошиловъ, а ни къ кому не ъдетъ; думаю: «стало, не желаетъ знакомиться; она новая пріъзжая, такъ ей и слъдуетъ пріъхать первой, не мнъ же ъхать къ ней».

Разъ какъ-то въ воскресенье, посл'в объдни, подходитъ ко мнъ, при выходъ изъ церкви, какая-то деревенская женщина, кланяется.

- Откуда, милая?
- Изъ Хорошилова, сударыня... У меня дъло де вашей милости.
  - Что такое?
- Да вотъ, матушка, новые господа прібхали и имъ желательно было бы съ вами познакомиться, наказывали вамъ поклонъ передать...
- Кланяйся и отъ меня, скажи, что и я рада буду нознакомиться. Милости просимъ въ гости, ежели угодно.

Очень страннымъ показалось мнѣ такое знакомство: какъ это посылать поклонъ чрезъ деревенскую о́абу?

На другой-ли, на третій-ли день прітвжаеть ко мнт хорошиловская барыня, докладывають:

— Елизавета Сергъевна Невлова со своею сестрицей, Върою Сергъевною Бутурлиной.

Велъла принять.

Входять двъ барыни: одна высокаго роста, полная, лътъ сорока пяти или болъе, лицомъ не дурна и рекомендуетъ себя:

— Я Нетлова, а воть это моя сестра Нутурлина...

Та средняго роста, худенькая, тоже не дурна собою, л'ятъ тридцати на видъ и об'в очень какъ-то странно од'яты, по иногородному, а не по нашему.

Эти Бутурлины нижегородскія, канъ он'в мнів сказывали, ардатовскія. Ихъ было пять сестерь: Александра Сергієвна за Мирошевскимъ, Анна Сергієвна за Жуковымъ. Василіємъ

Михайловичемъ 1), Марья Сергъевна за Иваномъ Петровичемъ Кислинскимъ, Елизавета Сергъевна за Невловымъ, Въра Сергъевна дъвица, и былъ у нихъ еще братъ Николай Сергъевичъ, не помню на комъ женатый, и у него остались дъти.

Въ первое время мы не очень сошлись въ знакомствъ и видълись ръдко, но въ послъдстви очень подружились, и до конца ихъ жизни объ сестры были къ намъ сердечно расположены и мы всъ также очень ихъ любили.

Въ первый разъ, что я поъхала въ Хорошилово отдавать визитъ, было довольно свъжо. Подъъзжаю къ дому, вижу, идетъ ко мнъ на встръчу какой-то мужчина въ шинели и въ ночномъ колпакъ. Думаю:

— Не братъ ли это, Бутурлинъ?

Каково же было мое удивленіе, когда, подошедши ближе, говоритъ мнѣ этотъ мужчина: «здравствуйте, Елизавета Петровна»... Оказывается, что это сама Неѣлова!

- Откуда это вы такъ? вырвалось у меня.
- Я была на стройкъ, хожу всегда въ шинели, которая осталась послъ покойника: нужно же донашивать.

Конечно, на первыхъ порахъ я ничего ей не сказала: что же оговаривать незнакомыхъ людей, Богъ въсть, какъ еще это покажется? Очень я подивилась, однако, такому одъянію; но въ послъдствіи, когда мы покороче стали знакомы, я при случать какъ-то разъ сказала Елизаветъ Сергъевнъ: -

- Ну, матушка, удивила же ты меня, какъ я въ первый разъ къ тебъ пріъхала...
  - А чёмъ же? спрашиваетъ она меня.
- Какъ это тебъ въ голову только пришло ходить въ плащъ и колпакъ?
  - Э, что за обда? не бросать же, коли есть...

<sup>1)</sup> Быль въ свое время довольно извъстнымъ писателемъ и другомъ кн. Ив. Мих. Долгорукова, который часто его посъщаль. Однажды они вечеръ сидъли вмъстъ и разстались оба здоровые и веселые. На утро князю докладываютъ, что приходилъ человътъ отъ Жуковой сказать, что Василій Михайловичъ вчера скончался. Это очень поразило Долгорукова. Въ сборникъ его стихотвореній «Вытіе моего сердца» — есть стихотвореніе на смерть Жукова.

— Воля твоя, моя милая, а по моему, кажется, этого бы не слъдовало дълать: у насъ это здъсь не принято.

Домъ въ Хорошиловъ былъ тогда старый и ветхій, въ которомъ Нетлова жила еще сколько-то льтъ, а потомъ она выстроила новый домъ по образцу нашего пречистенскаго, строеннаго послъ французовъ.

Нашъ домъ, у Неопалимой Купины, старый уже и при моемъ замужествъ, годъ отъ году становился все хуже и плоше. Во время нашего житья въ тамбовской деревнъ онъ еще пообветшалъ, и хотя его почистили и кое-что въ немъ поновили, однако, онъ былъ все-таки не пригоденъ, а главное—холодноватъ зимою, и такъ какъ покои были высоки и печей много, то раззорялъ насъ дровами.

Я все твердила мужу: — Продадимъ его, пока еще овъ не рухнулся, и купимъ лучше гдѣ-нибудь другой, не въ такой глуши, или купимъ мѣсто и выстроимъ себѣ по мысли.

— Хорошо, матушка; прибыю ярлыкъ, что продается, обыкновенно отвъчалъ мнъ Дмитрій Александровичъ.

Но это хорошо я слушала не одинъ годъ, а все ярлыка не прибиваютъ у воротъ. Наконецъ, провалился въ одной комнатъ накатъ и дъвичье крыльцо чуть не разсыпалось.

Я этимъ воспользовалась, стала опять приступать:

— Да что же, Дмитрій Александровичь, когда же ты ръшишься домь продать? теперь еще кто купить его, перестроить можеть, а то будуть просто дрова, и я, право, боюсь за дътей, того и гляди, что, прыгая, подъ поломъ очутится, или потолокъ ихъ прикроеть...

На этотъ разъ слово мое подъйствовало: ярлыкъ прибили у воротъ и начали приходить покупатели. Цтву мы назначили умъренную — восемь тысячъ. Много ходило смотръть домъ, и нъкоторые, какъ видно, и не прочь бы были купить, да недовольны были, что великъ за домомъ пустырь: «много придется поземельныхъ платить».

И вст только и твердять: пустырь великъ. Мет Дмитрій Александровичь и говорить:

— Вотъ видишь ли, смотрятъ домъ, а не покупаютъ, —много земли; я ужь думаю, не огородить ли пустырь и потомъ продать особо.

Такъ и сдёлали: наняли плотника, пустырь огородили, а

цѣны съ дома не сбавили, думаемъ—увидимъ, что будетъ. Опять смотрятъ, а все не покупаютъ; наконецъ, пришелъ какой-то господинъ, не помню фамиліи, но знаю, что звали его Өедулычъ.

— Ну, говорю я мужу,—коли пошли ходить Өедүлычи, върь, проку не будеть.

А вышло дёло наобороть: онъ-то и купиль, заплатиль 8.000, а мёсто отдёленное осталось за нами; сверхъ того, и мы продали его послё почти за столько же, какъ и домъ.

Запродавъ нашъ домъ, тутъ ужь мы сами стали искать для себя гдё-нибудь въ срединѣ города, такъ чтобы недалеко было отъ батюшкинаго дома, на Зубовскомъ бульварѣ, и отъ сестры Вяземской, имѣвшей домъ на Пречистенкѣ. И, какъ нарочно будто бы для насъ, черезъ домъ отъ дома сестры и черезъ переулокъ отъ Архаровыхъ, продавали домъ Бибиковы; мы этотъ домъ и купили. Домъ былъ старый и ветхій, но намъ было главное нужно мѣсто, и мы рѣшили строиться сами, какъ удобно для нашего семейства.

#### II.

Осенью, въ ноябрѣ мѣсяцѣ 1806 года, мы пріѣхали въ Москву; ко мнѣ пріѣхала гостить сестра Анна Петровна, а батюшка оставался въ Покровскомъ; по дѣламъ ѣздилъ въ Петербургъ и опять возвратился въ деревню.

Въ январъ мъсяцъ я съ сестрой ъздила къ нему и прогостила недъли съ двъ; сестра осталась, а я возвратилась въ Москву.

Здоровье батюшки давно уже становилось все хуже и хуже: у него была водяная, пухли повременамъ ноги и была большая одышка.

Я стала его уговаривать пережкать въ Москву:

- Вы, батюшка, изволили бы въ Москву прітхать и повидались бы съ кти-нибудь изъ докторовъ, они бы вамъ помогли.
- Нътъ, матушка, никто мнъ помочь не можетъ; у меня болъзнь, отъ которой не излечиваются водяная. Въ Москву ноъхать я, пожалуй, поъду, не для себя, потому что всъмъ

этимт лекаришкамъ я ни на грошъ не повърю, а поъду, чтобы васъ утъшить и быть вмъстъ съ вами,—это мнъ будетъ отрадой и облегчениемъ...

Мы съ сестрою заплакали и батюшку обняли...

Онъ тоже прослезился...

— Не плачьте, мои голубушки: сколько Господь опредълиль прожить, столько и проживу: никто ни дня, ни часа не убавить, ни прибавить не можетъ... Слава тебъ, Господи! пожиль не мало, нужно и честь знать, а то, пожалуй, и до того доживешь, что и другимь, и себъ въ тягость будешь, какъ чурка будешь лежать и тебя станутъ ворочать съ боку на бокъ; не приведи Господи до того дожить.

Такъ, погостивъ у батюшки, я и поъхала въ Москву обратно, и приказалъ батюшка сказать, чтобъ его домъ гото-вили къ его пріъзду. Вверху въ его домъ жилъ тогда братъ Михаилъ Петровичъ съ женой, а внизу было батюшкино помъщеніе, такъ какъ ему было трудно входить на лъстницу.

Здоровье батюшки видимо слабѣло, и ему необходимо было пріѣхать въ Москву, гдѣ все-таки было больше средствъ и возможности облегчить его страданія. Болѣзнь его, какъ оказалось послѣ осмотра врачей, была сложная: водяная и подагра. Опасности явной не было, но врачи не скрывали, что болѣзнь эта можетъ продлиться нѣсколько мѣсяцевъ, годъ и даже болѣе; но можетъ и вдругъ приключиться кончина, и это насъ очень огорчало и озабочивало.

Каждое утро, когда я просыпалась, перван моя мысль была: «что, батюшка живь ли». Часовь въ десять я отправлялась къ нему, потому что по немощи своей онъ кушалъ одинъ въ двънадцать часовъ и потомъ отдыхалъ. Иногда послѣ того я оставалась съ сестрой, или шла къ брату и невъсткъ, или возвращалась домой, а иногда мы куда-нибудь ъздили и возвращались къ объду, то-есть, къ двумъ или тремъ часамъ, и почти всегда весь остатокъ дня проводили уже у батюшки въ домъ.

Въ продолжение великаго поста мы нъсколько разъ были въ тревогъ насчетъ батюшки, но, слава Богу, наступила наконецъ страстная недъля, и Свътлое Воскресение Господъ привелъ всъхъ насъ еще встрътить съ батюшкою. Но грустный быль этоть для нась праздникь: наше сердце чуяло, что это въ последній разь мы вместе съ нимь слушаемь въ его домовой церкви пасхальную утреню и вместе съ нимъ разгавливаемся...

Въ концѣ апрѣля, когда погода становилась теплая, отворяли дверь въ садъ, и батюшка выходилъ и сидѣлъ на террасѣ: весенній воздухъ оживлялъ его, а иногда, сидя на солнцѣ, батюшка закрывалъ глаза, начиналъ дремать и засыпалъ.

Съ первыхъ чиселъ мая мъсяца Дмитрій Александровичъ сталъ торопить меня утать съ дттьми въ деревню. Я была въ то время въ тягости на пятомъ мъсяцъ, и онъ очень опасался, чтобъ отъ безпрестанной тревоги и волненія я не занемогла и не приключилось бы со мной какой-нибудь бъды, потому и спъшилъ меня увезти. Грустно мнъ было разставаться съ батюшкой, и хотя ему и было, повидимому, лучше, но сердца обмануть нельзя: часто случается, что горя-то еще и вовсе нътъ, а сердце задолго его предчувствуетъ и намъ предсказываетъ, что скорбь насъ ожидаетъ.

Прощаясь съ батюшкой, я всёми силами удерживалась отъ слезъ и крёпилась, но слезы прошибли и я расплакалась.

— О чемъ же ты плачешь, моя голубушка? сказалъ мнѣ батюшка. — Вѣдь мы не на вѣкъ съ тобой прощаемся: ты сама видишь, что мнѣ гораздо полегчило, что я теперь и бродить иногда могу... Не плачь, Елизаветушка, Господь милостивь, мы еще съ тобой увидимся. Ты себя теперь береги: ты помни, что теперь въ такомъ положеніи, что не должна себя разстраивать.

Мои старшія дівочки стали прощаться съ дівдушкой и тоже горько расплакались, такъ что и батюшка разчувствовался и прослезился. Онъ долго ихъ обнималь, цівловаль, крестиль и клаль имъ руку на голову...

Это прощанье было самое трогательное и раздирающее душу: всё мы плакали, и еслибы батюшка не посовътоваль і Дмитрію Александровичу насъ увезти, мы всё бы, я думаю, доплакались до дурноты.

Такъ насъ почти силою вывели отъ батюшки изъ комнаты, усадили въ экипажъ и повезли въ деревню. Не даромъ сердце у меня больло: не привелъ меня Господь еще видъть батюшку въ живыхъ!

Мы побхали изъ Москвы 13 мая, а іюня 18 батюшка скончался. Ему отъ рожденія былъ семьдесять восьмой годъ, и скончался онъ черезъ двадцать четыре года послі матушки, въ томъ же місяці, какъ она 1).

Не знаю, лучше ли сдёлали, что увезли меня въ деревню, а не оставили при одръ умиравшаго отца: я бы еще мъсяцъ побыла при немъ, видъла бы каждый день, какъ подвигается его жизнь къ концу, и получила бы отъ него его предсмертное благословение. Я думаю, это бы миъ было легче.

Когда батюшкѣ сдѣлалось очень худо и доктора потеряли всякую надежду, братья и сестры извѣстили мужа и звали его пріѣхать, а отъ меня велѣли скрыть, чтобъ и я не вздумала ѣхать. Такъ Дмитрій Александровичъ мнѣ и не сказалъ: что ему писали, а говорилъ, что хочется ему провѣдать батюшку; но я догадывалась, что есть какія нибудь худыя вѣсти.

Черезъ нъсколько дней пишетъ онъ мнъ, что батюшка видимо слабъетъ и чтобъ я приготовлялась къ горю, потому что нътъ никакой надежды. Ужь какъ мнъ было тяжело: быть за сорокъ верстъ и знать, что отецъ умираетъ. Наконецъ, разъ вечеромъ слышу, что по мосту ъдетъ тяжелый экипажъ, потомъ слышу—подъъхали къ крыльцу, хочу идти

<sup>1)</sup> Іюнь мёсяць въ родствё Римскихъ-Корсаковыхъ ознаменованъ многими кончинами:

<sup>1783</sup> года, іюня 13, скончалась Аграфена Николаевна Римская-Корсакова, урожд. княжна Щербатова.

<sup>1792</sup> года, іюня 4, умерла княгиня Анна Ивановна ІЦербатова, урожд. княжна Мещерская.

<sup>1807</sup> года, іюня 18, умеръ Петръ Михайловичь Римскій-Корсаковъ.

<sup>1845</sup> года, іюня 17,—князь Владиміръ Михайловичъ Волконскій (его мать урожденная Римская-Корсакова).

<sup>1853</sup> года, іюня 16,—Николай Петровичь Римскій-Корсаковъ.

Бабушка Елизавета Петровна, которой принадлежать эти Разсказы, всегда очень опасалась іюня мёсяца, думая, что и ей въ въ этомъ мёсяца опредёлено умереть, и будучи дважды при смерти больна въ іюні, она говорила: «Не хорошь въ нашемъ роду этотъ місяць, для многихъ быль посліднимь; ежели я переживу іюнь, такъ останусь въ живыхъ... Скончалась она 3 марта, иміт отъ роду девяносто третій годъ и далеко превзошедь всёхъ Корсаковыхъ (очень долговічныхъ) своими пітами.

на встръчу, узнать, что въ Москвъ—не могу встать. Входить Дмитрій Александровичь; хочется узнать и боюсь спросить... Наконець, ръшилась:

- Что батюшка? Молчить Дмитрій Александровичь и заплакаль. Обняль меня.
- Береги себя для д'втей и для меня... Батюшка скончался 18 числа; сегодня отп'ввали и повезли въ Боброво.

Хотя я и давно ждала этого извъстія и приготовилась его слышать, но какъ сказали мнъ, это меня ужасно потрясло; я стала плакать и меня почти замертво отнесли на постель. Очень опасались, чтобъ я преждевременно не родила, однако, Господь помиловаль отъ этой бъды.

Батюшку отпъвали у Неопалимой Купины, и въ тотъ же день повезли тъло къ брату Михаилу Петровичу въ калужскую деревню, въ село Боброво, гдъ схоронены бабушка Евпраксія Васильевна и матушка.

Къ десятому дню мы всѣ поѣхали въ Москву. Пробыли тамъ и двадцатый день и, взявъ съ собою сестру Анну Петровну, возвратились въ деревню за день до Казанской.

Домовую церковь, которая была у батюшки въ домъ, дозволено было оставить до сорокового дня, поминовенія ради, а въ этотъ день, отслуживъ объдню, священникъ разоблачилъ престолъ; вынесли его на дворъ и, изрубивъ, тутъ же сожгли. Это было очень прискорбно видъть, и братъ Михаилъ Петровичъ, который былъ совсъмъ не изъ плаксивыхъ, видя это, плакалъ какъ ребенокъ.

### III.

Недълю спустя послъ Казанской, къ намъ пріъхадъ сынъ деверя моего, Андрюша, звать насъ въ Петрово на освященіе церкви. Я не поъхала по случаю глубокаго траура, а мужа уговорила ъхать, потъшить брата; они ждали къ себъ въ гости и княгиню Долгорукову, и золовку мою Анну Александровну.

Мы всею семьей новхали провожать мужа моего до Москвы, гдв я и осталась съ сестрами, а онъ съ Андрюшею отправился на другой день къ брату своему въ Петрово. Эта поъздка была имъ подробно описана въ записной его тетради. Вотъ что тамъ сказано:

«Іюля 18, около полудня, мы благополучно прибыли къ брату въ село Петрово, гдё нашелъ и сестру Анну Александровну, и всёхъ, слава Богу, здоровыми.

Въ 8 часу вечера стали поджидать княгино Анну Николаевну Долгорукову съ княжной. Имъ слъдовало тхать черезъ Засъку, и когда ихъ приближение было усмотръно изъ дома, старшие мальчики брата и ихъ товарищи-сосъди, Булгаковъ и Крупенниковъ, поскакали верхомъ на встръчу въ Останкино; невъстка, Федосья Андреевна, побхала въ коляскъ въ Засъку, а мы съ братомъ остались дожидаться дома, и когда она притхала, приняли ее изъ коляски и ввели на крыльцо. Здъсь ее встрътила сестра Анна Александровна съ меньшими дътьми: у нихъ были въ рукахъ корзины съ цвътами и они сыпали цвъты на пути княгини.

«Я не останся ужинать и ночевать потому, что и безъ меня набранось въ Петровъ гостей не мало, а отправился къ себъ въ Радино, гдъ и ночеваль.

«На слъдующій день (девятнадцатый пятокъ), я къ 11 часамъ пріъхалъ въ Петрово, провелъ тамъ весь день и, послъ праздничной всенощной, совершенной соборнъ, остался ужинать и ночевать.

«На другой день должно было последовать освящение двухъ престоловъ: въ придёле—во имя святителя Николая, и въ настоящемъ храме—во имя архистратига Михаила.

«Первое освящение началось въ восемь часовъ утра (потому что для княгини и княжны было бы утомительно встать ранбе), и когда оно окончилось, началась литургія въ новоосвященномъ придѣлѣ; затѣмъ было многолѣтіе брату и его женѣ, и въ это время пальба изъ пушекъ. Потомъ всѣ перешли въ настоящій храмъ архангела Михаила, снова освященіе и литургія опять соборомъ, молебенъ, многолѣтіе и пальба изъ пушекъ. Несмотря на то, что было два освященія и двѣ литургіи, все служеніе окончилось въ первомъ часу, и мы всѣ пошли въ домъ, тдѣ была приготовлена обильная закуска и гостей присутствовало не мало. Въ третьемъ часу, мы всѣ направились въ садъ, въ крытую аллею, и тамъ обѣдали; за столомъ было болѣе тридцати человѣкъ; когда стали пить за здововье, опять началась пальба изъ пушекъ. На дворѣ были разставлены столы для крестьянъ, приготов-

ленъ праздничный сытный объдъ, причемъ было угощеніе виномъ и брагой.

«Вечеромъ была всенощная въ третьемъ, еще не освященномъ, придълъ во имя св. мученицы Өеодосіи, а на утро въ воскресенье, 21-го числа, совершено торжественно и соборнъ освящение сего придъла. Затъмъ послъдовало обычное молебствие со многолътиемъ храмоздателямъ, и опять была пальба изъ пушекъ.

«Въ этотъ же день погода казалась не совсѣмъ надежна и оттого объдали въ домъ, а не въ саду.

«Въ понедъльникъ, 22-го числа, память св. Маріи Магдалины, день свадьбы брата (въ 1789 году). Онъ праздновалъ свое восемнадцатилътнее супружество. По случаю присутствія княгини Долгоруковой, за объдомъ пили здоровье ея дочери—Марьи Ивановны Селецкой. Весь этотъ день я провель въ Петровъ.

«Во вторникъ я отправился къ себъ въ Радино, въ сопровожденіи Ивана Николаевича Классона, который прибыль въ Петрово вибстъ съ Долгоруковыми. Онъ былъ среднихъ лъть, майоръ въ отставкъ; прежде состояль адъютантомъ при Степанъ Матвъевичъ Ржевскомъ, женатомъ на баронессъ Софьъ Николаевнъ Строгановой (родной сестръ кн. А. Н. Долгоруковой), и когда Ржевскій умеръ, онъ остался у его вдовы завъдывать имъніемъ и дълами, а послъ ея смерти (въ 1790 г.) и перебхалъ жить къ Долгоруковымъ и быль у нихъ своимъ человъкомъ, върнымъ глазомъ и помощникомъ въ делахъ. Говорили тогда шепотомъ, что немолодая княжна Прасковья Михайловна и онъ взаимно питали другъ къ другу очень нёжныя чувства, но объ этомъ трудно судить, по пословиць: не пойманный - не воръ. Повидимости, ихъ отношенія были всегда благоприличны: ни короткости, ни натянутости нельзя было заметить, а что у нихъ было на сердив, до этого постороннимъ нътъ и дъла.

«Классовъ у меня объдаль, мы ходили гулять; онъ поъхаль ночевать въ Петрово, а я остался у себя.

«Въ среду 24-го я съ утра поъхалъ къ брату, весь день провель у него и возвратился только къ вечеру къ себъ ночевать.

«Въ четвертокъ 25-го, день именинъ княгини Анны Николаевны, я побхалъ поутру въ Петрово. Была праздничная объдня съ многолътіемъ княгинъ и всему княжескому дому. За столомъ пили за здоровье княгини и палили изъ пушекъ. Дъти пъли ей какіе-то стишки и подносили букеты. Весь этоть день, до самаго вечера, я провель у брата, отужиналь и потомъ со вевми распростился, чтобы на завтра ъхать въ обратный путь, и возвратился ночевать въ Радино.

«Пятница, 26-го. Въ восемь часовъ утра поъхалъ на своихъ лошадяхъ въ Веневъ; дорога хорошая, но въ городъ преужасная мостовая: изъ неровныхъ камней, хуже что незабороненное поле. Городокъ очень плохой: домовъ каменныхъ мало, крыши есть и тесовыя, но большею частію, въ особенности по опупкъ города, все соломенныя, и хаты - мазанки. Церкви есть очень хорошія: видно, что граждане пекутся болье о благольній дома Божія, чымь о своихъ жилищахъ. Замвчателенъ домъ городового магистрата: полагаю, что онъ-до-Петровскаго времени, во всякомъ случать, современникъ Петра I. На одномъ изъ концовъ города — бывшій Николаевскій-Веневскій монастырь, который существоваль до Петра I, и имъ закрытъ; теперь это приходская церковь. «Къ вечеру я прітхалъ въ Тулу и остановился въ общест-

венной гостинницъ.

«Утромъ, въ субботу, я посътилъ преосвященняго Амвросія (Протасова). Я много о немъ слыхаль, какъ о мужъ духовномъ и о великомъ проповъдникъ. «Ежели бы и умълъ писать и говорить, какъ онъ», говаривалъ про него нашъ московскій святитель Платонъ, «я увъренъ, что меня сходились бы слушать со встах концовъ Россіи». Онъ быль въ последнее время настоятелемъ Юрьева монастыря въ Новегородъ и оттуда посвященъ епископомъ въ Тулу. На видъ ему лътъ пятьдесять, или немного болъе, очень представителенъ и простъ въ обращении, но съ достоянствомъ. Говорить плавно, безъ торопливости, смется едва заметно, а держить себя вообще, какъ подобаеть архіерею: безъ натяжки и высокомфрія, какъ это иногда бываеть у этихъ духовныхъ сановниковъ, ученыхъ, но иногда необтесанныхъсынковъ про-свирницъ и пономарей. Этотъ, напротивъ того, смиренно-важенъ и привътливо-сановить. Онъ внимательно выслушалъ мое неважное дёло и даль мнё удовлетворительный отвёть. Побывъ у него около часа времени, я отправился осматривать ряды и лавки. Потомъ былъ на оружейномъ заводъ и все подробно видёлъ; сказывали мнъ, что еженедъльно выходитъ изъ работы до 5.000 совершенно готовыхъ ружей, или 5.000 паръ пистолетовъ и 3.000 тесаковъ.

«Въ воскресенье поутру, очень рано, я отправился изъ Тулы, на наемныхъ лошадяхъ, къ шурину моему Николаю Петровичу Корсакову: итнялъ лошадей въ Лапоткъ, объдалъ въ Мещериновой Плавъ и, не доъзжая трехъ верстъ до Покровскаго, былъ встръченъ братомъ Николаемъ Петровичемъ и Иваномъ Өедоровичемъ Бартеневымъ, которые выъхали ко мнъ на встръчу верхами, потому что я заранъе извъстилъ, что пріъду въ этотъ день, и въ 11 часовъ вечера пріъхали мы въ Покровское, гдъ нашли насъ ожидавшаго Дмитрія Марковича Полторацкаго.

«Я прогостиль у брата Николая Петровича до 4-го августа и повхаль обратно на Тулу въ Москву.

«5-е число я пробыль въ Тулъ.

«6-го числа бываетъ крестный ходъ изъ собора; очень миѣ хотѣлось посмотрѣть, но такъ какъ спѣшилъ въ Москву, не остался для этого лишняго полдня. Выѣхалъ изъ Тулы 6-го числа, а 7-го благополучно прибылъ въ Москву и нашелъ всѣхъ своихъ, благодаря Господа, здоровыми».

#### IV.

Вскорт по возвращени Дмитрія Александровича, Господь насъ порадоваль: августа 16-го у насъ родилась дочь, которую, въ намять первой нашей Сонюшки, мы пожелали назвать также Софьей; но ни той, ни другой не суждено было дожить до совершеннольтія. Ее крестила сестра Анна Петровна и мой зять Вяземскій. Крестины были прегрустныя, вст мы были въ глубокомъ траурт, потому что едва исполнилось шесть недтль по кончинт батюшки и на душт у насъ у вст было очень невесело.

Вст мы, четыре сестры, носили трауръ два года. Теперь вст приличія плохо соблюдають, а въ мое время строго все исполняли и по пословицт: «родство люби счесть и воздай ему честь», точно родствомъ считались, и когда кто изъродственниковъ умиралъ, носили по немъ трауръ, смотря по близости или по отдаленности, сколько было положено. А до меня еще было строже. Вдовы три года носили трауръ: первый годъ только черную шерсть и крепъ, на второй годъ черный шелкъ и можно было кружева черныя носить, а на третій годъ, въ парадныхъ случаяхъ, можно было надтвать серебряную стту на платье, а не золотую. Эту носили по окончаніи трехъ лътъ, а черное платье вдовы не снимали,

въ особенности пожилыя. Да и молодую не похвалили бы, еслибъ она посившила снять трауръ.

По отцу и матери носили трауръ два года: первый—шерсть и крепъ, въ большіе праздники можно было надъвать чтонибудь дикое шерстяное, но не слишкомъ свътлое, а то какъ разъ бывало оговорятъ:

«Такая-то совстмъ приличій не соблюдаетъ: въ большомъ трауръ, а какое свътлое надъла платье».

Первые два года, вдовы не пудрились и не румянились; на третій годъ можно было немного подрумяниться, но бълиться и пудриться дозволялось только по окончаніи траура. Также и душиться было нельзя, развъ только употребляли о-де-колонь, о-де-лавандъ и о-де-ла-ренъ де-гонри, по-русски унгарская водка, о которой теперь никто и не знаетъ. Богатые и знатные люди обивали и свои кареты чернымъ, и шоры были безъ набору, кучера и лакеи въ черномъ.

По матушкъ мы носили трауръ два года, — такъ было угодно батюшкъ, и по бабушкъ тоже, можетъ-быть, проносили бы болъе года, да я вышла замужъ и потому мы всъ трауръ сняли.

Когда свадьбы бывали въ семъв, гдв глубокій трауръ, то черное платье на время снимали, а носили лиловое, что считалось трауромъ для неввсть. Не припомню теперь, кто именно изъ нашихъ знакомыхъ выходилъ замужъ, будучи вътраурв, такъ все приданое сдвлали лиловое разныхъ матерій, разумбется, и различныхъ твней (фіолетово-дофиновое — такъ навывали самое темно-лиловое, потому что французскіе дофины не носили въ траурв чернаго, а фіолетовый цввтъ, лиловое, жирофле, сиреневое, гри-де-лень, и т. под.).

Къ слову о цвътахъ, скажу кстати о матеріяхъ, о которыхъ теперь нътъ понятія: объярь или гро-муаръ, гро-детуръ, гро-гро, гро-д'оріанъ, левантинъ, марселинъ, сатеньтюркъ, бомбъ,—это все гладкія ткани, а то затканныя: петиброше, пети-семе, гранъ-рамажъ (большіе разводы); послъднюю торговцы переиначали по-своему и навывали большая ромашка. Матеріи, затканныя золотомъ и серебромъ, были очень хороши и такой доброты, какой теперь и не найдешь. Я застала еще турскіе и кизильбашскіе бархаты и травчатые аксамиты: это были ткани привозныя, должно быть, пер-

сидскія или турецкія, бархаты съ золотомъ и серебромъ. Тогда ихъ донашивали, а теперь разв'є гд'є въ старинныхъ монастыряхъ найдешь въ ризницахъ, и то, я думаю, за р'єдкость берегутся.

Были нъкоторые цвъта въ модъ, о которыхъ потомъ и я уже не слыхала: hanneton, темно-коричневый на подобіе жука, grenouille évanouie, лягушечно-зеленоватый, gorge-de-pigeon, tourterelle, и т. п. Цвъта эти, конечно, въ употребленіи и теперь, но только подъ другими названіями и не въ такомъ ходу, какъ при самомъ началъ, когда показались.

Эти два года, послѣ батюшкиной кончины, мы всѣ провели очень тихо и уединенно, видались другъ съ другомъ, никуда въ даль не ѣздили, да и въ Москвѣ бывали только у близкихъ и родныхъ.

Подъ конецъ великаго поста мы собрались тать въ свою подмосковную деревню, чтобы тамъ провести и Святую Недёлю. Бывало, мы всю страстную недёлю у батюшки слушаемъ службу въ его домовой церкви, у него встръчаемъ Свътлое Христово Воскресеніе, съ нимъ всё разговляемся: въ этоть разъ, батюшки уже не было въ живыхъ, церковь его упразднена; очень намъ было горько и ръшили не оставаться въ Москвъ. Свътлое Воскресеніе приходилось апръля 5-го, время стояло холодное, было еще много снъту; мы отправились во вторникъ на страстной недёлё и преблагополучно прівхали въ себв на саняхъ. Съ нами повхала и сестра Анна Петровна, и такъ мы и встрътили Пасху у себя, своею семьей, избавили себя отъ лишней печали, отъ скучныхъ выёздовь и отъ утомительныхъ пріемовъ гостей, докучающихъ своимъ пустымъ разговоромъ, когда на душт не весело.

Сосъдство у насъ было доброе и хорошее, въ особенности же наши самые близкіе, Титовы (съ которыми мы видались почти-что ежедневно), и какъ наступила весна, всъ съъхались въ свои деревни, мы начали видъться и провели лъто очень мирно, тихо и нескучно.

Дмитрій Александровичь занялся приготовленіемь матеріаловь для будущаго пречистенскаго дома, потому что мыжили въ старомъ домъ, купленномъ у Бибиковой, и помышляли о новомъ. Кромъ того, и въ деревнъ нашъ домъ ста-

новился намъ тѣсноватъ, такъ какъ прибавилась наша семья: мы съ мужемъ, три дѣвочки побольше, при нихъ мадамъ, Сонюшка, при ней кормилица, нянюшка-мамушка Өедосья Өедоровна, а теперь, послѣ кончины батюшки, и сестра Анна Петровна. По всему этому приходилось намъ подумать о деревенскомъ домѣ, поприбавить его, и рѣшили, не трогая, какъ онъ есть, подстроить верхъ, то-есть, мезонинъ. Такъ мы почтичто безвыѣздно и прожили два года въ деревнѣ: дѣти были еще малы, я въ траурѣ, мужъ любилъ деревню, со мною жила сестра Анна Петровна; иногда пріѣзжалъ къ намъ погостить братъ Николай Петровичъ, иногда и князь Дмитрій Михайловичъ Волконскій. И какъ прошли эти два года — я и не замѣтила.

Послѣ батюшки, по раздѣлу между братьями, досталось: брату Михаилу Петровичу Боброво, петербургская деревня и въ Рязани, а Николаю Петровичу—Покровское и деревня въ Костромѣ; сестрѣ Аннѣ Петровнѣ—тоже въ Костромѣ, по смежности съ братнинымъ имѣніемъ. Сестрѣ Вяземской, при ен замужествѣ, батюшка пожаловалъ имѣніе въ Кинешмѣ, а Варварѣ Петровнѣ дано было имѣніе въ близи отъ Калуги, вновь купленное сельцо Субботино. Братья дѣлили имѣніе по доходу, а не по числу душъ, и потому Михаилу Петровичу прйшлось больше, чѣмъ Николаю Петровичу; но оба нъ сложности получили 3.800 душъ, а мы четыре сестры—около 1.200; на мою долю при замужствѣ полученная мною новгородская была самая малочисленная—250 душъ.

V.

По близости отъ Покровскаго, тоже въ Новосильскомъ уъздъ, было имъніе князя Петра Петровича Долгорукова, того самаго, который, будучи губернаторомъ въ Тулъ, необходительно принялъ батюшку и про котораго батюшка обыкновенно выражался не очень одобрительно.

Этотъ Долгоруковъ былъ женатъ на Лаптевой, Анастасьъ Симоновнъ, и, вышедши въ отставку въ первые годы царствованія императора Александра Павловича, жилъ у себя въ имъніи, будучи очень небогатъ, и тамъ занимался козяйствомъ и важничалъ предъ мелкопомъстными сосъдями.

Онъ имъть трехъ сыновей, изъ которыхъ одинъ, Петръ Петровичъ, былъ, говорятъ, хорошъ собою, очень уменъ, былъ дружески любимъ императоромъ Александромъ, подавалъ большія надежды на блестящую будущность, но въ молодыхъ лътахъ умеръ въ 1806 году.

Другихъ двухъ сыновей звали: Михаилъ Петровичъ и Владиміръ Петровичъ, женатый на Варваръ Ивановиъ Пашковой. У послъдняго остался сынъ Петръ Владиміровичъ 1).

Дочерей у Долгорукова было двъ: старшая, Елена Петровна, была давно замужемъ за Сергъемъ Васильевичемъ Толстымъ, и меньшая, княжна Марья Петровна, которой было уже далеко за тридцать лътъ; она была собою не хороша и вдобавокъ еще и кривобока.

Слышала я, что она была за кого-то сговорена, и женихъ выписалъ свою мать къ свадьбъ (кажется, въ Москву), но князь Петръ Петровичъ дурно обошелся съ жениховою матерью, которая такъ этимъ оскорбилась, что не захотъла, чтобъ ея сынъ женился на княжнъ. Какъ сынъ ни упращивалъ, старушка осталась непреклонна и пріискала для сына даже другую невъсту, красивъе и богаче, только не княжну, а княжна такъ и должна была сидъть—ждать у моря погоды, не найдется ли еще другой женихъ.

И много прошло съ тъхъ поръ времени, а княжна все оставалась княжною.

Послѣ кончины батюшки, братъ Николай Петровичъ какъто сблизился съ Долгоруковыми и сталъ бывать у нихъ довольно часто и, наконецъ, въ 1804 году и женился на княжнѣ Марьѣ Петровнѣ. Она была крестница князя Юрія Владиміровича, и такъ какъ приходилась ему двоюродная внука, то онъ ей и дѣлалъ приданое. Петръ Петровичъ былъ очень не богатъ; а князь Юрій Владиміровичъ, напротивъ того,

<sup>1)</sup> Петръ Владиміровичъ жиль нёкоторое время за границею, гдё печаталь свои сочиненія: Notices sur les principales familles de la Russie; La verité sur la Russie и многія другія, недозволенныя ценвурой. Имъ же составлена: Россійская родословная книга, которую онъ не успёль довести до конца и вышло только четыре части. При всей своей неполноте и многихъ пропускахъ, это, однако, самая полная родословная книга, какую мы до сихъ поръ имёли.

имъть очень большое состояние и родственнику своему часто и много помогалъ.

Когда братъ объявиль намъ, что онъ женится на княжнѣ Долгоруковой, мы всѣ очень подивились этому, и намъ живо представился разсказъ батюшки о его визитѣ Долгорукову. Повторяю, что еслибъ онъ былъ еще въ живыхъ, не бывать бы этой женитьбѣ.

Никогда не приходилось мит видъть княжну Марью Петровну, но много слыхала я о ней отъ нашихъ сосъдокъ по Покровскому— барышень Меркуловыхъ.

Онт часто говаривали про Долгоруковых и очень хвалили княжну, что она умна, хорошо воспитана, цоеть по-итальянски, словомъ, превозносили до небесъ; но чтобы хороша была или стройна, никогда не говорили.

Мы часто другь другу и говаривали:

— Что жь это Меркуловы никогда не скажуть, хороша ли собой княжна Долгорукова?

Престранныя были эти Меркуловы: не то, чтобъ онт были хороши собой, но не дурны, сложены какъ слъдуеть, вдоровья прекраснаго и кушали во славу Божію все, что ни подадуть.

Какъ прівхали Долгоруковы къ себъ въ деревню и познакомились съ Меркуловыми, стали мы примівчать въ нихъ перемівну: обів сестры начали какъ-то гнуться на бокъ и странно ходить, какъ прежде не хаживали, и стали жаловаться на свое здоровье: то холодно, то сквозной вітеръ, то имъ сыро. Вздумали привередничать за столомъ: это вредно, это тяжело, то жирно, другое тамъ солоно или кисло.

Это намъ казалось смёщнымъ и страннымъ, но все мы не догадывались, что онъ перенимаютъ у кого-нибудь весь этотъ вздоръ, а думали, что онъ такъ сами по себъ дурачатся: и кому бы пришло въ голову, чтобы человъкъ, родившіся прямымъ, не кривобокимъ, сталъ вдругъ корчить изъ себя кривобокаго?

Которая-то изъ моихъ сестеръ разъ и спрашиваетъ у одной изъ Меркуловыхъ:

- Что это, матушка, какъ ты стала себя криво держать, точно кривобокая какая?
  - Бокъ болить, такъ все меня и гнетъ на сторону.

Чужой боли не угадаешь: можеть, и взаправду нездоровится и бокъ болить.

Батюшка тоже замѣтилъ перемѣну въ Меркуловыхъ: не ѣдятъ за столомъ того, другого. — Давно ли это вы начали разбирать, что вредно, что здорово; вы, кажется, прежде все ѣдали?

- Что-то желудки у насъ испортились, плохо перевариваютъ пищу, спазмы дълаются.
- Какія это вы тамъ еще выдумали спазмы? говорить батюшка, кушайте во славу Вожью все, что подають, и пройдуть ваши спазмы: русскому желудку все должно быть здорово.

Въ послъдствіи, какъ мы познакомились съ княжной Марьею Петровною, у насъ глаза и открылись; думаемъ себъ:

— Вотъ съ кого обезьянничаютъ Меркуловы!

Первый визить братниной невъсты быль къ сестръ Александръ Петровнъ,—она была и старшая, да притомъ же, и княгиня Вяземская;—потомъ къ брату и ко мнъ.

Ну, ужь подивилась я на первыхъ порахъ выбору брата, глядя на невъсту: очень не велика ростомъ, кривобока, горбовата, оловяннаго цвъта вытаращенные глаза, носъ картофелиной, зубы какъ клыки и какіе-то кривые пальцы. Смотрю на княжну, не върю себъ: «неужели это братнина невъста»?

При тогдашнихъ коротенькихъ и общелкнутыхъ платьяхъ съ коротенькою таліей, нескладность княжны была еще замётнёе. Что она была умна—это безспорно, но какъ-то рёзка и насмёшлива, и это намъ не понравилось...

Со всёми нами она обощлась не то чтобы свысока, но не очень радушно, хотя мы всё готовы были принять ее въ родство, какъ братнину жену; а важничать ей не приходилось съ нами: мы были вёдь не Чумичкины какія-нибудь или Доримедонтовы, а Римскіе-Корсаковы, одного племени съ Милославскими, изъ рода которыхъ была перван супруга царя Алексёя Михайловича; матушка была Щербатова, а бабушка Мещерская, не Лаптевымъ чета.

Большая была разница между старшею невъсткой и этою: та была очень не дурна, правда, что съ простотцой и немного картава, но добра и ласкова, а эта пренапыщенная, какъ будто великую намъ честь дълала, что роднилась съ нами.

Батюшка быль точно внолнѣ баринъ: однако, онъ всякаго дворянина принималъ, какъ равнаго себѣ, хотя, конечно, не за всякаго бы отдалъ своихъ дочерей; да и мы, правду сказать, съ разборомъ глядѣли на мужчинъ, но были пріучены быть привѣтливыми съ каждымъ порядочнымъ человѣкомъ, а въ особенности съ равными себѣ. Этого Марья Петровна никогда или не хотѣла, или не умѣла, и не только сама не сблизилась съ нами, но мало-по-малу и брата ото всѣхъ родныхъ отдалила, а такъ какъ онъ былъ характера слабаго, то имъ совсѣмъ завладѣла.

Братъ Николай Петровичъ при своей женитьбѣ былъ тридцати семи лѣтъ, а невѣста его года на четыре моложе его, но онъ, несмотря на свою хворость, былъ моложавъ и очень не дуренъ собой.

По милостивому расположенію покойнаго государя къ старшему брату княжны Марьи Петровны— Петру Петровичу, она была пожалована фрейлиной, и такъ какъ въ то время было двъ императрицы (Марія Өеодоровна и Елизавета Алексъевна), то и шифръ былъ двойной: М и Е.

Въ одинъ изъ своихъ прівздовъ въ Москву, императоръ Александръ сказалъ княгинъ Долгоруковой, матери умершаго Петра Петровича, много лътъ спустя послъ его смерти: «вы, княгиня, потеряли сына, а я лишился въ немъ друга».

Княгиня была умная и находчивая старуха и очень хорошо и умно отвътила государю: «вы можете, ваше величество, всегда имъть и много друзей, а я, лишившись сына, сына уже не найду, и самъ Богъ мнъ его возвратить не можеть».

Княгиня была очень почтенная, добрая, умная и привътливая женщина, женщина весьма благочестивая, держала себя просто, была со встми обходительна и не важничала, какъ ен гордый старикъ.

#### VI.

По случаю женитьбы брата, я познакомилась съ крестнымъ отцомъ его жены, княземъ Юріемъ Владиміровичемъ Долгоруковымъ. И потому кстати и разскажу о немъ, каковымъ я его стала знать и что о немъ слыхала отъ другихъ.

Князю Юрію Владиміровичу въ 1809 году было лѣтъ подъ семьдесять; онъ быль ростомъ не очень великъ, но, впрочемъ, и не малъ; довольно полный, лицо имѣлъ пріятное, хотя черты не были правильны и были не особенно красивы. Что-то спокойное было въ выраженіи и много добродушія и вмѣстѣ съ тѣмъ и величавости; съ перваго взгляда можно было угадать, что это настоящій вельможа, ласковый и внимательный. Давно всѣ перестали пудриться и начали носить суконное кургузое платье; онъ до конца жизни пудрился и ходилъ въ бархатѣ и въ шелку, и думаю, что было бы странно видѣть этого вельможу, старика, одѣтаго какъ начинали одѣваться наши щеголи по-французски, на республиканскій манеръ, преотвратительно; онъ все еще носилъ французскій кафтанъ, и было это весьма прилично.

Онъ свою службу началь при императрицѣ Елизаветѣ Петровнѣ, участвоваль въ Семилѣтней войнѣ, гдѣ находился и батюшка, и быль тяжело раненъ въ голову, такъ что ему дѣлали операцію: вынимали изъ головы пулю или осколки. Онъ былъ тогда очень еще молодъ, и лѣтъ на десять моложе батюшки. При кончинѣ Елизаветы Петровны онъ былъ полковникомъ, а при Екатеринѣ, не имѣя и тридцати лѣтъ, былъ уже генералъ-майоромъ.

Когда графа Орлова (Алексъ́я Григорьевича) императрица Екатерина послала въ Черногорію съ секретнымъ порученіемъ, то Орловъ непремѣнно хотѣлъ, чтобы Долгоруковъ былъ данъ ему въ помощники. По возвращеніи былъ награжденъ Георгіемъ на шею и лентой (Александровскою) черезъ плечо. Подъ конецъ царствованія императрицы, Зубовы, попавшіе! тогда въ милость государыни, опасаясь значительности Долгорукова, начали его тѣснить и вынудили выдти въ отставку за годъ или года за два до кончины императрицы.

У князя Юрія Владиміровича быль старшій брать, который женился на графинъ Бутурлиной, а нъсколько времени спустя, на другой, младшей ея сестръ женился самъ Юрій Владиміровичь: первый бракъ считался законнымъ, а второй не признавали, хотёли развести, но молодые не согласились и остались жить вмёсте. Какъ братья, такъ и жены ихъ, жили душа въ душу. Жену старшаго брата, Василія Владиміровича, звали Варвара Александровна, а жену Юрін Владиміровича-Екатерина Александровна. У старшей четы дізтей не было, а у княгини Екатерины Александровны вскоръ посив замужества оказались признаки тягости, тогда и старшая сестра стала выдавать себя за находящуюся въ таковомъ же положеніи, для того, чтобы иміть возможность новорожденнаго сестринаго ребенка выдать за своего законнаго, а не сестринаго, отъ непризнаннаго брака, и въ этихъ видахъ она обкладыванась подушками, и посторонніе, видя ихъ об'їзихъ въ таковомъ положеніи, не догадывались, что одна въ тягости заподлинно, а другая — притворно.

У княгини Екатерины Александровны было трое дётей: 1) сынъ и двё дочери; одна умерла въ дётстве, а другая, Варвара Юрьевна, бывшая за княземъ Горчаковымъ, умерла года за два до первой холеры. Сынъ, князь Василій Юрьевичъ, прекрасный молодой человекъ, подававшій великія надежды своимъ родителямъ, имёя едва двадцать лётъ отъ роду, былъ при императоре Павле генералъ-маюромъ, а въ тридцать лётъ произведенъ въ генералъ-маюромъ, а въ тридцать лётъ произведенъ въ генералъ-адъютанты; но не суждено было служить отрадой престарелаго отца: онъ умеръ, не имёя еще и сорока лётъ, и съ нимъ погибли всё надежды старика видёть потомство.

Домъ князя Юрія Владиміровича былъ на Никитской, одинь изъ самыхъ большихъ и красивыхъ домовъ въ Москвъ. На большомъ и широкомъ дворъ, какъ онъ ни былъ великъ, иногда не умъщались кареты, съъзжавшіяся со всей Москвы къ гостепріимному хозяину, и какъ ни обширенъ былъ домъ, въ немъ жилъ только князь съ княгиней, ихъ

<sup>1)</sup> По смерти брата и невъстки, князь Юрій Владиміровичь испросиль высочайшее соизволеніе на признаніе дътей, числившихся братичными— своими законными дътьми.

приближенные и безчисленная прислуга. А на лѣтнее время князь переѣзжалъ за семь верстъ отъ Москвы въ Петровское-Разумовское, гдѣ были празднества и увеселенія, которыхъ Москва никогда ужь больше не увидитъ...

Все дано было князю Юрію Владиміровичу отъ Бога, что можетъ сдѣлать жизнь счастливою, и онъ умеръ, однако, разбитый горемъ, потому что лишился всѣхъ близкихъ, такъ что свое огромное состояніе оставилъ не близкому наслѣднику, а сестрину внуку, Салтыкову. Прежде всѣхъ умеръ его сынъ, потомъ княгиня, въ 1811 году, потомъ зять его, князь Горчаковъ, внука — дочь княгини Варвары Юрьевны, княжна Лидія Алексѣевна, выданная за графа Бобринскаго, и, наконецъ, княгиня Горчакова. Почти девяностолѣтній старикъ совершенно осиротѣлъ и умеръ, можно сказать, на чужихъ рукахъ, но онъ былъ хорошій христіанинъ и потому не ропталъ на Господа, съ твердостію переносилъ всѣ потери и смиренно несъ свой крестъ.

Князь Юрій Владиміровичь скончался въ ноябрѣ мѣсяцѣ, во время первой холеры 1830 года. Схоронили его рядомъ съ женой въ подмосковной, въ селѣ Никольскомъ, гдѣ-то въ сторону отъ владимірской дороги, за Кусковымъ, верстахъ въ 15 отъ Москвы.

На моей памяти только и были такіе два вельможескіе дома, какъ дома Долгорукова и Апраксина, и это въ то время, когда еще много было знатныхъ и богатыхъ людей въ Москвъ, когда умъли, любили и могли жить широко и весело. Теперь нътъ и тъни прежняго: кто позначительнъе и цобогаче — всъ въ Петербургъ, а кто доживаетъ свой въкъ въ Москвъ, или устарълъ, или объднълъ, такъ и сидятъ у себя тихохонько и живутъ бъднехонько, не по-барски, какъ бывало, а по-мъщански, про самихъ себя. Роскоши больше, все дороже, нужды увеличились, а средствица-то маленькія и плохенькія, ну, и живи не такъ какъ хочется, а какъ можется. Поднялъ бы нашихъ стариковъ, далъ бы имъ посмотръть на Москву, они ахнули бы — на что она стала похожа... Да, обмелъла Москва и измельчала жителями, хоть и много ихъ.

Имена то хорошія, можетъ, и есть, да людей нътъ: не почимени живутъ.

Говорять про старыхъ людей, что мы хвалимъ только

свое время; чего тутъ хвалить, когда все пошло вверхъ дномъ; домами-то Москва, пожалуй, и красна, а жизнію скудна. Что по нашему за срамъ и стыдъ считали — теперь ни почемъ. Ну, слыханное ли дёло, чтобы благородные люди, обыватели Москвы, нанимали квартиры въ трактирахъ, или жили въ меблированныхъ помъщеніяхъ. Богъ знаетъ съ къмъ стъна объ стъну?

А экипажи какіе? Что у купца, то и у князя, и у дворянина: ни герба, ни коронки. Кто-то на дняхъ сказываль, видинь, что гербы стыдно выставлять на показъ: а то куда же ихъ прикажете дёвать, въ сундукахъ, что ли, держать или на чердакё съ хламомъ? На то и гербъ. чтобъ смотрёть на него, а не чтобы прятять — не краденый, отъ дёдушекъ достался. Я имёю два герба: свой да мужнинъ, и ступай, тащись въ карете, выкрашенной однимъ цвётомъ, какъ какаянибудь Простопятова, да статочное ли это дёло? Или печатай я письмо печатью съ незабудкой или, того хуже, облаткой, а не гербовою печатью? Какъ бы не такъ!

А въ каретахъ на чемъ тядятъ? Я ужь не говорю, что не четверней: теперь 1) и двухъ десятковъ во всей Москвт не найдешь, кто бы четверней тядилъ, а то просто на ямскихъ лошадяхъ. Въ мое время за великій стыдъ почитали на ямскихъ лошадяхъ куда-нибудь тахать, опричь рядовъ или вечеромъ на балъ, когда своихъ пожалтешь, а теперь это все ни почемъ: безъ зазртнія совтсти, въ простыхъ наемныхъ каретахъ, таскаются по городу среди бълаго дня, или того еще хуже, на извощикахъ рыскаютъ.

Годь отъ года все хуже и хуже становится, и теперь глава ужь не глядёли бы и не слущаль бы про то, что дёлается!..

<sup>4)</sup> Это началось въ началъ пятидесятыхъ годовъ, когда переставали уже ъздить четверней и съ форейторомъ; но въ Москвъ были еще старушки и старички, которые, по старой памяти, доъзжали свой въкъ на четвернъ, а не на паръ въ низенькой каретъ.

# ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

(1810 - 1813).

T.

Почти цёлые два года: 1809 и 1810, провели мы въ хлопотахъ о стройк и перестройк і перестраивали въ деревн і
церковь и домъ и строились въ Москв на Пречистенк і, и
только въ 1811 году могли перейти на новоселье въ новый
домъ, въ которомъ не долго было намъ суждено пожить. Наступилъ ужасный 1812 годъ, и нашъ домъ, новый и еще,
не отдёланный внутри, сгор іль. Удивительная тогда напала
на вс і каторомъ не заметиль, что что-то подготовляется, и только когда французъ въ Москв і побываль, стали
припоминать то-то и то-то, по чему бы можно было догадаться
о замыслахъ Бонапарта.

Въ 1811 году (это послѣ уже стало извѣстно) открыли одно тайное общество, въ которомъ находились молодые люди очень хорошихъ семействъ, и дознано было, что занимаются они рисованіемъ подробныхъ картъ Россіи и въ особенности Москвы, для отправки въ чужіе края. Доискались ли до правды—не знаю, а потомъ открылось, что это все дѣлалось для Бонапарта.

Одинъ изъ чертившихъ карты умѣлъ въ то время выпутаться изъ бѣды, но потомъ, попавшись по 14 декабрю, посаженъ былъ въ крѣпость, гдѣ просидѣлъ шестъ мѣсяцевъ и ослѣпъ, и хоть поздно, но былъ все-таки отъ Бога наказанъ, что умышлялъ зло на свою родину.

Выла въ Москвъ одна французская торговка моднымъ товаромъ, на Кузнецкомъ мосту — мадамъ Оберъ-Шальме, препронырливая и превкрадчивая, къ которой ъздила вся Москва покупать шляны и головные уборы, и такъ какъ она очень дорого брала, то и прозвали ее оберъ-шельма. Потомъ оказалось, что она была измънница, которая радъла Бонанарту. Открыли, говорятъ, ея какую-то тайную перениску,

схватили ее и куда-то сослали, но тогда этого никому извъстно не было, а распустили слухъ, что у нея нашли фальшивую монету, и будто бы за то ее и сослали. А потомъ стали болтать, будто-бы въ 1811 году самъ Бонапартъ, разумъется, переодътый, прітзжаль въ Москву и все осматриваль, такъ что когда въ 1812 году былъ въ Москвъ, нъсколько разъ проговаривался-де своимъ: «это мъсто мнъ знакомо, я его помню». Ходили какія-то прокламаціи Бонапарта по Москвъ, но я ихъ не видала...

Было намъ и небесное предвъщание: въ 1811 году явилась на небъ большая и блестящая звъзда съ хвостомъ, яркая комета. При первомъ появлении этой кометы, хвостъ у нея не былъ длиненъ, но съ каждымъ днемъ все какъ будто прибавлялся и наконецъ былъ предлинный. Разные были толки тогда объ этой кометъ и больше всъ видъли въ ней недоброе предзнаменование, считали, что это предъ великимъ бъдствиемъ Господъ посылаетъ намъ знамение, чтобы мы покаялись и обратились къ Нему.

Иные смѣялись и говорили, что это суевѣріе, что звѣзда или комета не можеть имѣть никакого вліянія на судьбу человѣческую, а развѣ только на погоду, будеть ли ведреная или сырая, жаркая или холодная.

Тамъ какъ угодно, върь не върь, а не даромъ же была эта комета и не прошла она безъ бъдствія. Когда она увеличилась до большихъ размъровъ, то сдълалась очень ярка, и загнутый хвость, который шель внизъ трубою, былъ предлинный и такой же яркій, какъ и она сама; и потомъ она стала все блъднъть, меркнуть и такъ совстмъ выцвъла, исчезла. Тогда, помнится, говорили, что эта комета не совстмъ новая, а была уже видна до Рождества Христова при Юліть Кесаръ.

Тяжель быль для всёхъ 1811 годъ; мы всё смутно предчувствовали, что готовится что-то ужасное и собирается гроза надъ нами, но чтобы постигло насъ такое бёдствіе, какое мы испытали, этого никто и представить себё не могъ.

Оть всёхъ до послёдней минуты все скрывали и всёхъ насъ обманывали: съ умысломъ ли или потому, что и сами не вёрили возможности, чтобы до Москвы дошелъ дервкій врагь—это трудно теперь рёшить.

Нашъ новый домъ на Пречистенкъ поспълъ только въд ноябръ мъсяцъ 1811 года, и ноября 11-го, въ Анночкино рожденіе, отслуживъ молебенъ съ водосвятіемъ, мы и поселились въ немъ, пресчастливые и предовольные, что, наконецъ, дождались давно желаемаго нами.

Такъ мы всю зиму въ немъ прожили преблагополучно. Наступила весна. Стали ходить смутные слухи, что Бонапартъ съ нами не ладитъ и что какъ бы не было войны. Ну, что жь? Развъ мы прежде не воевали? То съ нъмцами, то съ Турціей, или со шведами: отчего же не повоевать и съ Бонапартомъ?.. Тогда толковали, что тильзитскій миръ, очень невыгодный для Россіи, оттого и былъ такъ легко заключенъ нашимъ государемъ, что имълось въ виду его нарушить при первомъ удобномъ случать. Потому неладныя отношенія между нами и Бонапартомъ не очень насъ смущали: пусть грозитъ— повоюемъ.

До 1812 года главнокомандующимъ въ Москве былъ графъ Гудовичъ, фельдмаршалъ Иванъ Васильевичъ, недолго, — я думаю, года три; а тутъ вдругъ назначили графа Растопчина. Я его часто видала у Архаровыхъ, гдъ онъ проводилъ иногда цёлые вечера. Онъ быль довольно высокъ ростомъ, мужественъ, но лицомъ очень некрасивъ; лицо плоское съ выдавшимися скулами, глаза на выкать, носъ широкій, немного приплюснутый, вздернутый, -- словомъ, видно было, что онъ происходиль отъ татарскаго предка, и нужды нътъ, что давно его пращуръ прибылъ въ Россію откуда-то (кажется, онъ сказываль, что изъ Крыма), а такъ, вотъ и видно было, что татарскаго происхожденія; волоса р'єдкіе и немного; маленькіе полоской бакенбарды, губы тонкін и очень сжатыя, зубы широкіе, небольшой подбородокъ и большой назадъ закинутый лобъ. Но какъ по лицу онъ былъ некрасивъ, такъ по всей наружности было что-то очень важное, привътливое и отмънно благородное. На видъ ему было леть пятьдесять, но, говорять, ему ихъ не было; онъ быль нъсколько старообразъ и очень близорукъ: читаетъ бывало, подъ носомъ держитъ книгу. Хотя родъ Растопчиныхъ и настоящій дворянскій и древній родъ, но до Өедора Васильевича не былъ ни знатенъ, ни богатъ: отецъ его былъ просто майоръ; мать — урожденная Крюкова. Какимъ манеромъ, не знаю, Өедоръ Васильевичъ попалъ къ

Гатчинскому двору и быль у великаго князя Павла Петровича камергеромь. По восшествій его на престоль быль тотчась переименовань въ военные чины генераль-адъютантомь, и въ эти четыре года царствованія Павла онъ сдёлался дёйствительнымь тайнымь совётникомь, получиль Александра Невскаго и Андрея, быль сдёлань графомь, и, кромё того, его отець, находившійся въ отставкі, изъ майора сдёлань дійствительнымь статскимь совётникомь и награждень Аннинскою лентой; въ день коронованія, императорь пожаловаль Оедору Васильевичу имёніе въ 500 душь въ Орлів.

Предъ вступленіемъ на престолъ Александра Павловича, графъ Растопчинъ былъ уволенъ отъ службы, но при Александрв онъ опять вступилъ въ службу и въ 1812 году былъ сдъланъ московскимъ главнокомандующимъ. Его жена, графиня Екатерина Петровна, урожденная Протасова, была племянница извъстной въ свое время камерфрейлины Анны Степановны Протасовой, пріятельницы императрицы Екатерины, которая ее съ ен четырьмя племянницами пожаловала графскимъ титуломъ. Анна Степановна Протасова по своей матери была въ близкомъ родствъ съ Орловыми. Анисъя Никитична Орлова, сестра Ивана Никитича и Григорія Никитича, была замужемъ за сенаторомъ Степаномъ Өедоровичемъ Протасовымъ, потому, въроятно, и попала въ случай: ея мать и отецъ извъстнаго любимца Григорья Григорьевича Орлова были родные братъ и сестра.

Графиня Екатерина Петровна Растоичина была очень не хороша собой: высокая, худая, лицо какъ у лошади, большіе глаза, большой носъ, ротъ до ушей, а уши вершка по полтора: такихъ большихъ и противныхъ ушей я и не видывала. Голосъ грубый, басистый; одёвалась какъ-то странно и старее своихъ лётъ, все больше носила темное или черное, порусски говорило плохо, но за то по-французски говорила, какъ природная француженка, и вообще похожа была на старую гувернантку изъ хорошаго дома. Потомъ она, говорятъ, перешла въ католическую вёру и всёхъ дочерей своихъ покатоличила: одна изъ нихъ была за французскимъ графомъ Сегоромъ, бывшимъ при нашемъ дворё посланникомъ, а другая за которымъ-то Нарышкинымъ. Графиня мало выёзжала, но графа я часто видала у Архаровыхъ и у Апраксиныхъ.

Вотъ, когда въ 1812 году стали распространяться слухи, что Бонапартъ идетъ на Россію, Растопчинъ все увърялъ, что это невозможно. «Помилуйте», говаривалъ онъ, «да ему и черезъ границу переступить не дадутъ, не допустятъ вступить въ Россію».

И говориль онъ такъ утвердительно, что нельзя было не върить.

Прівдешь бывало къ сестрв Аннв Николаевнв Неклюдовой или къ княгинт Авдоть Николаевнт Мещерской, толкують, что французь въ Москву придеть. «Ну, что собираешься ли въ путь? спрашиваетъ Неклюдова,—не теряй времени, а то французъ насъ врасплохъ застанетъ, вста переколетъ».

- Полно, Анна Николаевна, смущать, Растопчинъ увъряетъ...
- Ахъ, какая же ты легковърная, охота тебъ его слушать, этого краснобая, онъ только людей морочить; говорю тебъ, собирайся, а то поздно будеть, все изъ Москвы выбирай...

Прівдешь къ Апраксинымъ или къ Архаровымъ, тамъ Растоичинъ и совсвиъ другіе толки.

— Кто это выдумаль, что у насъ разрывь съ Франціей? А ежели бы и была война, развъ допустять до Москвы? Это все барыни выдумывають, это кумушки и въстовщицы разносять по городу; никогда этого и быть не можеть.

Мещерская говорить: «Не сьюшай, сесья, собияйся, фьянцузъ идеть» <sup>1</sup>).

Бывало и придешь втупикъ, не знаешь, чему въритъ, кого слушать.

# П.

Однажды прітхали мы съ мужемъ къ Апраксинымъ: въ гостиной множество гостей; Екатерина Владиміровна, какъ всегда, спокойная и веселая. Гедеоновъ и Яковлевъ что-то разсказывають и шутятъ, и Степанъ Степановичъ тоже превеселый...

<sup>1)</sup> Она была косноязычна и p не могла выговаривать.

Немного погодя, взяль онь мужа за руку и повель къ себъ въ кабинеть и говорить ему: «Вы не полагайтесь, Дмитрій Александровичь, на оффиціальныя извъстія и на то, что говорить Растопчинь, — дъла наши идуть не хорошо и мы войны не минуемь. Главнокомандующій съ войскомъ около Смоленска, тамъ и государь быль уже или на дняхъ будеть... Не разглашайте, что я вамъ говорю, а собирайтесь понемногу и укладывайтесь: можеть случиться, что Бонапарть дойдеть и до Москвы, будьте предупреждены. Все это можеть случиться скоръе, чъмъ мы ожидаемъ»...

Возвратились они опять въ гостиную, Апраксинъ веселый, какъ былъ, а мужъ мой красный и какъ будто смущенный... Думаю: «что это такое»? Такъ и подмываетъ меня поскоръе узнать; подозвала его и говорю вполголоса: «поъдемъ, пожалуйста, мнъ что-то не можется».

Встала, хочу тхать.

Апраксина спрашиваетъ: «куда же это вы спъщите»?

— Что-то себя не хорошо чувствую.

Съли мы въ карету, Дмитрій Александровичь и говорить миъ, что ему сказываль Степань Степановичь.

Стали мы приводить свои дъла по немногу въ порядокъ и по немногу укладываться.

Разумъется, я сказала сестрамъ и братьямъ.

Весной, когда всё стали разъежаться по деревнямъ, собранись мы въ Горки; очень мнё было грустно разставаться съ Москвой, думаю—придется ли опять въ ней быть?

Сестра Анна Петровна повхала къ брату Николаю Петровичу въ Покровское; Вяземскіе въ свою веневскую деревню, въ Студенецъ, и брать Михаилъ Петровичъ къ себъ.

Московское дворянство, всегда отличавшееся своимъ особеннымъ усердіемъ и готовое защищать отечество до послѣдней капли крови, не ожидая воззванія отъ государя, само отъ себя вызвалось составить ополченіе и дать по числу душъ своихъ крестьянъ отъ девяти десятаго, что составило болѣе восьмидесяти тысячъ человѣкъ. На нашу долю пришлось по Московской губерніи выставить 32 человѣка, 22 по Тульской, по Тамбовской и Новгородской постольку же, а всего 100 человѣкъ.

Прібхали мы въ деревню. Дмитрій Александровичъ въ

воскресенье велёль созвать полную сходку, всёхъ кто по деревнямь на лицо, и послё обёдни всё собрались къ дому. Онь вышель на парадное крыльцо и говорить имъ: «друзья мои, я васъ собраль, чтобы поговорить съ вами. Намъ грозить опасность: французы идуть на Россію, мы должны себя отстаивать, послужить царю и отечеству и защитить православную вёру; дворянство положило дать отъ девяти десятаго, чтобы составить ополченіе; я неволить никого не хочу, а кто желаеть доброю волей, пусть скажется, потомъ я и увижу, кого выбрать изъ желающихъ. Потолкуйте промежь себя и подумайте, и всё желающіе станьте особо кучкой».

И сказавъ это, ушелъ въ домъ, плачетъ, говоритъ мнѣ: «кого я выберу — всѣхъ жаль, и какъ я могу взять на себя посылать по моему выбору на явную смерть».

Когда пришелъ онъ опять на крыльцо, направо отдълились желающіе идти въ ратники, что-то много.

— Сколько желающихъ? спрашиваеть онъ. Отвъчають: столько-то. — Ну, говоритъ, это слишкомъ много, нужно только 32 человъка; я никого ни уговариваю, ни отговариваю и на себя не возьму выбирать того или другого и посылать подъ пулю, а вы, православные, помолитесь Богу и киньте жребій кому идти, кому оставаться, — значитъ, такова Божья воля.

Всъ перекрестились и стали кидать жребій, такъ и ръшили кому вступить въ ополченіе... Никому не было обидно: ни тому, кто шелъ, ни тому, кто оставался.

Было нъсколько дворянскихъ съъздовъ то въ Москвъ, то въ Дмитровъ. Дмитрій Александровичъ взялъ на себя должность, по предложенію дворянства, завъдывать хлъбными запасами въ Дмитровскомъ уъздъ и наблюдать за изготовленіемъ отправляемаго въ армію провіанта.

Ополченіе скоро сформировали: не прошло и шести недѣль, какъ всѣ были готовы выступить.

Графъ Дмитріевъ - Мамоновъ, Александръ Матвѣевичъ, сынъ извѣстнаго въ свое время любимца императрицы Екатерины П, служилъ въ то время въ сенатѣ. Онъ былъ съ небольшимъ лѣтъ двадцати, вступилъ въ военную службу и, какъ человѣкъ весьма богатый, на свой собственный счетъ поставилъ на ноги цѣлый полкъ изъ своихъ крестьянъ и самъ его обмундировалъ, и во главѣ его отправился въ дѣйствую-

Hough the House

тую армію. За это онъ быль сдёлань потомъ генераль-майоромъ, но, говорять, онъ ожидаль большаго. По окончаніи войны онъ вышель въ отставку, недовольный, что мало оцёнили его заслугу, какъ ему казалось; убхавъ въ деревню, тамъ прожилъ безвыбздно лётъ двадцать и помёшался въ разсудкё на томъ, что онъ Владиміръ Мономахъ. Это я сказала къ слову...

Въ началъ іюня. Бонапартъ переступиль черезъ нашу гранипу. Войска были собраны въ губерніяхъ, смежныхъ со Смоленскою. Императоръ туда твядиль, быль въ Вильнъ, въ Полодкъ, осматривалъ и, говорятъ, имълъ намъреніе остаться и лично командовать, но потомъ передумаль, чувствуя, что онъ нужнье для управленія; воевать предоставиль главнокоманлующимъ. Вся столина ожидала государя съ нетеритніемъ. а народъ, узнавъ, что государь прибудеть по смоленской лорогъ, толпами шелъ очень далеко и намъревался выпрячь лошалей изъ государевой коляски и везти ее на сеов. Растопчинъ, бывшій съ государемъ на послёдней станціи, види множество собравшагося народа, вышель и сказаль, что государь ночуеть на станціи; кто повіриль, а многіе остались дожидаться. На Филяхъ быль старичокъ священникъ; услышавъ, что государь побдеть мимо, вышель въ облачении и съ крестомъ; государь вылъзъ изъ коляски и, поклонившись въ землю, приложился ко кресту.

Іюля 12-го, государь прибыль въ Москву ночью. На другой день быль выходь въ Успенскій соборь. Въ то же время, за слабостью здоровья и по преклонности лёть, московской митрополить Платонь уже не управляль московскою епаркіей, жиль на поков въ Виеаніи, а Москвой и всею губерніей управляль преосвященный Августинь. При встрёчё государя пёли: Да воскреснеть Богь и расточатся врази Его и да бёжать отъ лица Его вси ненавидящіе Его. Встрёча была торжественная, всеобщій восторть, котораго и описать нельзя, и государь оть умиленія вышель изъ собора весь въ слезахь. Съ недёлю по прибытіи государя въ Москву, получено извёстіе о заключеніи выгоднаго для нась мира съ Турціей, и но этому поводу были большія торжества.

Этоть миръ развязываль намъ руки и даваль возможность всё наши силы собрать въ одномъ мёстё, гдё нужнёе, чтобъ отразить дерзкаго Бонапарта; и всѣ сему радовались, а Бонапартъ бѣсился и злобствовалъ на англичанъ, которые намъ помогли заключить этотъ миръ.

Повторяю, что слышала, а такъ ли оно было или нътъ, это справляйтесь съ исторіей.

По желанію государя, преосвященный Августинъ составиль молитву и новый чинъ для молебствія по случаю нашествія иноплеменниковъ и служиль оный ежедневно, а молитву читали съ кольнопреклоненіемъ.

Въ іюль, вышель высочайшій манифесть и воззваніе отъ Святьйшаго Синода.

Іюля 30-го, праздновали одержанную нами побъду надъкакимъ-то маршаломъ: разбили его отрядъ.

Августа 5-го, французы заняли Смоленскъ. Бонапартъ все ожидалъ сраженія съ Кутузовымъ, а Кутузовъ отступалъ, желая заманить непріятеля подалѣе. Непріятельское войско начинало уже терпѣть великую нужду: ѣли размоченную рожь и конское мясо.

Наканунъ Успеньева дня, преосвященный Августинъ совершилъ молебстіе за Сухаревою башней, у Спасскихъ казармъ, въ присутствіи собравшагося московскаго ополченія, благословлялъ всъхъ воиновъ, кропилъ святою водой и, вмъсто знаменъ, вручилъ имъ священныя хоругви.

Дня черезъ три послѣ того, пришло извѣстіе, что французы заняли Вязьму. Становилось очень жутко въ Москвѣ, но главнокомандующій Растопчинъ въ своихъ афишкахъ все печатаетъ, что бояться нечего, что француза до Москвы не допустятъ, и т. д. А между тѣмъ, слышимъ, что велѣно игуменьямъ забрать, что въ ихъ монастыряхъ, въ ризницахъ лучшаго и драгоцѣннаго и укладывать, чтобы все было наготовѣ, когда потребуютъ.

Изъ Москвы стали многіе выбираться, куда кто могь подальше. Братъ, князь Владиміръ Волконскій, поѣхаль въ свою казанскую деревню и звалъ и меня туда пріѣхать, еслибы понадобилось. Тетушка, графиня Толстая, собралась въ Симбирскъ; Архаровы поѣхали вь тамбовскую деревню; княгиня Мещерская поѣхала въ Моршанскъ; Апраксина съ дочерьми въ орловскую деревню: всѣ забирались подальше, и все казалось, что еще близко... Дмитрій Александровичь принуждень быль остаться въ Дмитровъ, по должности, которую на себя приняль, а обо мнъ съ дътьми мы ръшили, что отправимся въ тамбовскую деревню.

Мы собирались, но все еще медлили, надёясь, авось Господь помилуеть и избавить отъ такой напасти. Горонъ ст. кажлымъ днемъ все пустълъ: то тъ уъхали, то другіе, то. смотришь, какая-нибудь лавка заперта, —перестали торговать. Выблешь ли куда, то и дбло попадаются дорожныя кареты. фуры, обозы съ сундуками и пожитками. Порадовало было насъ извъстіе о сраженіи поль Бородинымь: думали, ну, теперь ухлопають непріятеля; нъть, говорять, хотя и сильно пораженъ, но идетъ къ Москев. Стали закрывать присутственныя мъста, изо всъхъ монастырей настоятели и игуменьи собрались на подворье къ преосвященному Августину: настоятели всё отправились съ обозомъ церковныхъ сокровииъ въ Вологду, а изъ игуменій нікоторыя тоже вы кали, а прутія остались въ город'є и во все время непріятеля, то жили по своимъ монастырямъ, то укрывались, гит Госполь приведетъ...

### III.

Какъ я ни медлила, а такть приходилось. Начали совствъ собираться: все коттьлось бы взять, а брать некуда; въ четверомъстной каретъ и безъ того тъсно: я, двъ старшія дочери, Клеопатра, двънадцати лътъ, Сонюшка, пяти лътъ, и ея няня... Образа свои мы оставили въ сундукъ въ Горковской церкви; изъ серебра взяли, что понужнъе, а что получше и потяжелъе оставили въ деревнъ. Денегъ у насъ на лицо было всего 1.000 р. асс., мы раздълили ихъ пополамъ съ Дмитріемъ Александровичемъ, и взяла я съ собой одинъ фунтъ чаю: болъе въ домъ не оказалось, а купить было уже негдъ.

Поутру, наканунъ отъъзда, пришелъ ко мнъ камердинеръ мужа и говорить:

— Сударыня, вы бы изволили уговорить Дмитрія Александровича послать въ Горки все, что получие: зеркала, мебель которую, фарфоръ; тамъ, все-таки, будеть сохраниве, чъмъ здъсь. Ну, сохрани Богъ, домъ сгоритъ... Пошла я въ кабинетъ; Дмитрій Александровичъ прегрустный, преразстроенный, говорю ему:

- Вотъ Михаилъ Ивановъ мнѣ тоже говорить, что и я тебѣ совѣтовала: побольше отправить въ деревню, цѣлѣе будеть.
- Нѣтъ, матушка, не стоитъ возиться: ежели Москва не уцѣлѣетъ, гдѣ уцѣлѣтъ деревнѣ въ сорока верстахъ! Оставимъ, какъ что есть: право, не до того теперь...

Такъ мы этого и не сдълали, а еслибы послушались добраго совъта, все бы могли сохранить.

Поздно вечеромъ, наканунѣ отъѣзда, сидѣли мы и толковали съ мужемъ обо всемъ, какъ будто мы на вѣкъ прощались; да и всяко думалось: могло быть, что и не свидѣлись бы. Не дай Богъ никому перечувствовать и испытывать, что мы всѣ тогда испытали и пережили...

Въ самый день отъёзда послали въ приходъ за священникомъ, отслужили молебенъ напутственный съ водосвятіемъ; карета была уже еще съ вечера уложена, велёли закладывать, простились всё со слезами, какъ бы на вёкъ, и поёхали...

Отправились мы на Крымскій Бродъ, чтобъ оттуда пробраться проселочными дорогами на каширскую дорогу и такъ черезъ Каширу доѣхать до веневской деревни моего деверя и потомъ, ежели не будетъ опасности, проѣхать къ себѣ въ тамбовскую деревню.

Отъ нашего дома съ Пречистенки и до Крымскаго Брода точно гулянье: тянулись экипажи, кареты, коляски дрожки и телъжки; всъ ъдутъ, спъшатъ выбраться изъ Москвы, кто идетъ пъшкомъ навьюченъ узелками и мъщечками. По берегамъ у Крымскаго Брода народъ сидитъ толпами... Это было 1-го сентября, поутру.

Мы вхали на своихъ лошадяхъ, останавливались, кормили лошадей и ночевали, и благополучно прибыли въ Петрово на третій день. Здёсь отдохнули дня съ два и поёхали далее. Подъ Рождество Богородицы мы были въ Задонске и остановились на монастырской гостинице. Въ праздникъ мы пошли къ обёдне и на встречу намъ идетъ настоятель, архимандрить отецъ Евграфъ, и видя, что мы пріёзжія, спрашиваеть:

— Откуда вы, матушка, не московскія ли?

Я отвъчаю: - «Да, мы изъ Москвы».

- А давно ли вы, сударыня, оттуда изволили вытхать?
- Утромъ 1-го сентября, говорю я.
- Давненько... стало, вы и не знаете, что французы въ Москвъ, и она горитъ пятыя сутки?

У меня едва не подкосились ноги.

«Господи, подумала я, что тамъ теперь дёлается?» Когда чего дурнаго ожидаещь, чаще всего представищь себё непремённо худшее, чёмъ оно дёйствительно бываетъ: чего тутъ я ни придумала: мужъ или убитъ, или въ плёну, домъ сгорёлъ, Москва вся выжжена, нашу деревню тоже, вёрно, спалятъ, и чего-чего себё я не представила. Поплакала я, погоревала и поёхала далёе; наконецъ, пріёхали мы къ себё, въ Елизаветино. Добрые наши сосёди Бартеневы, узнавъ о моемъ пріёздё, поспёшили ко мнё пріёхать. Стали разспрашивать, какъ и что въ Москвё? Разсказываешь имъ, а сама, бывало, плачешь; опять все ужасное и въ самомъ черномъ цвётё прилетъ въ голову.

Тревожное было тогда для меня время: почта пріостановилась; слухи, когда дойдуть откуда-нибудь, все нерадостные и самые преувеличенные, а иногда и вовсе невърные. Сентябрь сталь подходить къ концу, ни писемъ, ни извъстій отъ мужа нъть... Прошло три недъли, какъ мы вытали изъ Москвы, а въ три недъли, и не въ такое время, мало ли что могло случиться.

Разъ, предъ вечеромъ, сижу я въ гостиной одна: дъти разошлись по своимъ комнатамъ, смеркалось, свъчъ еще не подали, и въ большой грусти думаю, что-то теперь дълаетъ мой мужъ, что въ Москвъ. Вдругъ входитъ человъкъ и говоритъ мнъ:

— Елизавета Петровна, къ намъ тдетъ какой-то дорожный экипажъ, разглядъть нельзя, а кучеръ пъсни поетъ, какъ будто Филатъ, значитъ, Анны Петровны.

Очень я обрадовалась мысли, что это сестра, и потомъ вдругъ мнѣ представилось: не съ дурною ли она въстію, не объявлять ли мнъ что-нибудь о Дмитріъ Александровичъ?

Пошла ходить отъ окна къ окну, не увижу ли, жду не дождусь; слышу, подъбхали къ крыльцу, иду на встръчу: точно, сестра.

— Ахъ, голубушка моя, какъ это ты вздумала ко мет прітхать? Ну, что, какія извтстія изъ Москвы?

Она вздохнула:—очень дурныя. Москва взята французами и почти вся выжжена...

- Ну, думаю себъ, «это она приготовляетъ меня, хочетъ мнъ объявлять что-нибудь о мужъ».
- Ну, а ты какія имѣешь вѣсти о Дмитріѣ Александровичѣ? спрашиваеть она меня.

Такъ и чувствую, что она меня приготовляеть и сейчасъ объявить мнъ печальное извъстіе.

- Никакихъ, говорю я: да ты не томи меня, а скажи мнъ лучше, ужь не слыхала ли ты что-нибудь про него?..
- Увъряю тебя, что ничего не знаю: въдь почта не ходитъ...

Пошли мы въ гостиную, прибъжали дъти, подали свъчи, стали хлопотать объ объдъ для сестры, а потомъ она начала разсказывать, какія въсти дошли до нея о состояніи Москвы.

#### TV.

Въ понедъльникъ, сентября 2-го, какъ ударили въ Кремлъ! къ вечерив, вошли французы въ Москву черезъ Дорогомиловскій мость. Войска были холодны и голодны, наги и босы; дорвавшись до Москвы, они тотчасъ же разсыпались по городу промышлять себъ, кому что было нужно; кто спъшилъ утолить свой голодъ ини жажду, а кому хотелось добыть себъ обувь или чистое бълье. Мародеры ходили по городу, отнимали, что имъ полюбится, подбивали куръ, уводили лошадей и коровъ и, словомъ сказать, все, что принадлежало московскимъ обывателямъ, считали своею собственностію. Москва очень опустёла: вмёсто 280 тысячь жителей, говорять, не осталось и десятой доли. Растопчинъ велълъ выпустить всъхъ колодниковъ и арестантовъ для того, чтобъ они получили свободу прежде вступленія непріятеля, а не по его милости; пожарныя трубы, всю команду изъ Москвы вывезли, и когда начались пожары, то непріятелю не оставалось и средствъ для ихъ прекращенія.

Разные были толки насчеть пожаровъ Москвы: одни думали, что поджигають французы; французы говорили, что поджигають русскіе, по наущенію Растопчина, а на самомъ дълъ, при дознаніи, въ последствіи открылось, что большею частію поджигали свои домы сами хозяева. Многіе говорили: «Пропадай все мое имущество, сгори мой домъ, да не доставайся окаяннымъ собакамъ, будь ничье, чего я взять не могу, только не попадайся въ руки этихъ проклятыхъ французовъ».

Бонапарть торжествовань, когда, вступивъ въ Москву и поселившись въ Кремлевскомъ дворцъ, вообразилъ себъ, что со взятіемъ столицы онъ покорить и всю Россію; но не туть-то было: съ этого-то времени и начались всв его бъдствія. И не удивительно, потому что Господь поругань не бываеть, а французы ругались надъ нашею кремлевскою святыней. Они обдирали иконы и иконостасы и перетапливали въ слитки добытое ими серебро; говорять, въ Успенскомъ соборъ посрединъ, вмъсто большого паникадила, привъшены были въсы, чтобы взвёшивать добытое серебро и золото; серебра ими награблено въ церквахъ и монастыряхъ слишкомъ 320 пудовъ и около 20 золота, что по тогдашнимъ ценамъ составляло слишкомъ на полтора милліона рублей ассигнаціями. Однако, имъ не удалось воспользоваться этою добычей, потому что часть имъ пришлось оставить при выходъ изъ Москвы, а что и взяли съ собой, у нихъ потомъ было отбито нашими казаками.

Всего возмутительнёе было обращение непріятеля со святыней: они кололи иконы и употребляли ихъ на дрова, на престолахъ ёли и пили, антиминсами вздумали подпоясываться, и такъ какъ они были коротки, бросали ихъ и они валялись, гдё придется; святын мощи выкидывали изъ ковчеговъ и изъ ракъ; ризы употребляли вмёсто попонъ для лошадей, плащаницами покрывали свои постели, кровати ставили въ алтаряхъ, церкви и соборы превращали въ конюшни и всячески ругались надо всёмъ священнымъ; вотъ Господь ихъ и покаралъ за ихъ беззаконіе.

Монаховъ и священниковъ они раздъвали чуть не до наготы и употребляли, чтобы перенапивать ихъ нопи, иногда очень тяжелыя, а кому было не въ моготу, тъхъ нещадно били; двухъ монаховъ котораго-то изъ московскихъ монастырей бросили въ ръку и чуть было не утопили, да слава Богу, нашлись добрые люди, которые ихъ вытащили изъ ръки.

Но не долго нагостился Бонапартъ въ Кремлевскомъ дворцѣ: въ самый день по его вступленіи въ Москву начались пожары. Прежде всего, говорять, загорѣлся въ ночь рядъ лавокъ противъ Кремля, и въ Кремлѣ стало нестерпимо жарко; потомъ и пошла горѣть Москва. Каретный рядъ каретные мастера сами зажгли, не желая, чтобы непріятельскіе маршалы и генералы катались въ ихъ каретахъ; вспыхнулъ пожаръ на Знаменкѣ, а съ 5-го на 6-е сентября такой сдѣлался вихрь, что огонь стало перебрасывать съ улицы въ улицу; вся Москва запылала съ разныхъ концовъ и въ три или четыре дня сгорѣло болѣе 8,000 домовъ. Пожарныхъ трубъ не было, слѣдовательно не чѣмъ было и тушить: не хотѣлось Бонапарту выбираться изъ Кремля, а дѣлать было нечего, пришлось отъ пылу искать себѣ убѣжища, и онъ едва могъ проѣхать по Тверской въ Петровскій дворецъ и тамъ и поселился.

Какому изъ жителей Москвы не прискорбно было въ то время знать, что Москва сожжена, а въ особенности тъмъ, которые имъли тамъ дома? Но въ послъдствіи времени было дознано, что именно этотъ всеобщій пожаръ столицы и спасъ Россію отъ грозившаго ей ига: Господь, по Своей благости, великое зло обратилъ въ величайшее благо.

## V.

Съ прівздомъ сестры, у меня на сердце немного поотлегло: она меня успокоила вернымъ известіемъ, что почта изъ Москвы прекращена, и когда я начинала безпокоиться, сестра меня старалась развлечь и успокоить.

Немного времени спустя, прівхада ко мив и другая моя сестра, Варвара Петровна Комарова, съ мужемъ, а тамъ и княгиня Авдотья Николаевна Мещерская со своею дочерью Настенькой, которой было въ то время, я думаю, лётъ шестнадцать. Итакъ, насъ собралось довольно много. Мещерская увзжала въ Моршанскъ и тамъ жила въ первое время непріятельскаго нашествія и, погостивъ у меня нёсколько дней, опять возвратилась въ Моршанскъ, гдё и прожила всю зиму до начала лёта 1813 года.

Вышедши замужъ въ 1796 году, она овдовъла три мъсяца спустя послъ брака, будучи непраздною 1), а въ надлежащее время родила дочь Анастасію, въ которой полагала все свое счастіе и воспитывала съ неусыпнымъ стараніемъ, живя по зимамъ въ Москвъ, а лътомъ въ своемъ звенигородскомъ имъніи, въ сельцъ Аносинъ. Тамъ церкви не было, когда Мещерская купила имъніе. Она была очень благочестивая и набожная женщина, и потому выпросила у митрополита Платона дозволеніе построить у себя церковь, которая была совсъмъ уже готова, оставалось только освятить, когда вдругъ нагрянуль непріятель, и княгинъ пришлось наскоро собираться и уъзжать.

По сосъдству съ Аносинымъ жила наша родственница, бабушка Прасковья Александровна Ущакова (урожденная Теряева); она была дружна съ княгиней и послъ 1812 года ей помогала при поправкъ церкви и обновленіи строеній; она жила въ селъ Ламоновъ.

Съ другой стороны, неподалеку было имѣніе Кутайсовыхъ. Этотъ Кутайсовъ турецкаго происхожденія (уроженецъ города Кутаиса); онъ былъ взятъ въ плѣнъ во время турецкой войны и понравился великому князю Павлу Петровичу, который его окрестилъ, къ себѣ приблизилъ и, при своемъ востествіи на престолъ, пожаловалъ графствомъ и немалымъ имѣніемъ; звали его Иванъ Павловичъ. При первомъ взглядѣ на него видно было его происхожденіе; онъ былъ женатъ на Аннѣ Петровнѣ Рѣзвой, очень доброй и почтенной женщинѣ, которая умерла гораздо спустя послѣ своего мужа, доживъ до преклонныхъ лѣтъ. Она была очень дружна съ княгиней Мещерской, и онѣ между собой положили, чтобы меньшой графъ Кутайсовъ, Александръ Ивановичъ, женился на княжнѣ Мещерской, когда ей исполнится шестнадцать или семнадцать лѣтъ. Но родители улаживали, а Господь рѣшилъ иначе: 26-го августа графъ Кутайсовъ, не имѣя еще и тридцати лѣтъ, но будучи уже генераломъ, былъ убитъ подъ Бородинымъ. Это очень поразило графиню и не менѣе опечалило и княгиню, которая желала этого брака; но видно, не было суждено ему совершиться.

¹) См. выше, глава XIV.

Послѣ отъѣзда Мещерской, я онять осталась съ двумя сестрами и съ зятемъ Комаровымъ.

Съ каждымъ днемъ мнѣ становилось все тяжелѣе и грустнѣе, что нѣтъ извѣстій отъ мужа, и еслибы не сестры, я совсѣмъ упала бы духомъ.

Подходиль праздникъ Покрова; я съ утра послала наканунъ къ священнику звать его придти къ намъ послъ объда отслужить всенощную. Начали служить; смотрю на своихъ дочерей и думаю:—это сироты, а я вдова... Царица небесная, Владычица Дъва Пречистая, пріими насъ подъ свой покровъ... И много, много я плакала за всенощной, и по слову Псалмонъвца случилось и со мной: Вечеръ водворится плачь и заутра радость. На слъдующій день, послъ объда, пріъхала подвода изъ деревни отъ Дмитрія Александровича: когда мнъ подали письмо и я увидъла его руку, туть я только повърила, что Господь помиловалъ насъ отъ самой великой для насъ печали. Всъ мы обступили привезшаго письмо и стали спрашивать обо всемъ, что дълается въ Москвъ и у насъ въ деревнъ.

Москва, точно, почти вся выгорёла, сгорёль и нашъ пречистенскій домъ, но въ деревнѣ у насъ непріятель не быль, котя быль въ Озерецкомъ, въ 12 верстахъ отъ насъ, небольшой отрядъ, и тамошніе мужики по-своему съ нимъ расправились: кто вилами, кто дубиной, порядкомъ француза отподчивали, такъ что онъ не то что нападать, а думалъ, какъ бы подобру, поздорову самому уплестись и бѣжать въ лѣсъ; и тамъ добили окончательно.

Когда начала горъть Москва, то зарево такъ было сильно, что у насъ въ селъ казалось, что пожаръ какъ будто только гдъ-нибудь за лъсомъ, верстахъ въ трехъ или четырехъ, и странное дъло, находили около села, на поляхъ, обгорълыя головни и пахло дымомъ и смрадомъ, какъ еслибы пожаръ былъ неподалеку. Когда былъ взрывъ порохового двора и другіе взрывы въ Кремлъ, ихъ слышали и у насъ, и такъ сильно, что въ оранжереъ дрожали стекла въ рамахъ 1).

<sup>1)</sup> Одинъ крестьянинъ, старичовъ, изъ деревни Кармолино (Богородскаго увяда), по близости отъ Берлюковой пустыни, разсказывалъ мив: «Я былъ во французскій годъ 13-ти лётъ; мы разъ убирались съ батюш-

Дмитрій Александровичь писаль мнѣ, что положеніе непріятеля въ Москвѣ бѣдственное и что онъ едва ли долго еще удержится въ городѣ. Изъ Москвы мой мужъ выѣхалъ 2-го сентября, поутру, и благополучно пріѣхалъ въ деревню, а въ вечерню непріятель занялъ Москву.

Посланный ко мит съ письмомъ таль окольными путями, опасаясь встретиться съ французами, и, благодаря Бога, нитат ихъ не виделъ. Чтобы миновать Москву, ему следовало забрать верстъ сорокъ выше и вправо отъ Бутырской заставы и таль все окраиной, пока не попадетъ на Каширку, и потому пришлось ему протать больше ста лишнихъ верстъ, да что нужды: хоть дальше, да втрите.

Въ октябръ очень уже стали поговаривать, что француза выгонять изъ Москвы, стало, думаемъ мы, онъ ослабълъ, что его теперь уже не опасаются. Потомъ я получила письмо отъ мужа, и онъ пишетъ, что скоро Москву очистятъ, потому что безпрестанные пожары и недостатокъ продовольствія, а жъ тому же, и необычные холода вытъсняютъ непріятеля. Это онъ мнъ писалъ въ первыхъ числахъ, а послъ 15-го послъдовало и радостное извъстіе, что 6-го числа Бонапартъ вытхалъ изъ Москвы, стали выходить его войска, и что 11-го числа не осталось ни одного непріятеля въ Москвъ, кромъ больныхъ, лежавшихъ въ госпиталяхъ.

Такъ Господь, наведшій на насъ Свой праведный гитвь, не предаль насъ въ руки враговъ нашихъ, но, наказавъ, паки умилосердился надъ нами.

Тѣ, которые видѣли Москву вскорѣ послѣ выхода непріятеля, разсказывають, что это было самое печальное эрѣлище: многіе всего лишились и, возвратясь въ Москву, на выгорѣвшихъ мѣстахъ долго искали принадлежавшаго имъ мѣста и

кой на дворв и такой вдругь услышали трескь, что мы такъ и присвии, а въ избв инда стекла въ рамахъ задрожали: это, говорить, въ Москвъ былъ взрывъ. На третій день послё француза, мы повкали въ Москву; прівзжаемь, по улицамъ еще валяются убитыя лошади и французы,— не успъли, значить, убрать. У нашихъ господъ былъ свой домъ,— сгорълъ весь до тла; старичокъ изъ нашей деревни былъ дворникомъ при домъ, онъ сгородилъ себъ хибарку на огородъ, да тамъ и жилъ. Французы до-ходили до Купавны, но мужички встрътили ихъ съ пиками, ну, они поскоръе и тягу дали, пошли назадъ».

того не могли признать. Такъ, у Авдотьи Николаевны Мещерской былъ свой домъ въ Старой Конюшенной и, прібхавъ въ Москву уже весной 1813 года, насилу-насилу княгиня узнала, гдъ стоялъ ен домъ.

Октября 12-го, быль отслужень въ Страстномъ монастыръ благодарственный молебенъ объ освобожденіи Москвы. Преосвященный Августинъ, выёхавшій изъ столицы наканунъ вступленія непріятеля, все время провель во Владиміръ и въ Муромъ, гдъ жиль въ монастыръ, и возвратился въ Москву въ концъ октября, но сперва жиль у себя въ Черкизовскомъ загородномъ домъ, а потомъ въ Срътенскомъ монастыръ, потому что на Саввинскомъ подворьъ архіерейскій домъ не былъ еще приведенъ въ порядокъ, хотя и не горълъ 1).

Въ Михайловъ день, ноября 8-го, преосвященный, въ сопровождении духовенства и нъкоторыхъ изъ московскихъ вла-

<sup>1)</sup> Секретарь преосвященнаго Августина, Николай Ивановичъ Малиновскій, вышедшій въ отставку после кончины преосвященнаго, жиль у своего вятя, священника церкви Василія Кесарійскаго. Онъ быль съ нами коротко знакомъ, и въ последнія 15 леть своей жизни (1847—1863), редкое воскресенье или праздникъ не приходилъ къ намъ объдать, а иногда, кром' того, бываль и въ будни, и очень любилъ разсказывать подробно о 1812 годъ. Малиновскій быль человькь очень неглупый, много читавшій, не безъ пользы, многихъ внавшій и слышанное хорошо помнившій; но, по многословію его, разсказы были утомительны и трудно было слъдить за главнымъ предметомъ по множеству отступленій и недостатку последовательности. Находясь при преосвященномъ Августине, онъ имель возможность познакомиться со многими значительными лицами; такъ, онъ бываль у Обольянинова, у Елизаветы Петровны Глёбовой-Стрёшневой, у нашей родственницы А. Н. Неклюдовой, у Ивинскихъ и у многихъ другихъ. Онъ многое разсказывалъ, но слышанное отъ него не всегда хорошо усвоивалось отъ сбивчивости въ разсказъ. Говорятъ, онъ въ свое время, не безь пользы вещественной для себя, быль архіерейскимь секретаремь, и посяв его смерти это оправдалось. Онъ занималь очень скудную квартирку, носиль стародавнее платье двадцатыхъ годовъ, все больше ходиль пъшкомъ, ръдко у себя дома объдалъ, и, глядя на его жизнь и обстановку, можно было полагать, что онъ съ трудомъ пробавлялся самыми скудными средствами, а по смерти у него оказалось болъе 70.000 руб. сер. Эти деньги достались двумъ его племянникамъ, которымъ при себъ онъ и гроша не даваль. Года свои онъ скрываль, а на видъ ему нельзя было дать болье 70-ти, 72-хъ или 73-хъ лътъ, и о слишкомъ давнихъ событіяхъ онъ никогда не говориль, чтобъ онъ ихъ самъ помниль, но передавадъ о нихъ, какъ о слыщанныхъ отъ отца или отъ кого-нибудь. Когда онъ умеръ въ 1863 году, ему было, говорятъ, за 90 лътъ. Внукъ.

стей, отправился осматривать Кремлевскіе соборы. Когда онъ вошель въ Успенскій соборь, то запѣль: Да воскреснеть Богь, и потомъ Христосъ воскресе; это была, говорять, торжественная минута и всѣ присутствовавшіе невольно прослезились.

Ноября 10-го, преосвященный служиль литургію у себя въ Срътенскомъ монастыръ, и послъ того взяль иконы—Владимірскую и Иверскую (которыя онъ увозиль во Владиміръ и которыя, по возвращеніи въ Москву, временно находились въ Срътенскомъ монастыръ), и съ крестнымъ ходомъ сопровождаль Иверскую икону Божіей Матери и поставиль оную въ ея часовнъ.

Черезъ недѣлю, или недѣли полторы спустя, когда въ церквахъ поуправились, велѣно было служить благодарственный молебенъ, и послѣ того цѣлый день по всему городу трезвонили.

Декабря 1-го, быль большой крестный ходъ. Николай Ивановичь Малиновскій очень подробно объ этомъ разсказываеть, и кому же лучше и знать, какъ не секретарю Августина? Преосвященный освятиль въ этотъ день церковь Василія Блаженнаго, въроятно, отъ непріятеля тоже поруганную, и крестнымъ ходомъ вышелъ на Лобное Мъсто, съ котораго онъ говорилъ народу слово и кропилъ святою водой; крестный ходъ, раздълившись на три части, пошелъ обходить около Кремля, и цълый день въ Москвъ былъ трезвонъ.

## VI.

Въ ноябръ мъсяцъ 1812 года, преставился митрополить московскій Платонь, жительствовавшій въ Висаніи, гдъ и быль погребень на указанномь оть него мъстъ. Какъ будто Господь медлиль его отъ насъ брать, чтобы быль на землъ праведникъ, молящійся во всеобщемъ бъдствіи. У Троицы и въ Висаніи непріятель не быль. Въ народъ говорили, что два раза Бонапарть посылаль отрядъ, чтобы поразвъдать, нъть-ли войска нашего и казаковъ въ Троицкой Лавръ и захватить лаврскія сокровища, но посланные никакъ не могли достигнуть до Троицы, потому что такой туманъ спускался на землю, что они и нехотя должны были возвращаться назадъ.

Слышала я, что и въ Саввинъ монастыръ, что возлъ Звенигорода, въ 1812 году тоже все обощлось благополучно. Въ монастыръ со своимъ отрядомъ квартировалъ-тогда пасынокъ Бонапарта, сынъ Жозефины, Евгеній Богарне, которому было ночное видъніе, и во снъ сказаль ему преподобный Савва, что если онъ не коснется монастыря и его имущества, то будетъ невредимъ и возвратится на родину благополучно. Тогда Богарне велёль приставить карауль къ церкви, а церковь заперъ, ключи взялъ къ себъ и, кромъ того, запечаталъ двери и повторилъ всей своей командъ, что если кто-нибудь чего бы то ни было коснется въ монастыръ, то онъ тутъ же велитъ того разстрълять. И благодаря этой предосторожности, въ монастыръ все осталось неприкосновеннымъ. Мало этого: принцъ Богарне такую возъимълъ въру къ преподобному Саввъ, что предъ отъъздомъ изъ монастыря просилъ себъ отъ настоятеля его икону и благословение. Онъ оставилъ ее сыну своему и заповъдаль ему, что если ему случится быть когданибудь въ Россіи, чтобъ онъ непремънно побываль въ обители преподобнаго Саввы и поклонился его святымъ мощамъ. И точно, лётъ тридцать спустя, въ сороковыхъ годахъ, принцу Максимиліану Лейхтенбергскому пришлось быть въ Москвъ; онъ вспомниль, что заповъдаль ему отець и благоговъйно исполниль его благочестивое желаніе, и при этомь разсказаль случившееся съ его отцомъ.

Находившіеся въ Москвѣ маршалы и главные начальники не такъ обращались съ Кремлевскою святыней. Мощи святителя Алексія нашли вынутыми изъ раки, поверженными на поль и заваленными всякимъ хламомъ; въ Успенскомъ соборѣ тоже всѣ раки были поруганы, кромѣ раки святителя Іоны, которая осталась неприкосновенною; мощи святителя Филиппа лежали на полу, а въ Архангельскомъ соборѣ дохлая лошады валялась въ алтарѣ! Мощи св. царевича Дмитрія были спрятаны у брата священника Вознесенскаго монастыря, во избѣжаніе поруганія, а ручка Всехвальной Евфиміи нашлась отчего-то у одного столяра, на Бутыркахъ, и была взята отъ него архіерейскимъ секретаремъ Малиновскимъ, который случайно объ этомъ провѣдалъ и донесъ преосвященному.

Хозяева тъхъ домовъ, которые уцълъли, не только ничего но потеряли, но, говорятъ, очень много пріобръли, въ особен-

ности же, гит квартировали маршалы и генералы, потому что, предъ выходомъ своимъ изъ Москвы, они ничего съ собою громозикаго не брани, а все оставляни въ своихъ квартирахъ. По возвращени въ Москву городского начальства, было всёмъ оповёщено, что хозяева могуть считать своимъ все. что найиуть въ своихъ помахъ. но чтобы никто не заявлялъ правъ своихъ на свои вещи, которыя во время непріятеля попали въ другое мъсто, а то судбищамъ не было бы и конца. Такъ, при въбзиб съ Пречистенки на Ибвичье поле былъ нальво старый и просторный домь Матрены Прохоровны Оболпуевой (она приходилась нашимъ Вяземскимъ сродни); тамъ жиль какой-то генераль и, говорять, чего-чего не было навезено въ этотъ домъ: мебели, посуды всякой и прицасовъ разныхъ, и Матрена Прохоровна, старушка очень небогатая. послъ того поправила свои пъла: стало-быть, наслъиство было вонциски.

Рядомъ съ этимъ домомъ, домъ, что теперь Олсуфьевыхъ (а въ ту пору—либо князя Голицына, либо князя Долгорукова, женатаго на Делицыной), былъ занятъ какимъ-то маршаломъ, тоже остался въ совершенномъ порядкъ и не горълъ, и хозяева нашли въ немъ порядочно всего.

А нашъ домъ сгорълъ до тла. У Обольянинова уцълъль только одинъ флигель. Вылъ у Петра Хрисаноовича малахитовый столикъ, отдъланный бронзой, пожалованный ему императоромъ Павломъ; думали, что вмъстъ съ домомъ сгорълъ и столикъ; ничуть не бывало: проходитъ годъ и сказываютъ Обольянинову, что гдъто на Бутыркахъ у одного мъщанина есть столикъ, похожій на тотъ, который былъ у него. Онъ послалъ посмотръть; точно, тотъ самый, и онъ его потомъ выкупилъ.

Изъ числа остававшихся въ Москвъ жительницъ во время непріятеля я могу назвать двухъ, которыхъ я знавала по имени: Загряжскую и Щепотьеву; объ онъ совершенно различно дъйствовали во время непріятельскаго нахожденія въ "Москвъ.

Загряжская, сказывали тогда, добыла себѣ какіе-то большіе ключи, подговорила кой-кого, встрѣтила Бонапарта при его вступленіи въ столицу и поднесла ему эти ключи, которые она выдала за кремлевскіе. Жаль, что онъ не велѣлъ

1

примърить: приходились ли они по замкамъ. Я думаю, сплутовала она и подсунула ему связку ключей отъ своихъ амбаровъ и погребовъ. Онъ ее наградилъ: подарилъ ей загородный домъ князя Голицына—село Кузминки.

Когда французъ вышелъ изъ Москвы, она себъ и въ усъ не дуетъ,—живетъ въ Кузминкахъ. Возвратился Голицынъ; послалъ осмотрътъ туда свой домъ; говорятъ ему: «Тамъ, дескать, живетъ новая помъщица Загряжская».

Расходился Голицынъ: «что ты, батюшка, вздоръ городишь: какая это такая Загряжская, я ее знать не знаю, велите ей выбъжать изъ моего дома, а то я ее по шеямъ выгнать велю».

Ей передаютъ: «Извольте, молъ, сударыня, выбажать, князь проситъ васъ честью выбхать, а то будетъ вамъ непріятность».

Что жь она? Говоритъ: «Я знать не хочу Голицына: Кузминки мои, мнъ ихъ императоръ Наполеонъ пожаловалъ...» И не поъхала. Принужденъ былъ князь Сергъй Михайловичъ послать за становымъ и только тотъ втолковалъ ей, что Бонапартъ не имълъ права дарить ей чужое имъніе. И такъ ее почти силой и выпроводили.

Щенотьева, напротивъ того, оставшись въ Москвъ, можно сказать, дразнила Бонапарта. И какъ это она ничего не боялась? Она была генеральская дочь, дъвица—пожилая и богатая, и все ъзжала цугомъ. Вотъ какъ услышить, что мы одержали какую-нибудь побъду надъ непріятелемъ, и велить заложить свою карету, а сама разрядится елико возможно. Пріъдетъ куда-нибудь на площадь и махаетъ платкомъ изъ окна лакею, кричитъ: «Стой!» Народъ сбъжится смотръть, что такая за диковинка: барыня въ цвътахъ и перьяхъ сидить въ каретъ со спущенными стеклами и то къ одному окну бросится и высунется, то къ другому? А'она кричитъ проходящимъ: «Эй, голубчикъ, поди-ка сюда; слышалъ ты, мы побъду одержали? Да, побъда, голубчикъ: разбили такого-то маршала». Потомъ высунется изъ другого окна и то же самое повторяетъ...

Накричится вдоволь и отправится дальше. Тамъ опять гдъ-нибудь на рынкъ или на площади закричитъ: «Стой!» И опять кричитъ проходящимъ: «Побъда, голубчикъ, побъда»! И такъ все утро и разъъзжаетъ по городу изъ конца въ конецъ.

Какъ это она уцълъла въ Москвъ во время суматохи, Богъ внастъ. Удивительно, что ее французы не пришибли и даже не обобрали.

Какъ ее звали—не помню теперь; Анна Николаевна, кажется, но навърно не могу сказать; можетъ статься, называю не такъ.

Воть какой разсказъ ходиль еще о Бонапартъ.

Увърили-де его, что крестъ на Иванъ Великомъ изъ чистаго золота. Разгорълись глаза у хищника. Говоритъ своимъ маршаламъ: «Я желаю, чтобы крестъ съ колокольни былъ снятъ». Слово его было для всъхъ закономъ, всъ трепетали предъ нимъ.

Маршалы молчать, переглянулись межь собой: знають, что на колокольню слазить не бездълка, а надо исполнить волю императора. Собрали самыхь отважныхъ изъ своихъ солдать, отъявленныхъ головоръзовъ. Говорятъ имъ: что вотъ, что императоръ приказалъ: кто желаетъ исполнить волю его? Всъ отвъчаютъ: никто; кому охота шею себъ сломить? Докладываютъ: «никто не соглашается». Пожалъ плечами, покачалъ головой.

— Хороша, говорить, у вась дисциплина! Вась не слушають солдаты... Мнт все равно, употребите на это дтло кого котите, только чтобы кресть быль снять: вы слышали, что я этого хочу.

Что туть дёлать? — французы не лёзуть. Выискался какойто русскій измённикъ, вёрно какой-нибудь пьянчуга. Согласился лёзть: выпросиль сто рублей: дешева, стало быть, ему его жизнь. Полёзъ и преблагополучно крестъ выломалъ и спустиль его. Пошли къ императору; разсказали, какъ что было. Стали ковырять крестъ—оказывается желёзный, обить золоченною мёдью. Пришелъ самъ Бонапартъ, спрашиваетъ: «кто снималъ крестъ?»

Показываютъ измънника. Тотъ подъ собою вемли не слышитъ, думаетъ:—вотъ благополучіе-то, императоръ меня жепалъ видъть, значитъ я молодецъ.

«Заплатите ему что следуеть, говорить жиператорь».

Отдали сто рублей.

Спращиваетъ императоръ у него чрезъ переводчика: «Все ли ты получилъ, что нужно, и доволенъ ли?» Тоть отвъчаеть: «Все, очень доволень».

Говоритъ Бонапартъ переводчику: «Я буду говорить, а ты ему переводи».

И началъ: «Если бы который изъ моихъ солдатъ полъзъ на колокольню, я похвалилъ бы его, сказалъ бы ему, что онъ храбрецъ и щедро наградилъ за такой подвигъ. Но ты—русскій, ты сторговался за сто рублей подвергнуть свою жизнь опасности, стало, тебъ жизнь не дорога; ты снялъ крестъ съ своей церкви, чтобъ отдать врагу, стало быть, ты измънникъ. Я измънниковъ ненавижу и нахожу, что они не достойны жить; готовься умереть, тебя сейчасъ разстръляютъ».

И туть же тотчась молодца и разстръляли; и хорошо сдълали: подъломъ вору и мука.

Когда Бонапартъ вышелъ изъ Москвы, въ Кремлѣ осталось послѣ него болѣе 1.000 фуръ, нагруженныхъ всякимъ добромъ: такъ награбленное добро въ прокъ и не пошло.

Конечно, во время пожара погибло въ Москвѣ много древностей и драгоцѣнностей, но самое драгоцѣнное, что было все вывозили; Патріаршую ризницу и Оружейную палату, что цѣнятъ болѣе чѣмъ въ 25 милліоновъ, увозили въ Нижній и въ Вологду. Изъ московскихъ монастырей и церквей увозили всякихъ сокровищъ на 600 подводахъ.

# VII.

Куда увозили всё архивы—я не знаю, а изъ Опекунскаго Совета бумаги и заложенныя вещи отправлены были на баркахъ въ Казань, и возилъ ихъ Полуденскій, Петръ Семеновичъ, женатый потомъ на дочери попечителя советскаго Александра Михайловича Лунина.

Кстати о Лунинъ и Полуденскомъ. Лунинъ, Александръ Михайловичъ, былъ попечителемъ Московскаго Опекунскаго Совъта послъ Николая Ивановича Баранова и начальникомъ московскихъ институтовъ. Я неръдко видела его у Архаровыхъ. Жена его Варвара Николаевна, по себъ Щепотьева (племянница той чудихи, что разъъзжала по Москвъ при Бонапартъ), была коротка съ Архаровой и тамъ мы съ ней встръчались. За васлуги ея мужа, къ которому благоволила

покойная императрица Марія и съ которымъ была въ перепискъ, Лунина имъла Екатерининскій орденъ меньшаго креста. Милая и добрая старуніка съ пріятнымъ лицомъ, съ голубыми, очень привътливыми глазами и ласковою улыбкой. Она была довольно худощава и, можетъ-статься, желта лицомъ, но она по нашей привычкъ густо румянилась. Лунинъ самъ до послъдняго времени продолжалъ пудриться; онъ былъ по тогдашнему оченъ хоропю воснитанъ и ученъ; въ обхожденіи не то что надмененъ, а, какъ бы сказать, не очень общителенъ, впрочемъ, прилично учтивъ; а видно, что онъ въ домашнемъ быту былъ характера не совсъмъ покладистаго, но, должно быть, крутого и настойчиваго.

У него быль сынь и пять дочерей. Эти барышни тоже часто бывали у Архаровыхь и съ моими дёвочками учились танцовать. Старшая, Варвара, была очень дурна собой, но по заслугамь отца была фрейлиной. Въ первый разъ, что ей пришлось быть при императрицъ, увидаль ее великій князь Константинъ Павловичъ, который, говорять, не всегда мягко выражался; онъ у кого-то и спрашиваеть изъ фрейлинъ:

- Это еще что за обезьяна? Говорять ему: «Это Лунина, дочь попечителя московскаго Опекунскаго Совъта»...
- Оно и видно, что у ней долженъ быть попечительный отець, а то развъ такую пустили бы во дворецъ...

И говорять, будто бы она слышала этоть разговорь, потому что великій князь говориль не шепотомь. Каково это было ей выслушать такую похвалу на свой счеть?

Ее звали Варвара Александровна. Она была уже очень не молода, когда вышла замужъ за какого-то Клаузена, не важная птица. Тогда всё кричали: «Какъ это Лунина идеть за Клаузена?»

Двѣ изъ младшихъ дочерей, Елена и Настасія, были не дурны, но ужь очень лицомъ худощавы и сухопары. Вылъ какъ-то у Архаровыхъ дѣтскій маскарадъ и онѣ были наряжены китаянками: къ ихъ худощавымъ лицамъ это шло недурно, а одна изъ меньшихъ была одѣта купидономъ. Это хорошенькая была дѣвочка, Татьяна или Анна—не припомню.

Елена Александровна вышла за Полуденскаго, Петра Семеновича. Мы его знавали по нашимъ Яньковымъ, у которыхъ былъ пріятель Шумовъ, Ивань Оедоровичъ, другь По-

луденскаго, и чрезъ него мы и познакомились, потому что. когда послъ 1812 года, пришлось намъ опять строиться. то полжны были призанять кой у кого денегь; занимали и у Подуленскаго, который имёль небольшія деньги. Онь быль человъкъ очень корошій, честный, добрый и работящій. Смолоду быль весьма красивь лицомь, но ростомь не очень высокъ. На комъ онъ быль сперва женатъ-не знаю; помнится, что она быда воспитанница какой-то большой барыни, чуть ди не графини Головкиной, которая, не имъя дътей, дала ей изрядное приданое. Она была, сказывали, хороша собой и, не проживь года въ замужествъ, умерла. Лунинъ зналъ по Совъту, какъ начальникъ, служившаго тамъ Полуденскаго человъка честнаго, хорошаго и дъльнаго. Полюбился онъ ему, а дочки-то ужь на возрастъ, онъ разъ и говоритъ Полуденскому: «Петръ Семенычь, хочешь быть моимъ зятемъ; я съ удовольствіемъ за тебя отпамъ Леночку».

Върно онъ ей нравился.

Ну, какъ ни говори, хоть и хорошій быль и д'єльный челов'єкъ Полуденскій, а все же не партія Луниной. Разум'єтся, чего туть думать, и женился.

Потомъ онъ и самъ былъ чиновнымъ человѣкомъ, сенаторомъ и почетнымъ опекуномъ, и большимъ пріятелемъ князя Сергѣя Михайловича Голицына, который имѣлъ къ нему полное довѣріе и въ важныхъ случаяхъ съ нимъ всегда совѣтовался.

Не помню, въ которомъ году, по просьбъ Полуденскаго, покойный Дмитрій Александровичъ пріискалъ ему имъньеце въ Тульской губерніи, и тотъ его купилъ.

Настасья была за Богдановскимъ, тоже сенаторомъ; Татьяна — за Савинымъ. Послъ княгини Елизаветы Ростиславовны Вяземской, она была начальницей въ Домъ Трудолюбія.

Еще одна была Лунина, Анна, очень не дурна собой, но болъзненная; эта жила все у Троицы, была благочестива и богомольна. Тамъ и умерла и схоронена въ Лавръ 1).

<sup>1)</sup> А. А. Лунина, дочь д. т. сов.. скончалась 26 января 1840 года, погребена за алтаремъ Успенскаго собора.

#### VIII.

Въ концъ октября, совершенно неожиданно, пріъхаль, наконецъ, и Дмитрій Александровичъ. Воть была радость-то! Какъ въ старинныхъ сказкахъ, бывало, мамушки приговаривали: ни словомъ сказать, ни перомъ описать. Всего только два мъсяца, какъ мы разстались, а показалось всёмъ намъ едва ли не за годъ: время-то было такое опасное.

Кромъ того, что мы лишились дома въ Москвъ, все, благодаря Бога, было благополучно у насъ: въ деревняхъ урожаи хорошіе и уборка, несмотря на передряги, довольно усиъщная, а мужичкамъ нашимъ—хорошіе заработки въ Москвъ, гдъ было много работы и рукъ недоставало.

Каждый тогда потерпълъ потери, а про убытки не думали, а благодарили Бога, что Онъ избавилъ Россію отъ лютаго врага и что сами спаслись отъ смерти и погибели. А многія семейства оплакивали близкихъ: кто сына, кто брата, мужа, отца, убитыхъ во время сраженій съ французами.

Тяжелый быль этоть годь!

Въ то время, какъ сестры гостили у меня, однажды утромъ сестра Анна Петровна и говоритъ мнъ:

- Сегодня я видъла во снъ, что кто-то говоритъ мнъ: «Вотъ и 1812-й годъ, а ты все еще не въ монастыръ».
- Это потому, что ты думаешь объ монастыръ, оттого тебъ про это и снится, говорю я ей.
  - Нътъ, сестра, это опять миъ напоминаніе.

Надобно сказать, что она еще въ 1811 году видѣла во снѣ страшный судъ, и тогда это ее очень поразило и она положила идти въ монастырь. Во время непріятеля она опять подтвердила свое объщаніе, что ежели Господь всѣхъ насъ помилуетъ отъ погибели, непремѣнно вступитъ въ монашество; и тутъ вскорѣ она этотъ сонъ-то и увидѣла.

- Такъ что же ты теперь думаеть дълать? спросила я ее.
- Хочу готовиться.
- Испытай ты сперва себя, говорю я ей.

У насъ, впрочемъ, монашествующихъ было въ роду не мало. Изъ Корсаковыхъ были два митрополитами: Игнатій—Сибирскій, Іосифъ—Псковскій. Игнатій былъ стольникомъ при царъ Алексъъ Михайловичъ. Куда онъ поступиль прямо изъ міра, я не знаю, но слыхала, что онъ былъ одно время при архіерев въ Вологдв, и присланный отъ него въ Москву за сборомъ, съ письмомъ отъ царицы (Маріи Ильиничны), отправился въ Соловецкій монастырь. Послъ того не долгое время онъ былъ въ Ярославлъ, въ Спасскомъ монастыръ архимандритомъ (1683-84); потомъ его перевели въ Москву, въ Новоспасскій монастырь (1684—92) и возвели оттуда прямо во Сибирскаго митрополита. Онъ былъ въ свое время человъкомъ ученымъ; очень умный и духовный мужъ, онъ писалъ грамоты и противъ раскольниковъ, и, будучи еще архимандритомъ Новоспасскимъ, былъ посланъ въ Костромскую епархію обращать раскольниковъ. Подъ конецъ своей жизни, онъ испыталь большія скорби, быль вызвань вь Москву и сидълъ въ заключения въ Чудовъ монастыръ, потомъ жилъ въ Симоновъ монастыръ и тамъ скончался или въ 1700, или въ 1701 году, и тамъ погребенъ.

Подробностей объ его жизни у насъ въ семь какъ-то никто не зналь, даже его мірское имя мит неизвъстно, и за что онъ быль подъ опалой—не могу сказать; предположеніе же есть, что тутъ виновенъ послъдній патріархъ (Адріанъ). Тогда уже старый и хилый, онъ желаль видъть своимъ преемникомъ котораго-то изъ митрополитовъ, и опасаясь, чтобы митрополитъ Сибирскій, и знатный родомъ, и очень извъстный своими пастырскими поученіями, не попрепятствоваль ему въ этомъ намъреніи, онъ и старался оттереть его. Такъ онъ и скончался въ Москвъ, живя въ Симоновъ монастыръ.

Іосифъ Римскій-Корсаковъ, какъ назывался въ міру—также неизвъстно, ни куда онъ сперва вступиль въ монастырь. Должно думать, что онъ положилъ начало въ Серпуховъ, во Владычномъ монастыръ, который въ то время былъ еще мужскимъ монастыремъ. Въ послъдствіи времени онъ былъ архимандритомъ Высокопетровскаго монастыря, и пробывъ тамъ нъсколько лътъ настоятелемъ, былъ сдъланъ архіереемъ и назначенъ митрополитомъ во Псковъ, гдѣ святительствовалъ довольно долго, невступно восемнадцать лътъ. Потомъ онъ пожелалъ удалиться на покой и былъ уволенъ въ Серпуховъ, во Владычный монастырь, что и заставляетъ думать, что тамъ онъ былъ постриженъ. Проживъ тамъ нъсколько мъсяцевъ, скончался и былъ погребенъ въ склепъ, гдъ погребались настоятели. Очень жаль, что неизвъстны подробности его жизни. По малограмотности, въ то время не вели семейныхъ записокъ, а только словесно кое-что передавали, такъ многое позабылось, а иное и совсъмъ утратилось.

Въ ролъ Шербатовыхъ знаю, что было двое въ монашествъ: отецъ дъда моего (князя Николая Осиповича) князь Осипъ Ивановичъ имълъ дядю-князя Юрія Өедоровича, который служиль при Петръ Великомъ, быль окольничимъ, участвоваль во многихъ походахъ, получилъ новый чинъ бригадира; потомъ, наскучивъ мірскою суетой, пожедаль оставить мірь и вступиль вь московскій Андреевскій монастырь (теперь упраздненный), быль пострижень подъ именемъ Софронія и скончался тамъ въ царствованіе императрицы Анны. Жена его, княгиня Анна Михайловна, урожденная Волынская, тоже оставила мірское званіе и постриглась подъ именемъ Александры, но въ какомъ монастырѣне знаю. Она была троюродною сестрой несчастному Артемію Петровичу Волынскому, котораго казнили по вражді на него элодъя Бирона, и скончалась послъ своего мужа. Еще другой князь Щербатовъ, Лука Осиповичъ, гораздо прежде того, при царъ Михаилъ Өеодоровичъ постригся въ Чудовъ монастыръ.

Изъ княженъ Щербатовыхъ тоже родственница дъдушкинаго отца, княжна Параскева, была сперва монахиней въ Страстномъ московскомъ монастыръ, подъ именемъ Памфиліи, а потомъ игуменьей около двадцати лътъ (1708—27).

Прабабушка Щербатова, княгиня Аграфена Өедоровна, была по себѣ Салтыкова; прадѣдъ ея, Михаилъ Михайловичъ, былъ при Годуновѣ окольничимъ, а послѣ того постригся и принялъ схиму подъ именемъ Мисаила, а жена его (Евдокія) постриглась и названа Евникіей. У прабабушки Марьи Өедоровны Римской-Корсаковой, по себѣ Шаховской, былъ пращуръ—въ міру князь Миронъ Михайловичъ, воевода въ Сибири, присутствовавшій при избраніи Михаила Өеодоровича на царство, —который вступилъ въ монашество и былъ названъ Михаиломъ.

Въ родъ Татищевыхъ, жена Игнатія Петровича, Аграфена Никифоровна, урожденная Вышеславцева, была впослъдствіи схимницей Александрой. Вотъ десять человъкъ изъ нашего родства съ давняго времени были въ монашествъ, тъ о которыхъ мнъ извъстно; а можетъ-статься, были и еще, о которыхъ я и не слыхала или слышала, да позабыла, а поэтому при случаъ всъхъ и припоминаю теперь, а то и про нихъ никто современемъ знать не будетъ.

Очень жаль, что я смолоду не записывала всего, что слышала, то ли бы еще могла я поразсказать; а это только крохи того, что я слышала и знала въ былое время.

Отговаривать сестру идти въ монастырь, конечно, я не думала, а только всё мы советовали ейподумать хорошенько и себя испытать, лотому что монашество дёло не шуточное, не скинешь съ себя какъ платье, которое не понравилось.

Итакъ, она сперва стала понемногу свои дѣла устраивать и привыкать къ соблюденію всего, что слѣдовало бы соблюдать и всѣмъ намъ, а тѣмъ паче монашествующимъ, и строго испытывать себя.

Въ свое время разскажу о ея вступленіи въ монастырь и о ея тамъ жизни.

### IX.

Дмитрій Александровичь недолго прожиль въ Елизаветинъ: онъ долженъ быль возвратиться въ деревню, такать въ Дмитровъ сдавать отчеты и клопотать о заготовленіи матеріаловъ для постройки дома въ Москвъ, до тла сгоръвшаго, а я осталась съ дътьми въ тамбовской деревнъ. У меня гостили сперва объ сестры; ко мнъ прітажала и сестра Вяземская съ мужемъ и дътьми. Немалое время гостилъ у меня и братъ, князь Владиміръ Михайловичъ Волконскій. Его постигло большое горе. Онъ былъ помолвленъ на дочери Марьи Ивановны Римской-Корсаковой, на Варваръ Александровнъ Ржевской, вдовъ Александра Алексъевича, и долженъ былъ уже въ скоромъ времени жениться, когда вдругъ пришлось выбираться изъ Москвы по случаю непріятельскаго нашефствія, и поэтому пришлось отложить свадьбу.

Варвара Александровна была прекрасна собою: высокая ростомъ, статная, стройная, величественной осанки и имъла замъчательно пріятные глаза. Ей было невступно тридцать

льть, а брату, князю Владиміру, льть интьдесять съ чьмънибудь: и по годамь, и по всему партія подходящая съ той и съ другой стороны. Ржевская повхала со своею матерью и съ сестрами куда-то далеко, въ Пензу, что ли, или въ Симбирскъ, а брать въ Казань, и въ началъ 1813 года, вмъсто того, чтобы выходить вторично замужъ, умерла отъ чахотки въ Муромъ. Это очень поразило брата, и ему еще труднъе было перенести эту потерю, потому что онъ быль совершенно невърующій.

Во дни его молодости, то-есть, нъ 1780 годахъ, очень свирёнствоваль духъ французскихъ философовъ Вольтера, Дидерота и другихъ. Братъ, князь Владиміръ, очень любилъ читать, хорошо зналъ французскій языкъ, а вдобавокъ, у нихъ въ домё жиль въ дядькахъ какой-то аббатъ-разстрига. Вотъ онъ смолоду и начитался этихъ ученій, и хотя былъ умный и честный человёкъ, а имёлъ самын скотскія понятія насчетъ всего божественнаго, словомъ сказать, былъ изувёръ, не лучше язычника.

Вотъ какъ горе-то его затронуло, и прітхалъ онъ ко мнті плакать, что онъ лишился той, которую любилъ.

Я говорю ему: «Молись, поминай ее, для ея души будеть отрада и для тебя облегченіе».

— Не умъю молиться; и зачъмъ это? Она умерла...

И мало ли что онъ говорилъ сгоряча; я желала его утъшить, а онъ мнъ то наговорилъ, чего бы я и слышать не хотъла.

Однако, я ему говорила, что умъла, и скажу, что послъ смерти своей невъсты онъ сталъ полегче: ему хотълось върить, что она не умерла и что съ ея смертію не все кончилось между нимъ и ею.

- Ну, ты самъ не въришь, что поминовение важно для умершихъ, и не върь; а ежели ты любилъ, такъ не для себя, а ея ради поминай ее, для ея души отрада...
  - Пожалуй, отъ чего не поминать, убытокъ не великъ.
  - А она будеть за тебя молиться...

Очень мий всегда грустно было видёть, что такой хорошій и добрый человекь, а такъ заблуждается, и всегда просила я Господа, чтобъ Онъ обратиль его къ Себе ими же путями вёдаеть и благодареніе Господу, брать потомъ дёйствительно прозрёдь и покаядся. Это было гораздо спустя. Говоря о князъ Владиміръ, разскажу объ одномъ случаъ изъ его прежней жизни.

Быль у него хорошій пріятель, Дмитрій Васильевичь... какъ по фамиліи, это не важно знать. Человъкъ богатый, очень извъстный по фамиліи, красавецъ собою, вдовецъ и женатъ на красавицъ, что не мъшало ему заглядывать и въчужіе цвътники. Это, разумъется, не по нутру было молодой женщинъ; звали ее Любовь Петровна.

Она стала жаловаться князю Владиміру на мужа, какъ его пріятелю. Онъ сперва его защищаль, бываль часто у нихъ въ домѣ, и все приходилось, когда мужа нѣтъ дома, врагъ ихъ и попуталь: пріятель мужа сталь другомъ и жены...

Родился сынъ: Дмитрій Васильевичъ радъ; и князь Владиміръ тоже не горюеть. Бъда, однако, прошла: мужъ не догадывается, что его пріятель вмъсть и пріятель жены.

Черезъ сколько-то времени Любовь Петровна жалуется мужу, что она нездорова, чувствуетъ, что у нея дѣлается опухоль: «Боюсь, не начало ли водяной, нужно захватить вовремя, поъдемъ въ чужіе края».

Тогда бхать за границу не то, что теперь: съль да и побхаль налегит съ узелкомъ, да съ мъщечкомъ; тогда тащись въ своемъ рыдванъ, вези съ собой полдома; затруднительно было путешествовать.

У Дмитрія Васильевича была своя зазноба въ Москв'є; какъ отлучиться, а жен'є отказать нельзя.

- Экая бъда какая, думаеть онъ, что туть дълать? Говоритъ князю Владиміру:
- Представь, въ какомъ я положеніи: ты знаешь, я занять (такою-то), а жена нездорова, приступаеть,—вези я ее въ чужіе края; таково от поступаеть,—вези я ее можешь ли ты моей от ты дружот не согласишься ли свозить жену полечиться?

Князю Владиміру и смѣшно, и совѣстно, что онъ друга морочитъ.

— Отчего же не съёздить, пріятелевой жент не угодить... Тоть цёлуеть его, обнимаеть, не знаеть, какъ и благодарить.

Такъ онъ скорехонько снарядилъ жену въ путь. Повезъ ее князь Владиміръ въ Берлинъ и оказалось, что она вовсе была

не въ водяной, а въ тягости. Тамъ у нея родилась дочь. Назвали ее Амаліей, окрестили по-нъмецки и отдали какому-то пастору на воспитаніе. Фамилію ей дали по имени отца, но читая наоборотъ Владиміръ, это и вышло Римидалвъ, совершенно иностранная фамилія. Поживъ сколько-то времени заграницей въ разныхъ мъстахъ, братъ, князъ Владиміръ и жена его друга возвратились въ Москву, къ немалому удовольствію мужа, что онъ и не уъзжалъ изъ Москвы, и жена возвратилась совершенно здоровая.

Не одобряю я брата, что онъ кинулъ своего ребенка въ нъмецкомъ городъ и далъ воспитывать его нъмцамъ, а не привезъ въ Россію и не крестилъ въ православной въръ 1). Узналъ ли въ послъдствіи объ этомъ пассажъ со своею женой братнинъ пріятель, я не знаю, но когда сынъ сталъ подростать, то поневолъ пришлось увъриться, что мальчикъ не чужой князю Владиміру, — такъ онъ былъ на него похожъ!

И говариваль Дмитрій Васильевичь:

— Все можно довърить другу и пріятелю, только не довъряй ему своей жены. Сына моего напрасно называють Дмитріевичемь: стоить взглянуть на него, чтобы видъть, что онъ Владиміровичь. Истинный другь, и жену мою любиль по дружбъ, какъ свою собственную. И пріятели перестали видаться.

Однако, все имѣніе, болѣе 3.000 душъ, онъ оставилъ своему мнимому сыну, и братъ, послѣ своей смерти, отказаль ему 600 душъ.

# X.

Упомянула я про Марью Ивановну Римскую-Корсакову, такъ и стану про нее договаривать. Она была урожденная Наумова (дочь Ивана Григорьевича, женатаго на княжив Вар-

<sup>&#</sup>x27;) Въ 1842 или 1843 году князь Владиміръ Михайловичь выписаль изъ Берлина свою дочь; она была замужемъ за прусскимъ наіоромъ фонъ-Гартвигъ и они около года прожили въ Москвів; отепъ ее щедро наградиль и отпустиль обратно. Лицомъ Амалія была очень похожа на князя: тотъ же орлиный носъ и подсябловатые, глубоко впалые глаза; въ обращени своемъ совершенная нёмка и великая охотница говорить про кухню и про кушанье.

варъ Алексъевнъ Голицыной) и вышла за Александра Яковлевича Римскаго-Корсакова. Онъ быль камергеромъ при императрицъ Екатеринъ II, прекрасный собой и человъкъ очень богатый, но, сколько я о немъ слыхала, не изъ очень умныхъ. Марья Ивановна была хороша собой, умна, ласкова, привътлива и великая мастерица устраивать пиры и праздники. Была она пребогомольная, каждый день бывала въ Страстномъ монастыръ у объдни и утрени, и когда возвратится съ бала, не снимая платья отправится въ церковь вся разряженная. Въ перьяхъ и брилліантахъ отстоить утреню и тогда возвращается домой отдыхать. Ен домъ быль напротивъ Страстного монастыря; она и сама любила повеселиться, и веселила Москву, давая балы для своихъ дочерей, которыхъ у нея было пять: 1) Варвара Александровна за Ржевскимъ (о которой я говорила), умерла въ 1813 году; 2) Наталья была за Акинфовымъ, Өедоромъ Владиміровичемъ; въ последствіи онъ былъ сенаторомъ; 3) Софья Александровна за Александромъ Александровичемъ Волковымъ, жандармскимъ генераломъ; 4) Екатерина Александровна, сперва за Андреемъ Павловичемъ Офросимовымъ, а потомъ за Алябьевымъ, Александромъ Александровичемъ и 5) Александра Александровна за моимъ племянникомъ, княземъ Александромъ Николаевичемъ Вяземскимъ; объ этой я буду говорить потомъ. И было еще три сына: Павелъ, Григорій и Сергьй Александровичи. Павель и Григорій умерли холостыми, Сергъй женать на Грибоъдовой 1).

Въ сороковыхъ годахъ домъ С. А. Корсакова былъ для Москвы тёмъ же, чёмъ когда-то бывали дома князя. Юрія Владиміровича Долгорукова,

<sup>1)</sup> Павелъ Александровичъ, самый старшій, прекрасный, убитъ подъ Бородинымъ, 26 августа 1812 года.

Григорій много путешествоваль, потомъ жиль болье все въ деревнъ и умеръ въ сороковыхъ годахъ, не бывъ женатъ.

Сергъй Александровичъ, въ 1845—1851 годахъ, живя въ своемъ домъ, напротивъ Страстного монастыря, веселилъ Москву своими многолюдными и блестящими праздниками, и можно сказать, что онъ былъ послъднимъ/московскимъ хлъбосоломъ. Его домъ, при его матери, привътливой и раддушной, въ продолжени столькихъ лътъ средоточіе веселій столицы, еще разъ оживился и въ послъдній разъ ваблестълъ новымъ блескомъ и снова огласился радостными звуками: опять освътились роскошныя и обширныя залы и гостиныя, наполнились многолюдною толной посътителей, спъшивнихъ на призывъ гостепріимныхъ хозяевъ, жившихъ въ удовольствіе другихъ и веселившихся веселіемъ каждаго.

Странная случайность, что изъ шести зятьевъ Марьи Ивановны четверо были Александры: Офросимовъ быль Андрей только и Акинфовъ— Өедоръ.

Мать Офросимова, Настасья Дмитріевна, была старуха пресамонравная и пресумасбродная: требовала, чтобы вст, и знакомые и незнакомые, ей оказывали особый почетъ. Бывало, сидить она въ собраніи, и Боже избави, если какой-нибудь

Апраксина, Бутурлина и другихъ хлѣбосоловъ Москвы. Сынъ Корсакова, Николай Сергѣевичъ, живой и красивый юноша, отъ души веседившійся и наслаждавшійся живнью, его окружавшею, оживлять блестнщіе праздники, на которые Москва съѣзжалась со всѣхъ своихъ концовъ, а добрая, милая, привѣтливая, веседая и, вмѣстѣ съ тѣмъ, спокойно задумчивая, шестнадцатилѣтняя дочь въ этомъ очарованномъ и чарующемъ кругѣ была тою свѣтлою и блестящею точкой, къ которой стремились глаза свѣтской монодежи, и какъ ночные мотыльки около нея увивавшейся. Настасья Сергѣевна, не будучи красавидей, имѣла пріятное и привлекательное лицо, нравившееся болѣе многихъ самыхъ правильно-красивыхъ лицъ.

Каждую недёлю, по воскресеньямь, бывали вечера запросто, и събажалось иногда болёе ста человёкь, и два, три большіе бала въ зиму. Но изо всёхъ баловъ особенно были замічательны два маскарада, въ 1845 и 1846 годахъ, и ярмарка, въ 1847 году: это были многолюдные блестищіе правдники, подобныхъ которымъ я не помню, и какихъ Москва, конечно, уже никогда болёе не увидитъ.

Никонай Сергвевичъ женился въ 1850 году, не былъ счастлинъ въ супружествъ, жилъ не въ отраду себъ и умеръ въ 1875 году, оставивъ двухъ сыновей.

Настасья Сергъевна вышла за Михаила Адріановича Устинова, имъла нъсколько человъкъ дътей, была счастинва, осчастливила своего мужа и всю семью, но преждевременно смерть похитила ее у родитсяей и у семьи въ 1876 году.

Немощные и престарълые родители пережили молодыхъ и вдоровыхъ своихъ дътей, которымъ, казалось, столько еще впереди живни и счастія... Грустно и жалко видъть одинокихъ и хилыхъ стариковъ, пережившихъ дътей своихъ! Глядя на нихъ, со въдохомъ повторяю я мысленно стихи:

Какъ листъ осенній, запоздалый, Онъ живъ, — коль это значить жить, Полу-сухой, полу-завяный, Онъ живъ, чтобъ помнить и грустить!

Спасибо, спасибо тёншившимъ насъ въ нашей молодости, вспомнимъ ихъ въ ихъ старости и, часто бывавъ у нихъ во дни веселій, теперь хотя изрёдка посётимъ ихъ во время престарёнія, одиночества и прискорбій сердечныхъ.

Внукъ.

молодой человъкъ и барышня пройдуть мимо нея и ей не поклонятся: «Молодой человъкъ, поди-ка сюда, скажи мнъ, кто ты такой, какъ твоя фамилія?»— «Такой-то».

«Я твоего отца знала и бабушку знала, а ты идешь мимо меня и головой мнт не кивнешь; видишь, сидить старуха, ну, и поклонись, голова не отвалится; мало тебя драли за уши, а то бы повтжливте быль».

И такъ при всёхъ ошельмуетъ, что отъ стыда сгоришь.

И молодыя дівушки тоже непремінно подойди къ старухів и присядь предъ ней, а не то разбранить:

«Я и отца твоего, п мать дѣтьми знавала, и съ дѣдушкой и съ бабушкой была дружна, а ты, глупая дѣвчонка, ко мнѣ и не подойдешь; ну, плохо же тебя воспитали, что не внушили уваженія къ старшимъ».

Всѣ трепетали передъ этой старухой—такой она умѣла на всѣхъ нагнать страхъ, и никому и въ голову не приходило, чтобы возможно было ей сгрубить и ее огорошить. Мало ли въ то время было еще въ Москвѣ почтенныхъ и почетныхъ старухъ? Были и поважнѣе, и починовнѣе: ен мужъ былъ генералъ-маіоръ въ отставкѣ, мало ли было генеральскихъ женъ, такъ нѣтъ же: никого такъ не боялись, какъ ея.

Бывало, какъ тдутъ матери со своими дочерьми на балъ или въ собраніе, и твердятъ имъ:

— Смотрите же, ежели увидите старуху Офросимову, подойдите къ ней, да присядьте пониже.

И мы всъ, немолодыя уже женщины, обходились съ нею уважительно.

Говорять, она и въ своей семь была пресердитая: чуть что не по ней, такъ и сыновьямъ своимъ, уже взрослымъ, не вадумается и надаетъ пощечинъ. Она имъла трехъ сыновей: Андрея, Владиміра и Константина 1).

<sup>\*)</sup> Андрей быль женать на Римской-Корсаковой; Владимірь на Испеньевой; Константинь умерь холостымь. Онь быль очень богать и суевърень. Выстроивь себё новый домь въ Поварской, онь продолжаль жить въ другомь домё, который имёль въ переулкё, гдё-то около Пречистенки, а въ новый свой домь послаль жить старуху экономку для того, чтобъ она тамъ умерла (по повёрью, въ новомь домё должень непремённо ктонибудь умереть); онъ смерти очень боялся. Прошло болёе десяти лёть, новый домъ все стояль пустымь и въ немъ жила только старуха, кото-

Не могу теперь припомнить, какая она была урожденная, а въдь знала; но только изъ извъстной фамиліи, оттого такъ и дурила.

Не всёмъ, однако, удавалось своевольничать, какъ старухъ Офросимовой; другимъ за дерзость бывалъ и отноръ, и даромъ съ рукъ не сходило.

Въ Москвъ было одно очень богатое и въ свое время извъстное семейство Свиньиныхъ. Они были коротко знакомы съ нашими друзьями Титовыми. Люди очень богатые и оттого пренадменные. Отца звали Петръ Павловичъ; у него былъ сынъ Павелъ Петровичъ и четыре дочери: Екатерина Петровна за Бахметевымъ, Настасья Петровна умерла дъвицей немолодыхъ лътъ, а изъ другихъ двухъ одна была замужемъ за Вырубовымъ, другая—за Высотскимъ. Кто была ихъ мать—не приномню.

Титовы очень ко мет приставали — познакомься я съ ними.

— Нътъ, избавьте: они, говорятъ, преважные и пренадменные тъмъ, что богаты; ну, предъ ними ихъ богатство, куда мнъ лъзть къ такимъ важнымъ особамъ? Нътъ, не имъю желанія...

Такъ и не познакомилась.

Жили они въ своемъ домѣ на Покровкѣ, у Іоанна Предтечи. Священникомъ тогда былъ тамъ отецъ Матвѣй Терновскій. Былъ у нихъ въ домѣ одинъ разъ діаконъ, вотъ барышни ему и говорятъ: «Отецъ діаконъ, когда въ церкви читается Евангеліе, въ которомъ упоминается, ну, понимаеть, такъ ты насъ предупреди, чтобы намъ не быть въ этотъ день въ церкви, а то какъ-то конфузно, при нашей фамиліи; поняль въ чемъ дѣло»?

— Поняль, говорить, а самъ ничего не понимаеть, прищель къ священнику и разсказываеть ему: «Воть моль, что бырышни Свиньины мнв наказывали, а я котя и сказаль имъ, что поняль, а никакъ не смъкаю, въ чемъ дъло».

— Экой ты чудакъ, говорить священникъ, имъ не хочется

рая пережила Константина Павловича, и этотъ домъ посив него перешемъ къ его племянницъ, Бухвостовой, а тотъ домъ, въ которомъ онъ жилъ, былъ имъ оставленъ Ивану Ивановичу Ершову. Внукъ.

слышать, что Спаситель вогналь бёсовь въ свиное стадо: онё вёдь Свиньины,—ну, поняль?

И съ тъхъ поръ діаконъ и предупреждаль ихъ всегда наканунъ: «Не извольте, молъ, завтра, сударыни, пріъзжать къ Евангелію, потому что въ немъ говорится...

— Ну да, ну да, хорошо, — и прівдуть въ церковь послѣ Евангелія.

У нихъ, говорятъ, и за столомъ никогда ничего свиного не подавали, такъ они боялись намека на свою фамилію.

Но какъ онъ ни остерегались, а сами назвались на дер-

Двъ изъ нихъ, будучи еще дъвицами, ъдутъ разъ въ собраніе во время великаго поста, когда бываютъ концерты. Кто-то изъ мужчинъ и зъвни при нихъ довольно громко. Конечно, это невъжливо, ну, тъмъ хуже для него; нътъ, не вытерпъла которая-то изъ нихъ, обернулась къ зъвавшему и говоритъ ему: «Ахъ, батюшки, какъ меня испугалъ, я думала, хочешь проглотить меня».

Кавалеръ-то былъ, должно быть, не промахъ и говоритъ Свиньмной: «И что вы, сударыня, Богъ съ вами: я великимъ постом скоромнаго не вмъ».

Такъ она и осталась въ дурахъ. И говорять, ихъ не разътакъ усощали: какъ онъ заважничають, ихъ и угостять свинымъ словечкомъ: не зазнавайся.

т къ встръчала, но съ ними не знакомилась.

## XI.

Въ 1813 году, въ мартъ мъсяцъ, почти въ одно и то же время скончались: княгиня Анна Николаевна Долгорукова, жена князи Михаила Ивановича, и золовка моя Анна Александровна Янькова.

Долгорукова умерла 1-го марта, въ Москвъ. Домъ ихъ, что на Дъвичьемъ полъ, уцълълъ, только французы по-своему похознипичали въ ихъ домовой церкви, осквернили ее, и антиминсъ или уничтожили или стащили.

И князю Ивану Михайловичу пришлось бхать къ архіерею просить новый антиминсъ. Княгиня была однихъ лётъ съ моею свекровью Яньковою: онё обё родились въ одинъ годъ, въ 1731 году; матушка—1-го января, а княгиня 2-го іюня. Первую жену свою князь Долгоруковъ схоронилъ въ Богоявленскомъ монастырё, потому что тамъ прежде, до чумы, хоронились Долгоруковы, а самъ онъ умеръ въ 1794 году и его схоронили въ Донскомъ монастырё; тамъ положена и княгиня. Она была добрая и хоро-шая женщина и не гордячка, какъ ея мужъ. Я была ею сбласкана и всегда ее душевно уважала, а Яньковы предъ нею даже раболёнствовали, и ея смерть была для нихъ очень прискорбна.

Золовка моя, ужхавъ къ себѣ въ веневскую деревню, сельцо Теплое, предъ нашествіемъ непріятеля, тамъ все и жила неподалеку отъ своего брата Николая, верстахъ въ тридцати или немного менѣе.

Она родилась 1-го ноября 1750 года въ С.-Петербургѣ и, какъ я уже прежде сказывала, была она мала ростомъ и горбата, но здоровья не слабаго, а къ концу жизни она стала чувствовать, что горбъ спереди ее давитъ, и прихварывала.

Воспитаніе она получила очень хорошее, и въ молодости держала себя прилично, будучи пріятельницей съ Долгоруковыми, которыя старались держать себя какъ принцессы; ну, и она за ними таращилась, а потомъ, какъ молодость совствив прошла, она очень себя запустила и изъ приличной барышни сдълалась рохлей. Остригла свои волосы, ходила простоволосая, одъвалась кое-какъ, лицо обрюзгло, ну, очень была невзрачна.

Дмитрій Александровичь быль на двінадцать літь моложе сестры, и потому не столько любиль ее, сколько уважаль, какъ старшую, а отчасти и побаивался: привыкнувъ съ дітства считать ее старшею, онъ и въ послідствіи обходился съ нею почтительно.

Она занемогла горячкой; тотчасъ извъстили Николая Александровича, и онъ написалъ Дмитрію Александровичу, что сестра отчаянно больна; онъ поъхалъ туда.

Про себя не скажу я, чтобъ эта кончина меня особенно огорчила; мы съ покойницей никогда не были сердечно другъ къ другу расположены: она любила командовать, а я не намърена была ей подчиняться. Она имъла характеръ очень

сварливый и задорный, а я была смолоду очень горяча, и бывали у насъ частыя стычки. Кромѣ того, она старалась меня ссорить съ мужемъ и хотя ей не удавалось этого достигать, но я чувствовала ея вліяніе не въ мою пользу.

На первыхъ еще порахъ послѣ моего замужества, она мнѣ много дѣлала огорченій, когда жила съ нами вмѣстѣ, и я была очень рада, когда она отъ насъ переѣхала и стала жить особымъ домомъ. Потомъ она много выманивала денегъ у Дмитрія Александровича: онъ былъ слишкомъ добръ и не могъ отказать сестрѣ; мнѣ онъ не всегда сказывалъ и самого себя во всемъ обрѣзывалъ, и мнѣ это очень не нравилось.

Домъ Анны Александровны быль тоже въ приходъ Неопалимой Купины, по близости отъ нашего, и неопрятно она его содержала. Войдемъ, бывало, въ переднюю, такъ и охватитъ кошачьимъ духомъ: она была великая охотница до кошекъ, которыя у нея всюду лазили и по-своему хозяйничали.

Привыкши у батюшки жить въ чистотт и въ приличіи, я никогда не могла приглядёться къ безпорядку ея дома: въ передней у ней и лакеи, и дёвки играють въ носки, возятся, кричать во все горло, поминутно снують мимо ея черезъ ея комнату, какъ по корридору; мебель въ пыли; цвёты и растенія въ паутинт и на горшкахъ доказательства, что кошки занимаются ботаникой больше, что сама хозяйка.

Вдобавокъ ко всему этому, она держала нъсколько дъвочекъ, которыхъ воспитывала: онъ тоже около нея толиятся, оборванныя, растрепанныя.

Ръдко, однако, я бывала у золовки, и она у насъ объдывала, но я избътала объдать въ ен домъ,—такъ мнъ казалось неопрятно и безпорядочно все подано.

Я не позволяла своимъ дётямъ между обёдомъ и ужиномъ, и вообще не вовремя что-нибудь ёсть, или изъ комнаты въ комнату носиться съ кускомъ хлёба: кушай за столомъ сколько угодно, а не ходи день-деньской съ набитымъ ртомъ, съ жвачкой.

Такъ воть, видите ли, это ей не нравилось. Привезеть къ ней мой мужъ старшихъ дёвочекъ и станетъ она имъ говорить: «Ахъ, бёдныя дёвочки, какъ мнё васъ жалко: какія вы блёдныя, худенькія, васъ голодомъ морять; какъ это—не смёй ни-

чего събсть, окромя стола! И ученьемъ тоже, чай, васъ убивають...»

И начнетъ обнимать моихъ девочекъ и причитать...

— Покушайте, мои голубчики, и ну ихъ подчивать всякою всячиной, да въдь такъ ихъ напичкаетъ, что онъ чуть не больны.

Нечъмъ было ей меня покорить, такъ вотъ хоть этимъ, давай, кольну, а дъти мои были, слава Богу, совсъмъ не худы, а Анночка даже и толстощекая была.

Хорошо, что я держала себя такъ, что нельзя было попрекнуть меня ни лишнимъ словомъ, ни лишнимъ взглядомъ, а дай я малъйшій поводъ къ укоризнъ, она бы первая моему мужу про меня насплетничала.

— Ваша мать преспъсивая, говаривала она моимъ дъвочкамъ, — все по этикету у ней; не скажи лишняго слова, дъвка по гостиной не смъй пройти, все это гранъ-жанръ (grand genre). Нътъ, у меня такъ все попросту, безъ затъй, безъ всякихъ привередствъ.

Схоронили ее въ Петровъ, въ церкви. Село Теплое продали, чтобы заплатить кое-какіе ея должки, а остальное роздали ея двумъ, либо тремъ воспитанницамъ.

## XII.

Лѣтомъ 1813 года мы поѣхали въ Липецкъ; тамъ у насъбылъ свой домъ и мы расположились пожить.

Липецкія минеральныя воды начинали многихъ привлекать и полечиться лѣтомъ, и пожить весело на водахъ. Тамъ былъ устроенъ очень порядочный и помѣстительный домъ при водахъ для пьющихъ воды, съ большою залой; былъ театръ и труппа какихъ-то проѣзжихъ актеровъ, очень изрядныхъ, и была музыка. Въ этотъ годъ много собралось на водахъ: по деревнямъ жить надоѣло, а въ Москвѣ у многихъ сгорѣли дома, нужно было еще сперва выстроить, да и квартиры были рѣдки и дороги, потому что въ Москвѣ сгорѣло двѣ трети домовъ.

Тетушка графиня Толстан прівхала на воды съ двумя дочерьми, Аграфеной Степановной и Марьей Степановной (се-

стра Елизавета была уже замужемъ за графомъ Григоріемъ Сергѣевичемъ Салтыковымъ и у нихъ была дѣвочка лѣтъ одиннадцати, Сашенька), и которые-то два изъ меньшихъ братьевъ были съ тетушкой, кажется, Андрюша и Петруша. Мы предложили тетушкъ пристать у насъ въ домъ, а братьямъ отвели флигель.

Прітхало все семейство хорошихъ нашихъ знакомыхъ, Шаховскихъ: князь Павелъ Петровичъ и жена его княгиня Агаеоклея Алекстевна, урожденная Бахметева.

Этотъ князь Шаховской быль именно изъ того покольнія Шаховскихь, изъ которыхь была и батюшкина бабушка, Марья Өедоровна, а мать князя Павла Петровича была урожденная княжна Щербатова (Ирина Тимовеевна), следовательно, ежели мы были не родня по дальности родства, котя и могли бы счесться, но и по батюшкиной бабушкь, и по матушкиному деду, мы были все-таки и даже вдвойнь свои. Князь быль лють на пять моложе моего мужа, княгиня настолько же моложе меня.

Теперь родство стали ни во что вмёнять, — какъ скоро не родные братья и сестры, такъ и не родня: на двоюродныхъ сестрахъ женятся; чего добраго, придетъ время, пожалуй, и за родныхъ братьевъ сестры станутъ выходить и дядья поженятся на родныхъ племянницахъ! Нётъ, въ наше время, пока можно счесться родствомъ—родня, а ежели дальнее очень родство, все-таки не чужіе, а свои люди—въ свойствъ.

Отъ внакомства и отъ дружбы можно отказаться, а отъ родства, какъ ты не вертись, признавай, не признавай, а отказаться нельзя: все-таки родня. Покойникъ Обольяниновъ правду говаривалъ: «Кто своего родства не уважаетъ, тотъ себя самого унижаетъ, а кто родныхъ своихъ стыдится, тотъ чрезъ это самъ срамится».

Это очень справедливо.

У Шаховскихъ было четыре сына и шесть дочерей. Сыновья были вст еще мальчиками: старшему—Петрушт, лътъчетырнадцать, а меньшему—лътъ шесть, среднимъ—лътъ по десяти и по восьми.

Изъ дочерей старшая была Въра, вторая Ирина; эта была однихъ лътъ съ моими старшими дъвочками, Софья и Агаеоклея помоложе, а Лизанька и Наденька вовсе дътьми. И мы были дружны, и наши дъти тоже очень подружились; имъ подъ лъта подходила и Машенька Толстая. (Моя двоюродная сестра, дочь тетушки, графини Александры Николаевны).

Итакъ, мы это лето провели очень пріятно.

Въ то время на водахъ были еще княжны Щербатовы, очень хорошенькія; одна изъ нихъ была потомъ за Саловымъ, другая за Апухтинымъ, а еще одна за къмъ, не помню, иностранная фамилія <sup>1</sup>).

Изъ числа молодыхъ людей тогда были тамъ два красавца, возвратившіеся съ войны: Анренъ и Глазенанъ, этотъ гораздо спустя, въ 1836 году, былъ женатъ на моей двогородной племянницъ, Варваръ Сергъевнъ Неклюдовой.

Утромъ всё собирались и пили воды, а по вечерамъ танповали и ходили въ театръ, гдё играла бывшая тогда въ городё труппа, а иногда играли и аматеры, и, между прочимъ, одинъ князь Шаховской разучивалъ свои пьесы и послё того написалъ комедію Липецкія воды, въ которой, говорятъ, нёкоторыя барыни и барышни узнали свои портреты, а кто говорилъ—каррикатуры.

Въ августъ мъсяцъ, возвратившись въ Елизаветино и пробывъ тамъ недолго, мы стали снаряжаться въ путь въ Москву.

По пути мы затажали къ Яньковымъ, въ Петрово, и у нихъ гостили.

У Николая Александровича было тогда четверо дѣтей: три сына и дочь.

У меня было шесть дочерей, и намъ жедалось имъть мальчиковъ; и было два сына, да не судилъ имъ Господь пожить, а невъсткъ очень хотълось имъть дочь и она простаивала ночи на молитвъ, приставала, можно сказать, къ Богу, дай имъ дочь. А замужъ она вышла въ 1789 году; прошло 20 лътъ, и наконецъ ихъ желаніе исполнилось: родилась дочь Марья въ 1809 году, марта 8-го.

Старшему Сашъ было слишкомъ двадцать лътъ, второму —

<sup>1)</sup> Не за Бергманомъ ли, Степаномъ Федоровичемъ? Это сестры бывшаго московскаго генералъ-губернатора, князя Алексвя Григорьевича Щербатова. Внукъ.

Андрюшѣ лѣтъ пятнадцать или шестнадцать, а меньшому Харламию — лѣтъ десять; дѣвочкѣ Машѣ — года четыре или лѣтъ пять. Андрюша былъ не въ мѣру толстъ, и немудрено, потому что дѣти цѣлый день все что-нибудь жевали и даже на ночь имъ ставили остатки отъ ужина въ ихъ комнату, точно на убой ихъ кормили, и въ послѣдствіи времени всѣ были очень дородны, а Андрей вышелъ безобразно толстъ.

Когда мы прівхали къ брату, застали, что у него гостить цыганскій таборъ,—такъ онъ намъ сказалъ.

- Какъ это гостить? спросила я. Мнъ что-то это мудрено... Растолкуй ты мнъ.
- То-есть, они прівхали съ таборомь, я позваль ихъ повсть и поплясать. Машенькъ понравилась ихъ пляска, я и оставиль ихъ погостить, чтобы выучили Машеньку плясать...

Мы съ мужемъ такъ и ахнули.

- Слыханное ли это дёло, чтобы цыганятамъ позволять играть съ своими дётьми и учить ихъ плясать, сказала я.
  - Машенькъ нравится, она плачеть.
- Удивляюсь я тебъ, братъ, сказалъ Дмитрій Алексан-) дровичъ, какая тебъ охота жить въ деревнъ и проживаться съ попами да съ цыганами. У тебя состояніе не хуже моего и ты могъ бы жить въ Москвъ съ порядочными людьми. Прогони ты, пожалуйста, этотъ таборъ; какъ это тебъ въ голову только пришло учить свою дъвочку плясать по-цыгански; какая мерзость!

Такъ мы настояли, на другой день таборъ и спровадили. Добрые были люди, и мужъ и жена, но совсъмъ безъ характера, каждый могъ дълать, что хотълъ изъ нихъ: какъ говорится, гнули ихъ въ бараній рогъ. Мальчики росли какими-то балбесами, а дъвочки съ малолътства цыганятъ въ подруги допускали!

Не нравилось мнъ, какъ и золовка моя держала свой домъ, а въ Петровъ было и того хуже: тоже дъвки поминутно шмытаютъ черезъ гостиную изъ дъвичьей въ прихожую и тоже неопрятство.

Я сказала нев'єстк'є: «Ежели теб'є это все равно, такъ мн'є это не нравится; по крайней м'єр'є, прошу тебя, чтобы при мн'є не было такого безобразія». Меня это коробило, а они и не понимали, чтобы могло быть иначе. Въ послъдствии времени, по зимамъ Яньковы стали жить въ Москвъ, но и въ городъто у нихъ все было по-деревенски, по-степному: неопрятно, неприглядно. Наймутъ какуюнибудь лачугу, на краю свъта, въ глухомъ переулкъ и толкуютъ, что (entrée) антре не хорошо.

— Заплатите немного подороже, гдѣ-нибудь въ центрѣ города, гдѣ мы всѣ живемъ, говорю я имъ, тогда и антре будетъ у васъ хорошее.

# ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

I.

При нашемъ прівздѣ въ Москву она уже начинала обстраиваться, но, все-таки, была еще ужасная картина. Весь городъ по сю сторону Москвы-рѣки былъ точно какъ черное большое поле, со множествомъ церквей, а кругомъ обгорѣлые остатки домовъ: гдѣ стоятъ только печи, гдѣ лежитъ крыша, обрушившанся съ домомъ; или домъ цѣлъ, сгорѣли флигеля; въ иномъ мѣстѣ уцѣлѣлъ только одинъ флигель... Увидѣвъ Москву въ такомъ разгромѣ, я горько заплакала: больно было увидать, что сталось съ этою древнею столицей, и не вѣрилось, чтобъ она когда-нибудь и могла опять застроиться.

Но нъть худа безъ добра: послъ пожара она стала гораздо лучше, чъмъ была прежде: улицы стали шире, тъ, которыя были кривы, выпрямились, и дома начали строить больше все каменные, въ особенности на большихъ улицахъ.

Дома обоихъ моихъ братьевъ уцѣлѣди, и мы рѣшили, что пристанемъ у брата Николая Петровича, который и пригла-шалъ насъ, а невъстка хотѣла послать о нашемъ пріѣздѣ распоряженіе къ себъ въ домъ, такъ какъ они жили въ По-кровскомъ, а домъ ихъ на Знаменкъ былъ пустой. Вогъ, прі-ѣхавъ въ Москву, мы и отправились прямо на Знаменку. Выходитъ къ намъ человъкъ, жившій въ домъ, и говорить

намъ: «Я принять васъ не смъю, потому что, уъзжая, господа не приказали никого принимать».

Я говорю ему: «Да, въдь, я сестра Николая Петровича, и невъстка хотъла писать, что мы поселимся здъсь первое время, пока мы не наймемъ дома».

— Не смъю, сударыня, а писемъ не было.

Это меня очень оскорбило...

— Ну, свои не принимають, сказаль мит Дмитрій Александровичь, потдемь къ чужимь, къ моему другу Дмитрію Николаевичу Щербачеву: онь хотя и не родня, а приметь насъ съ распростертыми объятіями; я за это ручаюсь.

Такъ мы со Знаменки и поъхали опять назадъ за Москвуръку на Пятницкую, гдъ жилъ Щербачевъ, который дъйствительно намъ очень обрадовался, и какъ ни тъсно у него было, а для насъ нашлось мъсто. Щербачевъ былъ товарищемъ Дмитрія Александровича по корпусу, былъ съ нимъ всегда очень друженъ и любилъ его, какъ родного брата. Онъ былъ человъкъ очень добрый, ласковый и привътливый для всъхъ, а для насъ былъ какъ самый близкій родственникъ, готовый на всякую послугу и одолженіе.

Онъ и тутъ, мало того, что пріютилъ насъ, спрашиваетъ еще у моего мужа:

— Дмитрій Александровичь, твой домъ сгорѣль, не нужны ли тебъ деньги? Ты, пожалуйста, не стъсняйся и скажи мнъ, я всегда готовъ тебъ предложить, сколько могу, и счелъ бы за обиду, если бы, помимо меня, ты сталъ занимать у другихъ.

Добрый и хорошій быль челов'єкъ.

- Такъ мы у него и заняли сколько-то тысячь; взяли еще у Полуденскаго, у князя Шаховского и начали опять помышлять о построеніи новаго дома на мѣстѣ сгорѣвшаго, а для покрытія долговъ, въ которые намъ пришлось войти, мы рѣшили продать, не спѣша, наше тамбовское имѣніе, если выищется настоящій и хорошій покупатель, потому что цѣнили наше имѣніе,—гдѣ была и усадьба, и земли не мало, и почва прекрасная,— не менѣе, какъ тысячъ въ двѣсти или болѣе, разумѣется, ассигнаціями, какъ тогда считали.

Говоря о пожаръ Москвы, о перестройкахъ и перемънахъ въ городъ, разскажу, кстати, о томъ, какъ я застала Москву и что припомню о перембнахъ, на моей памяти происшед-шихъ.

Окола Кремля, гдё теперь Александровскій садъ, я застала большіе рвы, въ которыхъ стояла зеленая вонючая вода, и туда сваливали всякую нечистоту, и сказывають, что послё французовъ въ одномъ изъ этихъ рвовъ долго валялись кипы старыхъ архивныхъ дёлъ изъ котораго-то кремлевскаго архива. Сады стали разбивать послё 1818 года. Въ Кремлё тоже, внизу подъ горою, вдоль стёны, былъ пустырь. Говорятъ, прежде, при царяхъ, тамъ были сады и царскіе парники, а потомъ все это упразднили и долгое время тамъ было очень неопрятно, въ особенности же послё непріятеля, когда туда сваливали всякій хламъ и мусоръ отъ взрывовъ.

Каменный мость я застала съ двойною башней, на подобіе колокольни; онъ быль крытый и по сторонамъ торговали дётскими игрушками. Самыя лучшія изъ игрушекъ были деревянные козлы, которые стукаются лбами. Были игрушки и привозныя, и заграничныя; ихъ продавали во французскихъ модныхъ лавкахъ, и очень дорого. Василій Блаженный, или Покровскій соборъ на Рву, былъ на холмъ, который ничъмъ не былъ обнесенъ. Набережная была только мъстами вымощена, а берега ръки камнемъ стали обкладывать при императрицъ Екатеринъ II и въ 1790 годахъ; до тъхъ поръ они были и изрыты, и часто весной обваливались.

Воспитательный Домъ достраивали и додѣлывали на моей памяти, въ то время, какъ я была еще ребенкомъ. На его построеніе пошель матеріаль, приготовленный для загороднаго дворца Петра II, гдѣ-то въ окрестностяхъ Москвы, въ имѣніи, бывшемъ прежде за княземъ Меншиковымъ и отобраннымъ потомъ въ казну ¹). Много было разныхъ сужденій насчетъ Воспитательнаго Дома: кто осуждалъ, а кто и одобряль, и

<sup>&#</sup>x27;) Село Люберцы или Либерцы въ 15 верстахъ отъ Москвы, по коломенскому шоссе. Тамъ былъ деревянный дворець, въ которомъ, при императрицѣ Елизаветъ Петровнъ, цълое лъто жили великій князь Петръ Оедоровичъ и великая княгиня Екатерина Алексъевна. Тамъ былъ имповый регулярный садъ, остатки котораго видны и теперь. Дворецъ былъ равобранъ за ветхостію, сады мало-по-малу запущены и не осталось и слъдовъ прежней рескошной усадьбы свътлъйшаго князя и дворцъ, нъ которомъ живаль Нетръ П, потъщавнійся въ томъ мъстъ охотою.

послъднихъ было болъе. Одни говорили, что не слъдуетъ дълать пріюта для незаконныхъ дътей, что это значитъ покрывать беззаконіе и покровительствовать разврату, а другіе смотръли на это иначе и превозносили милосердіе императрицы, что она давала пріютъ для воспитанія несчастныхъ младенцевъ, невиновныхъ въ гръхъ родителей, которые, устыдившись своего увлеченія, чтобы скрыть свой позоръ, можетъ статься, прибъгли бы къ преступленію и лишили бы жизни невинныхъ младенцевъ, не имъя возможности ни устроить ихъ, ни утаить ихъ, ни воспитать. И въ самъ дълъ, до учрежденія Воспитательнаго Дома такіе ужасные, несчастные случаи повторялись очень не ръдко. Потому хвалившихъ императрицу было болъе, чъмъ осуждавшихъ.

Ствна, которая идеть по набережной, и теперь упвлела только частію; до 1812 года была вся вполнв.

Я застала еще Тверскія ворота, Пречистенскія, Арбатскія, Никитскія, Серпуховскія; нѣкоторыя были даже деревянныя и очень некрасивыя. Въ тѣ времена, когда въ Москвѣ было нѣсколько стѣнъ городскихъ, понятно, что нужны были и ворота; потомъ стѣны обваливались, ихъ сломали, а ворота оставили, и было очень странно видѣть, что ни съ того, ни съ сего, вдругъ, смотришь, стоятъ на улицѣ или на площади ворота; многія стали ветшать, ихъ и велѣно было снести; это было въ 1780 годахъ. Теперь осталось на память одно только названіе.

Я помню, когда была въ Москвъ ръченка Неглинная и черезъ нее было нъсколько мостиковъ: Боровицкій деревянный, другіе—каменные. Я слыхала отъ батюшки, что онъ засталь мельницы на Москвъ-ръкъ, и одна изъ нихъ была около Крымскаго Брода, въ мъстъ, что называютъ Бабій Городокъ. Нъкоторые старожилы въ мое время помнили, что была мельница на Неглинной. Ръчку номню, а мельницъ я уже не застала; ихъ было три: 1) у Водяной башни, 2) у Троицкихъ воротъ и 3) у Боровицкихъ. На Кузнецкомъ мосту точно былъ мостъ, и налъво, какъ ъхать къ Самотекъ, цълый рядъ кузницъ, отчего и названіе до сихъ поръ осталось. Мость былъ хотя и не деревянный, но преплохой, и сломали его гораздо послъ французовъ.

Улица, называемая Кузнецкій мость, издавна была засе-

лена иностранцами: были французскія и нізмецкія лавки. Теперь говорять «тать на Кузнецкій мость», а въ наше время говорили: «тать во французскія лавки». Тамъ торговали моднымъ товаромъ, который привозили изъ чужихъ краевъ; были и свои мастерицы въ Москвт, но ихъ объгали, и кто побогаче все покупали больше заграничный привозный товаръ.

На Ильинкъ за Гостиннымъ рядомъ и за Гостиннымъ дворомъ были нюренбергскія лавки и голландскій магазинъ. Тамъ мы все больше покупали шерсти для работъ и шелки; чулки шерстяные и голландское полотно, которое было очень дорого, но было хорошее, ручного издълія и безъ бумаги; торговали и батистомъ, и носовыми платками, и голландскимъ сыромъ. Сарептскій магазинъ былъ гдъ-то далеко, за Покровкой и за Богоявленіемъ: вотъ на первой недълъ, бывало, туда всъ и потянутся покупать медовыя коврижки и пряники, какихъ теперь не дълаютъ. Цълая нить каретъ ъдетъ по Покровкъ за пряниками. Потомъ сарептскую лавку перевели на Никольскую и думали, что будетъ лучше, а вышло, что стали торговать гораздо хуже.

Я чуть-чуть помню, какъ стали селиться нёмцы (изъ Моравіи) въ Сарептё; это было при императрицё: Екатеринё. Сначала ихъ было, говорять, пять-шесть семействъ, которыя первыя пріёхали и выбрали мёсто за Саратовымъ, по близости отъ Царицына, а послё чумы пріёхало нёсколько сотъ семействъ, такъ что въ 1780 годахъ было уже, сказывали, болёе 3.000 человёкъ. Они какой-то особенной лютеранской ереси 1), но очень строгой и хорошей жизни. Эти нёмцы, говорять, выстроили себё прекрасную молельню и завели школу для мальчиковъ и для дёвочекъ.

Стали съять горчицу, которая и теперь считается у насъсамою лучшею, и занялись разведеніемъ табаку особыхъ сортовъ, и сарептскій табакъ быль одно время въ большомъ ходу; кто тамъ бывалъ, говоритъ, что Сарепта стала потомъ какъ большой городъ, очень красивый и совершенно отличный ото всъхъ русскихъ городовъ. Около города валъ, стъна и все очень хорошо содержано. Тамъ всякія мастерскія, много разныхъ заводовъ и фабрикъ, и всъ издълія очень короши от-



<sup>1)</sup> Такъ называемые гернгутеры.

дълкой и прочностью. Во время Пугачева, казаки это мъстечко разграбили и раззорили, но императрица бъднымъ нъмцамъ помогла, и они опять оправились. Теперь эта маленькая колонія очень распространилась и расползлась, и около Саратова во многихъ мъстахъ живутъ нъмцы маленькими колоніями и отдъльными семьями въ своихъ мызахъ.

### II.

Московскій Большой театръ начали строить въ двадцатыхъ годахъ, а до техъ поръ онъ быль въ пругомъ мъстъ, деревянный и преплохой. Содержаль его оть себя нъкто Медоксъ: было ли ему на то дано право отъ казны, или тогда можно было обойтись безъ этого и дозволялось частнымъ линамъ содержать театры, этого я хорошенько не знаю. Помню только, что когда старый театръ сгоръль (это было очень давно, въ моей молодости), то временно быль устроенъ театръ въ помъ Воронцова, на Знаменкъ, въ томъ самомъ домъ, который въ последствии принадлежаль брату Николаю Петровичу, а послъ того князю Сергъю Ивановичу Гагарину 1). Ну, конечно, было и тъсновато; впрочемъ, по тогдашнему было хорошо и достаточно, потому что въ театръ взжали реже, чъмъ теперь, и не всякій... Теперь каждый картузникъ и сапожникъ, корсетница и шляпница лезутъ въ театръ, а тогда не только многіе изъ простонародья гнушались театральными позорищами, но и въ нашей средъ иные считали гръховными всъ эти лицедъйства.

Но была еще и другая причина, что наша братія взжала ръже въ театры: въ Москвъ живало много знати, людей очень богатыхъ, и у ръдкаго вельможи не было своего собственнаго театра и своей доморощенной труппы актеровъ.

У Шереметева было два театра: въ Кусковъ отдъльнымъ зданіемъ отъ дома; и въ этомъ театръ была императрица Екатерина, когда графъ Петръ Борисовичъ дълалъ для нея у себя правдникъ, стоившій ему болье двухъ милліоновъ руб-

<sup>1)</sup> По смерти князя Сергъя Ивановича Гагарина, домъ этотъ перешель по насивдству дочери его, Бутурлиной.

лей; другой театръ былъ въ Останкинъ въ домъ, и, въроятно, дълъ еще и теперь. У графа Орлова подъ Донскимъ, при его домъ, тоже быль театръ; у Мамонова, у Бутурлина въ Лефортовъ, у графа Мусина-Пушкина на Разгуляъ, у Голицына, Михаила Петровича, у Разумовскаго въ Петровскомъ (Разумовскомъ) и въ Люблинъ, и въ Перовъ; потомъ, у Юсунова въ Архангельскомъ и у Апраксиныхъ и въ Москвъ, и въ Ольговъ. Деревенскій театръ въ Ольговъ былъ отдъльно отъ дома, также какъ и въ Кусковъ и въ Архангельскомъ, а въ московскомъ домъ на Знаменкъ былъ театръ съ ложами въ три яруса, очень хорошенькій, и на этомъ театръ игрывали всъ знаменитости, посъщавшія Москву, и была одно время итальянская опера, и мы тогда были абонированы. Въ Ольговъ на театръ играла у Апраксиныхъ своя кръпостная труппа и быль свой оркестрь, а въ Москвъ часто бывали спектавли для любителей: игрывали всего чаще Гедеоновъ, Яковлевъ, Кокошкинъ. Нёкоторыя пьесы шли очень хорошо; номню, что играли по-французски Севильскаго цирюль-ника (Бомарше), изъ Мольера которыя-то комедіи и еще разныя другія пьесы, приличныя для благороднаго театра. Раза два или три мнъ случилось видъть на сценъ и саму Апраксину; она никогда, бывало, своей роли хоропіенько не запомнить; забудеть, что следуеть говорить, подойдеть къ суфлеру, тоть ей подсказываеть, а она не слышить, остановится и спрашиваеть его: «Comment?»

Содержатель театра, Медоксъ, быль англичанинъ, какъ говорили, но я думаю, что, должно быть, изъ жидовъ, большой шарлатанъ и великій спекуляторъ. У него была дача гдё-то верстахъ въ пятнадцати или въ двадцати отъ Москвы, по каширской дорогѣ, и, кромѣ того, дома и обширный садъ за Рогожской, и онъ тамъ устроилъ у себя для публики всякаго рода увеселенія: вокзаль, гулянье, театръ на открытомъ амфитеатрѣ въ саду, фейерверки и т. п. Многіе туда ѣвжали въ извѣстные дни, конечно, не люди значительные, а изъ общества средней руки, въ особенности молодежь и всякіе Гулякины и Транжирины. Между тѣмъ, у Шереметева въ Кускова бывали часто праздники и пиры, на которые могъ пріѣхать, кто только хотѣлъ, и были, говорять, не доѣзжая до Кускова, два каменныхъ столба, съ надписью: «веселиться,

какъ кому угодно». Это барское гостепримство и хлѣбосольство приходились не по нутру жадному Медоксу, и онъ многимъ жаловался на Шереметева, что графъ у него отбиваетъ публику.

Кто-то и говорить Шереметеву:

- Есть человъкъ, недовольный вашимъ гостепріимствомъ графъ...
  - Кто же это, отчего? спрашиваеть графъ.
- Да вотъ, Медоксъ, содержатель театра, плачется на васъ, что вы у него отбиваете публику...
- Скоръе же это я могу жаловаться на него, что онъ меня лишаеть посътителей и мъщаеть мнъ тъщить даромъ людей, съ которыхъ онъ деретъ горяченькія денежки. Каждый, кто ко мнъ пришелъ, тотъ мой и гость, милости просимъ, веселись всякій, какъ ему хочется: я весельемъ не торгую, а гостя своего имъ забавляю, для чего же онъ моихъ гостей у меня отбиваетъ? Кто къ нему пошелъ, можетъ статься, былъ бы у меня...

Этотъ Медоксъ по Москвъ расхаживалъ въ красномъ плащъ и потому его прозвали кардиналомъ. Онъ былъ искусный механикъ, сдълалъ премудреные часы съ разными штуками, съ музыкой и съ фигурами, которыя двигались и плясали. Эти часы были потомъ у извъстнаго въ свое время мънялы, Дмитрія Александровича Лухманова, который цънилъ ихъ очень дорого.

Когда прітвжаль въ Москву, изъ Персіи, извъстный Хозревъ-Мирза, онъ быль въ лавкъ у Лухманова и торговаль часы, даваль за нихъ какую-то очень большую сумму, Лухмановъ не отдаль, и послъ того эти часы такъ у него и остались; куда они дъвались—не знаю.

Директоромъ казеннаго театра, около двадцатыхъ годовъ, былъ О. О. Кокошкинъ, женатый на падчерицъ (моей троюродной сестры) Е. А. Архаровой, на Варваръ Ивановнъ; ея мать была сама по себъ Щепотьева. Этого Кокошкина я видала и у Архаровыхъ, и у Апраксиныхъ. Потомъ, когда онъ овдовълъ, онъ женился вторично на какой-то актрисъ и имълъ дътей, а отъ Архаровой дътей не осталось.

До двънадцатаго года театръ былъ на Арбатской площади, построенъ въ видъ ротонды. За годъ или за два до непрія-

тельскаго нашествія, прівзжала въ Москву изв'єстная трагическая актриса, мамзель Марсъ, и тамъ играла. Мнв повелось ее видеть раза два или три; мы ездили съ Титовымъ и дивились прекрасной игръ ея. Этоть Арбатскій театръ во время французовъ сгоръль, а временно устроили театръ на Никитской, въ дом' Познякова (принадлежавшемъ посл' того князю Юсупову). Кром'т того, быль посл'т французовь театръ въ Пашковомъ домъ, но не въ томъ прекрасномъ, который и теперь стоить на углу Знаменки, а въ другомъ, который быль на углу Никитской и Моховой. Этоть домъ потомъ купили въ казну, сломали и выстроили на его месте, после первой холеры, новый университеть. Помъщение было очень скудное, и сравнить нельзя съ Апраксинскимъ театромъ. Теперешній театръ начали строить при император'я Александр'я Павловичѣ 1), а отдълали, когда его уже не стало, въ концѣ 1825 года.

## III.

Я слыхала отъ стариковъ, помнившихъ императрицъ Анну Ивановну и Елизавету Петровну, что въ 1740 и 1750 годахъ домъ для комедіи быль гдё-то на Басманной, гдё тогда живало много знати, а итальянцы, которыхъ вызвали въ Москву, чтобы потешать Елизавету Петровну, когда она подолгу живала въ Москвъ, давали свои представленія въ особомъ вданіи, у Краснаго пруда. Прошу покорно, въ такую даль тащиться! Послъ того и русскія пьесы стали давать на этомъ театръ, и извъстный въ то время стихотворецъ Сумароковъ, бывъ въ милости у императрицы, заправляль этимь театромъ и присыпаль въ Москву актеровъ, и писалъ свои трагедіи, которыя они разыгрывали. Эти піесы интересны, а итальянскія оперы по-моему ничего не стоили. Когда итальянцы снимали театръ у Апраксиныхъ, для меня тоска бывало, какъ приделся вхать въ оперу: я пущу своихъ барышенъ на передъ ложи, а сама уйду въ темный уголь, сижу себъ и дремлю; прескучные ...ыннальти ите илыб

¹) Въ 1821 году.

Вообще, я не скажу, чтобъ я была большая любительница театровъ, да въ наше время и не тажали такъ часто по публичнымъ театрамъ, какъ теперь, оттого что приличнъе считалось бывать тамъ, куда хознинъ приглашаетъ по знакомству, а не тамъ, гдъ каждый можеть быть за деньги. У кого же изъ насъ не было въ близкомъ знакомствъ людей, имъвшихъ свои собственные театры?

Мнѣ было лѣтъ четырнадцать, когда я въ первый разъ была въ театрѣ Медокса, и хотя зала была очень грязновата, тѣсна и невзрачна, но, не видавъ лучшаго, мы и этимъ были довольны. Дѣтей прежде не возили такъ часто въ театръ, какъ теперь. Батюшка объ этомъ судилъ очень строго:

— Выростуть большія, говариваль онь матушкъ — усиъють всего наглядьться и всьмь натышиться, а то какь начнуть спозаранокь всюду разъбажать, скоро все надобсть и прискучить. Теперь пусть сидять за грамоткой да за рукодъльемъ, а въ льтахъ будуть, ну, тогда и забавляйся...

Въ наше время тоже бывали и для дѣтей забавы: качели и балаганы; насажають насъ въ кареты и пошлютъ смотрѣть, какъ паяцы кривляются. Пріѣхали какіе-то итальянцы съ кукольнымъ театромъ и это насъ больше забавляло, чѣмъ трагедіи и комедіи.

Я тоже своихъ девочекъ не любила таскать по театрамъ и не хотела ихъ везти до пятнадцати леть, года за два предътемъ, какъ ихъ вывезу въ светъ. Въ мое время прежде восемнадцати, девятнадцати леть на балы не езжали, потому что вывези рано — сочтутъ невестой, а это девушекъ старитъ. Довольно съ нихъ и танцовальныхъ уроковъ: напрыгаются со своими подругами, чего же еще?

Дъти мои учились танцовать у Іогеля. Онъ считался въ свое время лучшимъ танцмейстеромъ; былъ еще другой, Флагге, но этотъ не имълъ такой большой практики, а Іогеля всюду приглашали. Онъ бывалъ у Архаровыхъ, у Неклюдовой, у Львовой, у Рожновой, у Шаховскихъ, словомъ—вездъ, куда я дътей возила.

### IV.

Прекрасный домъ Пашковыхъ, на углу Знаменки и Моховой, былъ строенъ Александромъ Ильичемъ Пашковымъ. Эти Пашковы, говорятъ, выходцы изъ Польши. Ихъ пращуръ былъ шляхтичъ, пріёхавшій служить въ Россію, обрусѣвшій и оставившій потомковъ. Одинъ изъ нихъ, Александръ Ильичъ, женился на дочери Мясникова, богатаго золотопромышленника, за которою взялъ нѣсколько заводовъ и 20.000 душъ крестьянъ, а такъ какъ сестра его жены, Дарьи Ивановны, Екатерина Ивановна, была за Козицкимъ, статсъсекретаремъ императрицы Екатерины, пользовавшимся ея милостями, то и Пашковъ попалъ въ почетъ.

Пашковы имѣли еще загородный дворъ съ большимъ садомъ и прекраснымъ домомъ гдѣ-то около Крестовской ваставы.

Пашковы жили всегда весело и открыто, такъ какъ имѣли очень большое состояніе, и кромѣ того, и родствомъ считались со знатью. Одинъ изъ сыновей Александра Ильича былъ женатъ на графинѣ Толстой, сестрѣ графа Петра Александровича Толстого (бывшаго посломъ при Наполеонѣ I и, стало-быть, теткѣ синодальнаго оберъ-прокурора графа Александра Петровича); онъ былъ чѣмъ-то значительнымъ при дворѣ.

Я помню, когда домъ Пашковыхъ былъ во всемъ блескъ, свъжій и новый, какъ съ иголочки. Предъ домомъ били фонтаны; по саду расхаживали разныя птицы: павлины, фазаны; было нъсколько пребольшихъ сътчатыхъ птичниковъ изъ зоноченой проволоки; иногда въ саду играла ихъ собственная кръпостная музыка; у нихъ бывали зачастую театры и праздники; ну, и конечно, въ такомъ домъ и съ большимъ состояніемъ можно было хорошо и весело жить.

Мы домами никогда не были знакомы, но одну изъ внукъ Александра Ильича я не редко видала у моей невестки (Марьи Петровны Корсаковой), которая ей приходилась воловкой, потому что Пашкова была замужемъ за княвемъ Владиміромъ Петровичемъ Долгоруковымъ; ее звали Варварою Ивановною. Она была почти однихъ лётъ съ моими до-

черьми и я застала ее еще молодою дѣвушкой; очень была не дурна собой и добран и милая женщина: ей было съ небольшимъ двадцать лѣтъ когда она умерла, а ея мужъ умеръ черезъ годъ, и единственный ихъ сынъ Петруша ¹) воспитывался у своей бабушки, княгини Анастасіи Симоновны, братниной тещи, которая и жила все у брата въ домѣ, и Петруша росъ на моихъ глазахъ.

Одна изъ сестеръ Варвары Ивановны была за Хвостовымъ, другая за Сушковымъ, а еще одна осталась старою фрейлиной.

Мать этихъ Пашковыхъ была сама по себъ Яфимовичъ и жила гдъ-то очень далеко на чистыхъ Прудахъ, въ своемъ домъ, и тоже любила жить весело и открыто.

Пашковскій домъ на Знаменкъ принадлежаль, кажется, меньшому изъ братьевъ, Алексъю Александровичу, тому, который не быль женатъ. Во время французовъ, домъ этотъ обгоръль и долго оставался не обновленнымъ: 2) должно-быть, новому поколънію не подъ силу было и поправить даже того, что дъдушки могли вновь построить и отдълать. Былъ и третій городской домъ Пашковыхъ, неподалеку отъ Каменнаго моста, рядомъ съ церковью Похвалы Пресвятыя Богородицы; онъ потомъ былъ купленъ въ казну для дворцовой конторы. Этотъ принадлежалъ второму изъ братьевъ, Василію Александровичу, женатому на графинъ Толстой. Его дочь, Татьяна Васильевна, была за Иларіономъ Васильевичемъ Васильчиковымъ. Эти Пашковы мало живали въ Москвъ, а все больше въ Петербургъ.

Сестра Дарьи Ивановны Пашковой, Екатерина Ивановна, вышедшая за Козицкаго, имъла свой домъ въ Москвъ на Тверской, напротивъ церкви Димитрія Селунскаго. Домъ быль большой и прекрасный. У Козицкой было нъсколько дочерей, изъ которыхъ одна вышла за князя Бълосельскаго-Бълозерскаго, и къ ней-то перешелъ домъ ея матери Козицкой. По фамиліи Козицкаго и переулокъ, которымъ домъ

Вынѣ въ этомъ домѣ Румянцовскій Музей.

<sup>1)</sup> См. выше, гл. VIII. Онъ жилъ последнее время за границей, где и умеръ; былъ известенъ въ обществе подъ названіемъ: Долгорукійle bancal; умени былъ человекъ, но очень резкій на языкъ, собой не хоропъ и прихрамывалъ.

этотъ отдёляется отъ гостинницы Шевалдышева, прозванъ Козицкимъ. Одна изъ сестеръ этого князя Бёлосельскаго (Александра Михайловича), Наталья Михайловна, была замужемъ за братомъ княгини Анны Николаевны Долгоруковой, за барономъ Сергвемъ Николаевичемъ Строгановымъ, а другая, Евдокія Михайловна, за мутушкинымъ двоюроднымъ братомъ Василіемъ Петровичемъ Салтыковымъ. Онъ умеръ за нъсколько лътъ до французовъ, а жена его была еще въ живыхъ въ 1822 году, когда мы вздили въ Петербургъ, и ей было тогда лътъ семьдесятъ пять; года черезъ два послътого и она скончалась.

Теперь не упомню, за которою, именно изъ этихъ княженъ Бълосельскихъ въ своей молодости ухаживалъ Өедоръ Сергъевичъ Лужинъ (бывшій въ послъдствіи нашимъ сосъдомъ и хорошимъ пріятелемъ мужа). Онъ былъ очень милый и любезный человъкъ, видный собою, но отъ осны очень сильно помъченъ. Онъ служилъ въ гвардіи и имълъ весьма небольшое состояньице, а молодая и богатая княжна ему очень нравилась. Онъ долго собирался съ духомъ сдълать ей предложеніе, наконецъ ръшился. Что ему княжна отвътила—не съумъю сказать, только на слъдующій день ему утромъ подають записочку, и онъ читаетъ:

Господинъ Лужинъ, Княжнъ вы не нуженъ, Но васъ зовутъ на ужинъ.

Онъ, сирѣпя сердце, поѣхалъ ужинать иъ Бѣлосельскимъ; за ужиномъ пили за здоровье княжны и жениха ея, за котораго ее просватали; можно себѣ представить неловкое положеніе, въ которомъ былъ этотъ отверженный воздыхатель. Онъ вскорѣ послѣ того вышелъ въ отставку, уѣхалъ жить въ деревню и умеръ старымъ колостякомъ, вспоминая о прекрасной княжнѣ; однако, послѣ него оставалось двѣ ли, три ли воспитанницы, которыя приходились ему близко сродни. Такъ какъ я коснулась Лужиныхъ, то про нихъ и буду продолжать.

Ихъ имѣніе, сельцо Григорово, было отъ нашей подмосковной верстахъ въ девяти или десяти: версты съ четыре далѣе Дьякова. Имѣньице небольшое, но хорошенькое, премилый домикъ съ мезониномъ и деревянная церковь во имя Спаса Нерукотвореннаго Образа. Она была не приходская, а приписная къ приходу, селу Шукалову, принадлежавшему въ ту пору Шокареву.

Лужиныхъ было два брата: Дмитрій и Өедоръ Сергъевичи и сестра Марья Сергъевна, да старушка мать. Лътомъ они все живали въ Григорове, а по зимамъ въ Москве въ своемъ собственномъ домъ. Григорово досталось по раздълу меньшому брату Өедору Сергъевичу, а старшему Дмитрію другое имъніе, тоже въ Дмитровскомъ убздів, въ сторону отъ Троицкаго шоссе, верстахъ въ пятидесяти отъ Москвы и въ двадцади отъ Дмитрова, село Воронино. Старшій брать быль моть и свое имъніе спустиль съ рукъ потихоньку отъ матери, чтобы не огорчить старушки, а можетъ-статься, онъ ее и прибаивался, — говорять, была съ душкомъ. Братья были дружны между собой, и чтобъ еще лучше скрыть отъ матери, что Воронино уже въ чужихъ рукахъ, они и положили, когда прівзжали каждую недвлю въ Москву подводы съ припасами, съ съномъ, съ дровами, говорить старушкъ, что привозится все это то изъ Григорова, то изъ Воронина; такъ старушка Лужина и умерла, не знала, что Воронино продано и что вся семья только и существуеть, что Григоровымъ да московскимъ домомъ.

Дмитрій Сергѣевичъ былъ женать; жену его звали Елизавета Васильевна 1), предобрая и премилая женщина; я съ ней была очень дружна и мы часто видались, когда, по смерти мужа, она живала въ Григоровѣ. У нея было три дочери и сынъ. Старшая изъ дочерей, Анна Дмитріевна, вышла потомъ замужъ за Семена Николаевича Шеншина (родного брата Владиміра Николаевича, женатаго на моей племянницѣ Маръѣ Сергѣевнѣ Неклюдовой); Варвара Дмитріевна была за Озеровымъ, а Маръя Дмитріевна за пензенскимъ помѣщикомъ Николаемъ Васильевичемъ Ховринымъ. Маръя Дмитріевна была очень хороша собой и весьма умная и пріятная женщина.

Племянникъ Өедора Сергъевича, Иванъ Дмитріевичъ, не внаю, гдъ онъ сперва учился,— потомъ быль записанъ въ службу и жилъ въ Петербургъ. Старикъ-дядя и тетка очень

<sup>1)</sup> Скончалась въ Москвъ въ 1877 г.

его любили и во всемъ себъ отказывали для того, чтобы побольше можно было послать ему денегъ. Онъ былъ молодецъ, видный и красивый изъ себя и очень полюбился Иларіону Васильевичу Васильчикову (тогда еще не князю и не графу), брату княгини Татьяны Васильевны Голицыной 1). Молодой Лужинъ пришелся по мысли дочери Васильчикова, Екатеринъ Иларіоновнъ, и она за него вышла замужъ. Это было, думаю, около 1830 года, и, кажется, стариковъ Лужиныхъ ни дяди, ни тетки, — уже не было въ живыхъ 2).

Еще одна изъ сестеръ Пашковой и Козицкой быда выдана за Бекетова, а другая за Дурасова. Бекетовъ былъ весьма извъстный въ свое время человъкъ, очень ученый и имъвтий свою собственную типографію, что тогда было диковинкой. Одна изъ дочерей этого Бекетова была за Балашевымъ, долгое время бывшимъ въ Москвъ оберъ-полиціймейстеромъ; кажется, вслъдъ за нимъ и поступилъ извъстный Шульгинъ. Другая дочь Бекетова, Екатерина Петровна, была за Кушниковымъ; мы были знакомы домами и я не разъ дочерей своихъ возила къ нимъ на балы, которые были прехорошенькіе. Сестра Бекетова была за Дмитріевымъ, и ея сынъ, Иванъ Ивановичъ, бывшій въ послъдствіи министромъ, прославился своими стихами и баснями.

Дочь Дурасовой, Степанида Алекстевна, была за двоюроднымъ братомъ дядюшки графа Степана Өедоровича Тоистого, за графомъ Өедоромъ Андреевичемъ Толстымъ, котораго единственная дочь, графиня Аграфена Өедоровна, вышла
замужъ за Закревскаго. Вотъ почему она и была такъ богата: это все еще Мясниковское наслъдство, а такъ какъ
Дурасову звали Аграфена Ивановна, то и графиня Толстая
была названа въ честь своей бабушки Аграфеной.

Дурасовъ, Михаилъ Алексвевичъ, имвлъ дочь Аграфену Михайловну, которая была за Писаревымъ, и ей принадле-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Жена московскаго генераль-губернатора, князя Дмитрія Владиміровича Голицына.

<sup>2)</sup> Иванъ Дмитріевичь Лужинь съ 1845—1854 г. быль московскимъ оберь-полиціймейстеромъ, потомъ губернаторомъ въ Курскъ и Харьковъ, а затъмъ почетнымъ опекуномъ; во второмъ бракъ женатъ на вдовъ графа Николая Васильевича Орлова-Денисова, Натальъ Алексъевиъ, урожденной Шидловской.

жало Люблино 1), загородный домъ съ садомъ за Спасской заставой, очень хорошій, просторный и совершенно необыкновенной наружности, — построенный въ видѣ креста. Люблино принадлежало одно время графинѣ Разумовской, Маръѣ Григорьевнѣ, той самой, которая, будучи за княземъ Александромъ Николаевичемъ Голицынымъ, отъ живого мужа вышла за графа Льва Кирилловича Разумовскаго. Кажется, она-то и продала Люблино Дурасову. Чье было имѣніе это прежде — не знаю, но тамъ, говорятъ, бывали большіе праздники и былъ особый театръ.

#### V.

Батюшка быль очень серьезнаго характера и большой нелюбитель всякихъ гуляній и катаній, потому мы и не ъзжали по публичнымъ гуляньямъ, хотя иногда весной и оставались еще въ Москвъ.

Гулянье 1-го мая въ Сокольникахъ очень давнишнее. Говорять, что еще Петръ I, въ ту пору, какъ въ своей молодости живаль въ Москвъ, ъзжаль въ Сокольничью рощу и любилъ пировать тамъ съ нъмцами и другими иноземцами, для которыхъ разставлялись длинные столы. Отъ этого Сокольничья роща и называлась долгое время «Немецкіе столы», и въ мое время говаривали еще: гулянье въ «Нтмецкихъ столахъ», то есть, въ Сокольникахъ. Туда очень много взжало и порядочнаго общества, и такъ какъ взжали многіе цугомъ и въ золоченыхъ каретахъ, лошади въ перьяхъ, то гулянья бывали 🤋 самыя нарядныя, совсёмъ не то, что послё того. Нёкоторые знатные люди посылали туда съ утра въ свои палатки поваровъ; пригласятъ гостей, объдають въ одной палаткъ, а потомъ пойдуть въ другую сидёть и смотрёть на тёхъ, которые кружатся по рощъ въ каретахъ. Вотъ такъ, конечно, можеть статься, и не скучно, а твить битые два-три часа въ каретъ-скука одолбетъ... Дачъ въ Сокольникахъ въ прежнее время не было; только за Краснымъ Селомъ (куда потомъ пе-

<sup>4)</sup> Нынъ Люблино принадлежить купцамъ Голофтъеву и Рахманину; туда перевезена деревянная церковь, бывшая въ Москвъ на политехни- (ческой выставкъ въ 1872 году.

ревели отъ Пречистенскихъ воротъ Алекстевскій дтвичій монастырь) быль загородный домъ, съ большимъ стариннымъ садомъ, очень богатаго человтка, нтвоего господина Яковлева, по имени назвать не умтью, но только изъ настоящихъ, древнихъ Яковлевыхъ (которые отъ того же племени, отъ кораго были и Захарьины). Не знаю, существуетъ ли этотъ загородный Яковлевскій домъ?

Тамъ же, неподалеку, гдъ-то была дача и у графа Растопчина, и онъ тамъ живалъ въ лътнее время; но своя ли была эта дача или генералъ-губернаторская, казенная, этого не знаю.

Гулянье въ Семикъ бывало очень большое въ Марьиной рощѣ, за Крестовскою заставой, не доѣзжая Останкина 1), принадлежащаго графу Шереметеву; въ особенности же, если гулянье 1-го мая отъ дурной погоды не бывало или не удалось, то въ Семикъ въ Марьиной рощѣ народа бывало премножество и катались въ каретахъ.

Въ Духовъ день гулянье во дворцовомъ саду, въ Лефортовъ, больше для купечества и для Замоскворъчья. Въ саду гулянье было для пъшихъ, и щеголихи съ Ордынки и Богъвъсть откуда являлись пренарядныя, въ бархатахъ и атласахъ, съ перьями, цвътами, въ жемчугахъ и брилліантахъ. Такъ какъ это ужасная даль отъ той стороны Москвы, гдъ мы живали, то мнт и пришлось всего только одинъ разъ тамъ побывать. Я думаю и потому туда мало господъ жажало, что гулянье это лътомъ, когда уже многіе по деревнямъ разъъдутся, а купечество всегда живало въ своихъ домахъ въ городъ, а не по дачамъ, какъ теперь. Бывали еще гулянья въ нъкоторые храмовые праздники около монастырей на площадяхъ, и тутъ ярмарки, качели и народное гульбище. Такъ, въ Рождество Богородицы-предъ Рождественскимъ монастыремъ, на площади; въ Ивановъ день, Ивана постнаго, 29-го августа, за Солянкой, у бывшаго Ивановскаго монастыря, ярмарка и гулянье; въ Ильинъ день, у Иліи пророка, на Воронцовомъ полъ — и во многихъ другихъ мъстахъ.

<sup>1)</sup> Останкино принадлежало прежде князю Черкасскому, который тамъ и выстроилъ прекрасную церковь, и поступила въ приданое его дочери, княжит Варваръ Алекстевнъ, вышедшей за графа Петра Ворисовича Шереметева.

Прекрасное гулянье было въ Лазареву субботу, на Красной площади въ Кремлъ. По Волхонкъ, мимо Василія Блаженнаго къ Иверскимъ воротамъ, кареты тянутся бывало на нъсколько верстъ; ъдешь, ъдешь — конца нътъ. Вдоль кремлевской стъны, напротивъ гостиныхъ рядовъ, разставлены палатки и столы, въ родъ ярмарки; торговали вербами, дътскими игрушками и краснымъ товаромъ. Это было больше дътское гулянье. Потомъ Кремлемъ не велъно было ъздить, по причинъ воротъ, — происходили замъщательства.

Другое гулянье, въ день Прохора и Никанора, на Дѣвичьемъ полѣ: ярмарка, качели и катанье въ экипажахъ по Пречистенкѣ, иногда по Арбату и до Кремля. Также и на Святой недѣлѣ, въ пятницу, бывало большое гулянье изъ Подновинскаго по Пречистенкѣ, на Арбатъ, по Поварской и опять къ Подновинскому. Когда, послѣ французовъ, мы опять выстроили свой домъ на Пречистенкѣ, то въ пятницу на Святой недѣлѣ къ намъ съѣдутся, бывало, наши знакомые объдатъ, а послѣ и сидимъ всѣ у оконъ и смотримъ, какъ катаются въ экипажахъ.

Петровскаго парка въ прежнее время не было. Выло, въ семи верстахъ отъ Москвы, за Тверской заставой, село Всесвятское. При императрицахъ Аннъ и Елизаветъ Петровнъ и до временъ Екатерины, тамъ былъ подхожій станъ и деревянный дворецъ, въ которомъ эти императрицы обыкновенно и останавливались до своего въъзда въ Москву предъ коронованіемъ.

Въ селъ Всесвятскомъ былъ, говорятъ, общирный садъ и въ день всъхъ святыхъ большое гулянье; потомъ Всесвятское было пожаловано императрицею Екатериною Грузинскому царевичу, а также и Пръсненскіе пруды, за которыми была церковь Георгія въ Грузинахъ, и я еще застала деревянный дворецъ грузинскихъ царевичей, съ большимъ садомъ. До французовъ въ Грузинахъ было множество домовъ, принадлежавшихъ князьямъ и дворянамъ, выъхавшимъ изъ Грузіи.

По разсказамъ старожиловъ, при императрицъ Екатеринъ былъ большой праздникъ, который для нея устраивалъ графъ Румянцевъ, по случаю заключенія мира съ турками. Это было въ скорости послъ казни Пугачева.

Праздникъ этотъ былъ устроенъ на Ходынскомъ полъ съ

большими затёями: построены были разныя крёпости и города съ турецкими названіями: гдѣ былъ театръ, гдѣ зала для объда, другая бальная, разныя бесъдки и галлереи. Торжество начиналось съ утра и продолжалось весь день до поздней ночи, нъсколько дней сряду, съ недълю, что ли. Всъ постройки были сдъланы на турецкій ладъ, съ разными вычурами: башни, каланчи и высокіе столбы, какъ при мечетяхъ, и чего-чего, товорять, не было. Были построены тріумфальныя ворота, и графъ Румянцевъ имълъ торжественный въъздъ на золотой колесницъ, на подобіе римскихъ. Тутъ были на полъ ярмарки, базары на восточный манеръ, кофейные дома, даровой объдъ и угощеніе кому угодно, театральныя представленія 1), канатные плясуны. Мъста для зрителей были устроены на подмостьяхь, въ видъ кораблей съ мачтами, съ парусами; и это въ разныхъ мъстахъ, которыя названы именами морей: гдъ Черное, гдъ Азовское и т. п. Императрица и великій князь съ супругой каждый день бывали и подолгу оставались на этомъ праздникъ.

Туть, говорять, государыня облюбовала мъсто и приказала строить для себя новый загородный дворецъ, который и былъ послѣ того названъ Петровскимъ, потому что мѣсто, на которомъ его поставили, было прежде во владении Петровскаго московскаго монастыря. Дворецъ выстроенъ на подобіе замка, въ видъ кружала, со многими башнями, и съ тъхъ поръ онъ сдълался подгороднымъ подхожимъ станомъ, и предъ коронованіемъ, начиная съ императора Павла, всъ государи тамъ останавливаются и живуть до торжественнаго въвзда въ столицу. Парка такого, какой теперь, прежде не было, а были рощи и пустыри. Самыя давнишнія дачи, какія я тамъ запомню, были: Апраксинская, княгини Волконской, князя Михаила Петровича Голицына и одной очень богатой женщины, по имени Лобковой. Потомъ, когда послъ первой холеры въ 1832 и 1833 годахъ, стали разводить паркъ въ томъ видъ, какъ онъ теперь, тамъ были дачи у Настасьи Николаевны Хитровой, у княгини Натальи Сергъевны Трубецкой. Стали раздавать отъ казны земли, кто желаль, и по пяти тысячь рублей

<sup>1)</sup> Нѣчто въ родѣ рыцарскаго турнира, на которомъ сражались благородныя дѣвицы.

на обстройку. Тогда сестра, Анна Николаевна Неклюдова, взяла себъ участокъ на самомъ шоссе, Озеровъ, Семенъ Николаевичъ, Иванъ Александровичъ Нарышкинъ и очень многіе, и сдълалось моднымъ имъть дачу въ Петровскомъ. Устройство парка препоручено Александру Александровичу Башилову, сенатору, начальнику московской комиссіи строеній и любимцу великаго князя Михаила Павловича. Башиловъ устроилъ ресторацію и сдалъ ее французу. Чтобъ еще болье оживить Петровское, тамъ построили деревянный театръ и поручили Башилову выстроить вокзалъ, не подалеку отъ дворца, и было ему выдано отъ казны 150.000 рублей ассигнаціями; это было въ 1836 или 1837 годахъ. Тутъ и стали всъ, кто только могъ, покупать и строить себъ дачи въ паркъ, и начались гулянья по воскресеньямъ и по праздникамъ, театры и балы въ вокзалъ.

Башиловъ былъ премилый и прелюбезный человъкъ. Я встръчала его еще молодымъ человъкомъ у Апраксиныхъ и у Голицыныхъ, то-есть, у князя Дмитрія Владиміровича и у княгини Татьяны Васильевны, когда они живали у насъ по сосъдству, въ Рождествинъ. Онъ былъ превеселаго характера, большой шутникъ, но безъ примъси злословія, пріятный собесъдникъ и душа общества.

Не знаю, когда онъ умеръ, но съ его смертію, говорять, и Петровскій паркъ сталъ-было приходить въ упадокъ ¹).

Прежде чъмъ возникъ Петровскій паркъ, въ модъ было Нескучное, принадлежавшее въ прежнее время графу Орлову, а послъ него его дочери, графинъ Аннъ Алексъевнъ. Рядомъ была дача князя Дмитрія Владиміровича Голицына, а за его дачей — дача князя Шаховского. Когда покойный государь

<sup>1)</sup> Когда начали разводить Петровскій паркъ, я быль еще такъ малъ, что этого не помню, но съ 1838 года я тамъ бываль. Предъ вокзаломъ, на мугу, были устроены дѣтскія игры: качели, коньки, бильбоке и т. п., и мнѣ случалось не разъ тамъ играть. Будучи молодымъ человѣкомъ, я бывалъ нерѣдко въ вокзалѣ и въ театрѣ, гдѣ разъ или два въ недѣлю играли французскіе актеры тогда бывшей въ Москвѣ постоянной труппы, а но воскресеньямъ бывалъ русскій спектакль. Мимо вокзала было гулянье въ экипажахъ и много гуляющихъ пѣшкомъ. Пока былъ живъ Ваниловъ, паркъ процеѣталъ, и это продолжалось болѣе пятнадцати пѣтъ. Поскѣ вокзаль началь ветшать и въ пятидесятыхъ годахъ пришелъ въ упадокъ.

Николай Павловичъ купилъ Нескучное у графини Орловой за 800.000 ассигнаціями, Голицынъ купилъ участокъ у Шаковского и просилъ государя принять отъ него въ даръ объдачи, и такимъ образомъ Нескучное, названное Александріей, очень расширилось.

Александровскій дворець—это тоть самый домь, въ которомъ живаль графъ Алексъй Григорьевичь Орловъ-Чесменскій, даваль праздники и пиршества для забавы своей единственной дочери и для утъшенія всей Москвы, въ началь восьмисотыхъ годовъ. Домъ такъ и остался въ томъ видъ, какъ быль; конечно, его приспособили къ царскому обиходу.

Въ Нескучномъ долгое время быль воздушный театръ, то есть, прекрасная крытая галлерея полукружіемъ, а самую сцену приспособили такъ, что деревья и кусты замѣняли декораціи. Не могу сказать, быль ли этотъ амфитеатръ остатокъ Орловскаго великольпія, или нарочно быль выстроенъ отъ дирекціи театровъ для забавы московской публики; только два раза въ недѣлю, въ воскресенье да еще въ какой-то день, тамъ бывали представленія, и зрителей собиралось довольно. Въ эти дни бывало гулянье, а послѣ театра очень часто пускали фейерверкъ. Когда устроили Петровскій паркъ и тамъ выстроили театръ, а въ Нескучномъ бывшій сталъ ветшать, то его упразднили; начали ѣздить больше въ паркъ, и Нескучное пришло въ забвеніе.

Точно также было время, когда посёщали дачу князя Гагарина за Трехгорною заставой, то, что теперь называется Студенець, а тогда называли Гагаринскіе пруды <sup>1</sup>). Туда тоже съвзжались на гулянье, были разныя забавы: ходили по канатамъ, представляли разные фокусы, играла музыка, были пъсельники, пускали фейерверки. Но этого въ мое время уже не было, а было въ царствованіе императрицы Елизаветы.

Летомъ обыкновенно все дворяне живали у себя по

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) По всей вёроятности, владёльцемъ Студенца быль или князь Матвёй Петровичъ Гагаринъ, казненный при Петрё († 17 іюля 1721 г.), или сынъ его Алексей Матвевичъ; въ послёдствіи дача эта принаднежала графу Өедору Андреевичу Толстому, отъ него перешла къ его дочери гр. А. Ө. Закревской и долгое время называлась дача Закревскаго. Графъ Закревскій пожертвоваль ее въ казну, и съ тёхъ поръ тамъ помёщается Общество любителей садоводства.

имъньямъ, конечно, исключая тъхъ, которые, будучи при дворъ или по службъ, не могли отлучиться изъ города, и потому у многихъ богатыхъ баръ были не дачи, а загородные дома въ отдаленныхъ частяхъ Москвы, вошедшихъ потомъ въ составъ города. По близости отъ Кремля всего болъе избирали мъста на Дъвичьемъ Полъ, около Хамовниковъ, у Крымскаго Брода. Такъ, по лъвую руку Дъвичьяго Поля, ъдучи къ монастырю, былъ загородный домъ князя Голицына, потомъ перешедшій по наслёдству къ князю Долгорукову, женатому на его воспитанницъ Де-Лициной; теперь это домъ Олъсуфьевыхъ, съ прекраснымъ и обширнымъ садомъ, съ оранжерении, совершенно сельская барская усадьба; подальше быль домъ князя Трубецкого, тоже съ большимъ садомъ и рощей, и подалье, рядомъ съ церковью, еще чья-то дача, теперь князя Вадбольскаго. На Воробьевыхъ Горахъ быль потышный деревянный дворець, тоть самый, который во время праздника, устроеннаго графомъ Румянцевымъ, находился на Ходынскомъ полъ. Этотъ дворецъ поставленъ быль на каменныхъ подклётяхъ, остававшихся отъ прежнихъ царскихъ теремовъ. Кругомъ былъ большой садъ и аллеи.

По правой сторонъ Дъвичьяго Поля, у Саввы Освященнаго, въ переулкъ, былъ загородный домъ и у моего свекра Янькова: садъ спускался къ Москвъ-ръкъ, домъ былъ деревянный, просторный, но одноэтажный. Я его уже не застала: онъ былъ проданъ до моего замужества. Немного подалъе былъ домъ князя Мих. Ив. Долгорукова на Пометномъ Вражкъ, съ очень большимъ мъстомъ, частію подъ палисадникомъ, частію подъ пустырями, и я думаю, что Долгоруковы болъе ста лътъ владъли этимъ загороднымъ дворомъ. По этой же сторонъ былъ домъ Прозоровскаго, и такъ вплоть до Зубова все загородные дворы.

У Крымскаго Брода—вагородный дворъ графа Орлова, брата Алексъя Григорьевича. За Крымскимъ Бродомъ—дача Голинына (Голинынская больница), а село Васильевское, бывшее въ послъднее время за графомъ Мамоновымъ, находилось прежде во владъніи извъстнаго князя Долгору-кова-Крымскаго.

Почти во всёхъ концахъ Москвы, у заставы или но бли-

зости отъ города, были эти загородные дворы знатныхъ господъ. У Демидова за Покровкой, у Никиты Мученика; у графа Разумовскаго еще дальше, къ Гороховому Полю, былъ совершенный дворецъ, и во время коронаціи императора Николая тамъ жительствовала, кажется, вдовствующая императрица, а великая княгиня Елена Павловна жила въ Кусковъ.

Словомъ сказать, вся Москва была окружена загородными дворцами и подгородными помъстьями, а теперь едва ли и двадцатая часть уцълъла и находится еще въ рукахъ дворянъ, ужь я и не говорю, чтобы въ рукахъ потомковъ прежнихъ владъльцевъ: что перешло въ казну подъ разныя заведенія, что куплено богатымъ купечествомъ.

## VI.

Дворянское Собраніе въ наше время было вполнъ дворянскимъ, потому что старшины зорко смотрели за темъ, чтобы не было какой примъси, и члены, привозившіе съ собою посътителей и посътительниць, должны были отвъчать за нихъ и не только ручаться, что привезенные ими точно дворяне и дворянки, но и отвёчать, что привезенные ими не сдёлають ничего предосудительнаго, и это подъ опасеніемъ попасть на черную доску и чрезъ то навсегда лишиться права бывать въ Собраніи. Купечество съ ихъ женами и дочерьми, и то только почетное, было допускаемо въ видъ исключенія, какъ врители, въ какіе-нибудь торжественные дни или во время царскихъ прівздовъ, но не смешивалось съ дворянствомъ: стой себъ за колоннами да смотри издали. Домъ Благороднаго Собранія быль издавна на томъ м'єсть, гдь онъ теперь, только сперва этотъ домъ былъ частный, принадлежалъ князю Долгорукову 1). Основателемъ Собранія быль Соймоновъ, человѣкъ очень почтенный и чиновный, къ которому благоволила императрица Екатерина; онъ имълъ и голубую (Андреевскую) ленту и въ день коронаціи императора Павла получиль гдё-то значительное помъстье. Жена его была сама по себъ Исленьева. Вотъ этотъ Соймоновъ-то и вздумалъ учредить Собраніе для

<sup>1)</sup> Долгорукову-Крымскому.

дворянства, и лично ли, или чрезъ кого изъ приближенныхъ входилъ о томъ съ докладомъ къ государынъ, которая дала свою аппробацію и въ послъдствіи приказала даже пріобръсти домъ въ казну и пожаловала его московскому дворянству. Домъ былъ несравненно тъснъе, чъмъ теперь.

Я помню, по разсказамъ, что покойная матушка взжала на куртаги, которые были учреждены въ Москвъ: барыни собирались съ работами, а барышни танцовали; мужчины и старухи играли въ карты, и по желанію императрицы, для того, чтобы не было роскоши въ туалетахъ, для дамъ были придуманы мундирныя платья по губерніямь, и какой губерніи быль мужь, такого цвета и платье у жены. У матушки было платье: юпка была атласная, а сверху въ родъ казакина или сюртучка довольно длиннаго, изъ стамеди стального цвёта, съ красною шелковою оторочкой и на красной подкладкъ. Императрица пріъхала въ Москву, въ кототомъ это было году-не знаю, но думаю, что до 1780 года зимой, и пожаловала сама на куртагъ; тогда и матушка вздила... Намъреніе-то было хорошее, хотъли удешевить для барынь туалеты, да только на дълъ вышло иначе: всъ стали шить себъ мундирныя платья, и матеріи очень дешевыя, преплохой доброты, ужасно вздорожали и дешевое вышло очень дорогимъ. Такъ зимы съ двъ поносили мундирныя эти платья и перестали. Такъ какъ батюшка быль владельцемь въ Калужской губерніи, гдё быль и предводителемь, и въ Тульской губерніи, то у матушки и было два мундира — одинъ стального цвъта, а другой, помнится, лазоревый съ краснымъ.

Собранія въ наше время начинались съ 24-го ноября, со дня именинъ императрицы, и когда день ея рожденія, 21-го апрѣля, приходился не въ постъ, то этимъ днемъ и оканчивались собранія. Съѣзжались обыкновенно въ 6 часовъ, потому что обѣдали рано; стало-быть, 6 часовъ—это быль уже вечеръ, и въ 12 часовъ всѣ разъѣзжались по домамъ. Танцующихъ бывало немного, потому что менуэтъ былъ танецъ премудреный: поминутно то и дѣло, что или присядь, или поклонись, и то осторожно, а иначе, пожалуй, или съ къмънибудь лбомъ стукнешься, или толкнешь въ спину; мало этого, береги свой хвостъ, чтобъ его не оборвали, и смотри, чтобы самой не попасть въ чужой хвостъ и не запутаться. Танцо-

вали только умѣвшіе хорошо танцовать, и почти на перечеть знали, кто хорошо танцуеть... Воть и слышишь: «Пойдемте смотрѣть—танцуеть такая-то—Бутурлина, что ли, или тамъ какая-нибудь Трубецкая съ такимъ-то. И потянутся изо всѣхъ концовъ залы, и обступять кругъ танцующихъ, и смотрять какъ на диковинку, какъ дама присъдаетъ, а кавалеръ низко кланяется.

Тогда и въ танцахъ было много учтивости и уваженія къ дамамъ.

Вальса тогда еще не знали, и въ первое время, какъ онъ сталь входить въ моду, его считали неблагопристойнымъ танцемъ: какъ это—обхватить даму за талію и кружить ее по залъ...

Одно время Собраніе пом'єщалось въ дом'є бабушки Аграфены Өедотовны Татищевой, возл'є Пашковскаго дома на Моховой, потому что домъ Собранія передълывался, и хотя залабыла очень не велика, но въ ней кое-какъ тёснились.

Собраніе въ томъ видѣ, какъ оно было потомъ, устроили въ 1811 году; его передѣлали, расширили и расписали. Очень всѣмъ не нравилось, что на потолкѣ въ залѣ представленъ быль орелъ съ распущенными крыльями, окруженный темносинею тучей, изъ которой зигзагами выходитъ молнія. Многіе тогда видѣли въ этомъ дурное предзнаменованіе, которое и сбылось, и императору Александру Павловичу, посѣтившему тогда Собраніе, должно-быть, это не очень полюбилось, потому что онъ, взглянувъ на потолокъ, спросилъ: «Это что же такое?» и, говорятъ, нахмурилъ брови. Онъ былъ довольно суевѣренъ и имѣлъ много примѣтъ... Въ 1812 году домъ Собранія обгорѣлъ, его должны были отдѣлать вновь, а денегъ у дворянства не было; тогда государь и пожаловалъ на обновленіе болѣе ста тысячъ.

Благородное Собраніе было очень посѣщаемо, и дамскіе туалеты всегда очень хороши и несравненно богаче, чѣмъ теперь, потому что замужнія женщины носили матеріи, затканныя серебромъ, золотомъ, и цѣльныя глазетныя. Мужчины тоже долгое время до воцаренія императора Александра продолжали носить французскіе кафтаны различныхъ цвѣтовъ, довольно яркихъ иногда,—атласные, объяринные, гродетуровые и бархатные, шитые шелками, блестками и серебромъ, и

золотомъ; всегда шелковые чулки и башмаки: явиться въ сапогахъ на балъ никто и не посмълъ бы, —что за невъжество!
Только военные имъли ботфорты, а статскіе вст носили башмаки, на встать порядочныхъ людяхъ хорошія кружева, —
это много придавало щеголеватости. Кромъ того, пудра очень
встать красила, а женщины и дъвицы вдобавокъ еще румялись, стало-быть, зеленыхъ и желтыхъ лицъ и не бывало.

Съ утра мы румянились слегка, не то, что скрывали, а для того, чтобы не слишкомъ было красно лицо; но вечеромъ, предъ баломъ въ особенности, нужно было побольше нарумяниться. Нъкоторыя дъвицы сурмили себъ брови и бълились, но это не было одобряемо въ порядочномъ обществъ, а обтирать себъ лицо и шею пудрой—считалось необходимымъ.

При императорѣ Павлѣ никто не смѣлъ и подумать о томъ, чтобы безъ пудры носить волосы или надѣть то уродливое платье, которое тогда уже начинали носить во Франціи. Сказывали, что кто-то попался ему въ Петербургѣ въ новомодномъ платьѣ. Государь ѣхалъ, приказалъ остановиться и подозвалъ модника. У того отъ страха и ноги не идутъ, вѣрно почуялъ, въ чемъ дѣло. Государь приказалъ ему повернуться, осмотрѣлъ его со всѣхъ сторонъ, и такъ какъ былъ въ веселомъ расположеніи духа, то расхохотался и сказалъ своему адъютанту: «Смотри, какое чучело!»

Потомъ спросиль франта: «Что ты—русскій?» — «Точно такъ, ваше в—во», отвъчаеть тотъ, ни живъ, ни мертвъ...

— Русскій— и носишь такую дрянь: да ты знаешь ли, что на тебѣ? Республиканское платье!.. Пошель домой и чтобъ этого платья и слѣдовъ не было, слышишь... а то я тебя въ казенное платье одѣну—понялъ?..

А въ другой разъ велълъ кого-то посадить на гауптвахту. При Павлъ всъ ухо востро держали. Пудру перестали носить послъ коронаціи Александра, когда отмънили пудру для солдать, что было очень хорошо: гдъ же солдату завиваться и пудриться? А съ пудрою вмъстъ, конечно, и французскій кафтанъ попаль въ отставку.

Когда молодой государь пересталъ упот, еблять пудру и остригъ волосы, конечно, глядя на него, и другіе сдёлали то же. Однако, многіе знатные старики гнушались новою модой и

до тридпатыхъ еще годовъ продолжали пудриться и носили французскіе кафтаны. Такъ, я помню, нѣкоторые до смерти оставались вѣрны сеоимъ привычкамъ: князь Куракинъ, князь Николай Борисовичъ Юсуповъ, князь Лобановъ, Лунинъ и еще другіе, умершіе въ тридцатыхъ годахъ, являлись на балы и ко двору, одѣтые по модѣ Екатерининскихъ временъ: въ пудрѣ, въ чулкахъ и башмакахъ, а которые съ красными каблуками.

Теперь многіе даже и не поймуть, что такое красные каблуки (les talons rouges). Не все ли де равно, что красные, что черные,—это одна только мода. Можеть быть, кто и не знаи нашиваль красные каблуки, но, конечно, не таковы были Юсуновь, Куракинь и подобные имъ. Они понимали значеніе и потому-то и продолжали, вопреки модѣ, одѣваться и обуваться по-своему.

Красные каблуки означали знатное происхожденіе; эту моду переняли мы, разумъется, у французовъ, какъ и всякую друтую; тамъ, при версальскомъ дворъ, при которомъ-то изъ ихъ настоящихъ последнихъ трехъ королей, вошло въ обычай для высшаго дворянства (la haute noblesse) ходить на красныхъ каблукахъ. Это очень смъшное доказательство знатности переняли и мы, и хотя сперва надъ этимъ и посмъивались и критиковали, однако, эту моду полюбили и у насъ, въ особенности знатные царедворцы: развъ имъ можно не отличиться отъ простого люда? Княжна Прасковья Михайловна Долгору-. кова до старости своей все ходила на красныхъ каблукахъ и продолжала твядить въ двумъстной каретъ, которая имъла видъ въера (en forme d'éventail). Княжна была, я думаю, самая послёдняя въ Москве старожилка, которая, имея отъ роду почти девяносто лътъ (она умерла въ 1844 году), все еще одъвалась какъ при императрицъ Екатеринъ II.

Батюшка до кончины своей носиль французскій кафтань синяго цвёта, всегда бёлое жабо, бёлый пикейный камзоль, чулки и башмаки. Онъ носиль парикъ и пудрился, и только за годь до смерти сняль парикъ и сталь сёдымъ старичкомъ. Давно уже всё перестали пудриться, и я стала носить ченецъ изъ тюля, а Дмитрій Александровичъ все ходилъ съ пучкомъ и слегка пудрился; братья мои Корсаковы и двоюродные братья Волконскіе надъ нимъ трунили. Онъ все еще

кръпился, наконецъ, въ тамбовской деревнъ онъ, однажды, приходитъ ко мнъ и несетъ что-то такое въ рукъ и говоритъ:

— Посмотри-ка, Елизавета Петровна, что я тебъ принесъ, угадай.

Я была близорука смолоду и не вдругъ разглядъла, по-

Безобразіе тёхъ чепцовъ и шляпъ, которые пошли послё двёнадцатаго года, себё нельзя представить, и однако, всё это носили; говорили, что мода уродливая, а слёдовали ей. Платья были самыя некрасивыя: очень узенькія, поясь подъ мышками, спереди нога видна по щиколотку, а сзади у платья хвость. Потомъ платья совсёмъ окургузили и вся нога стала видна, а на головё начали носить какіе-то картузы. Много я видала этихъ дурачествъ; застала фижмы, les paniers: носили подъ юбками нёчто въ родё кринолина, мушки, и пережила отвратительныя моды 1800 и 1815 годовъ, когда всё подражали французамъ, а французы старались на свой ладъ переиначить одежды римлянъ, туники, то есть, съ позволенія сказать, чуть не просто рубашки. Разумёется, порядочные люди не доходили до такихъ крайностей, держались средины, а все же дурачились.

### VII.

Князь Николай Борисовичь Юсуповь быль одинь изъ самыхъ извёстныхъ вельможъ, когда-либо жившихъ въ Москве, одинъ изъ последнихъ старожиловъ Екатерининскаго двора и вельможа въ полномъ смысле. Прадедъ его быль знатный мурза татарскаго происхожденія, принявшій православіе. Отець, Борисъ Григорьевичъ, былъ женатъ на Зиновьевой и при Еливаветь Петровне былъ важнымъ сановникомъ 1), но въ особенности выдвинуло молодаго Юсупова впередъ расположеніе, которымъ онъ некоторое время пользовался при императрице Екатерине. Говорятъ, у него была даже прекрасная картина, на которой, подъ видомъ миеологическихъ изображеній Венеры и Аполлона, были представлены Екате-

<sup>1)</sup> Князь Борисъ Григорьевичь Юсуповъ, тайный совътникъ, быдъ съ 1736 по 1741 годъ московскимъ губернаторомъ; въ 1742 году назна-ченъ президентомъ коммерцъ-коллегів.

рина и онъ самъ, смолоду весьма красивый. Эта картина была въ его спальнъ. Императоръ Павелъ зналъ про эту картину и при восшествіи своемъ на престолъ приказалъ ее убрать, но моему двоюродному брату, графу Петру Степановичу Толстому, служившему при князъ Николаъ Борисовичъ, довелось не разъ ее видъть. Такъ какъ Юсуповъ былъ восточнаго происхожденія, то и не мудрено, что былъ онъ великій женолюбецъ: у него въ деревенскомъ его домъ была одна комната, гдъ находилось, говорятъ, собраніе трехсотъ портретовъ всъхъ тъхъ красавицъ, благорасположеніемъ которыхъ онъ пользовался.

Жена князя Юсупова была родная племянница свътлъйшаго князя Потемкина, Татьяна Васильевна, урожденная Энгельгардть, дочь сестры Потемкина; въ первомъ бракъ была за своимъ родственникомъ Потемкинымъ, и овдовъвъ, вышла за князя Юсупова. У нихъ былъ только одинъ сынъ. Супруги не очень ладили и хотя не были въ ссоръ, но разъъхались и вмъстъ не жили: князь умеръ въ тридцатомъ или тридцать первомъ году, а жена его лътъ десять спустя. Онъ хотъль, чтобъ его схоронили въ небольшомъ его имъньицъвъ селъ Котовъ, которое у него было верстахъ въ двадцати отъ Москвы, по Рогачевкъ, немного въ сторону. Это была родовая вотчина, гдъ погребенъ и отецъ его. У князя Николая Борисовича было нёсколько сестерь; одна изъ нихъ, говорять, была ослупительной красоты, она вышла замужь за курляндскаго герцога Петра Бирона (сына извъстнаго влодъя, свиръпствовавшаго при Аннъ), и послъ двухъ-трехъ лътъ замужества умерла въ очень молодыхъ лътахъ. Послъ смерти жены своей, Биронъ прислалъ на память Юсупову ея парадную постель и всю мебель изъ ел опочивальни: все серебряное, обивка голубая атласная; все это хранится въ селъ Архангельскомъ. Другая княжна Юсупова была за княземъ Голицынымъ, Андреемъ Михайловичемъ, сыномъ фельдмаршала, имъвшаго отъ двухъ женъ семерыхъ сыновей и десять дочерей; одна изъ нихъ была за графомъ Румянцевымъ-Задунайскимъ. Третья сестра Николая Борисовича Юсупова была за Измайловымь, и дочь ея, Евдокія Михайловна, вышла за князя Сергія Михайловича Голицына, но тотчась же послѣ вѣнчанія отказалась изъ церкви бхать съ мужемъ, никогда съ нимъ не жила

вмъстъ и, постоянно живя въ чужихъ краяхъ, занималась науками и тамъ умерла въ концъ сороковыхъ годовъ.

Князь Николай Берисовичь Юсуповъ быль очень по свозему времени образованный человъкъ, получившій самое блестящее воспитаніе. Онъ быль при Екатеринъ II гдъто 1) посланникомъ и потому долгое время жиль при иностранномъ дворъ. Императоръ Павель, при своемъ коронованіи, пожаловаль ему Андреевскую звъзду и очень къ нему благоволиль. При Александръ Павловичъ онъ былъ не долго министромъ удъловъ и въ большомъ почетъ, а при императоръ Николаъ— начальникомъ Кремлевской экспедиціи, и подъ его въдъніемъ перестраивался малый Николаевскій Кремлевскій дворецъ. Онъ имъль всъ россійскіе ордена, портретъ государя, алмазный шифръ, и когда не знали уже, чъмъ его наградить, то была ему пожалована одна жемчужная эполета.

Князь Юсуповъ быль очень привътливый и милый человъкъ, безо всякой напыщенности и глупаго чванства, по которому тотчасъ узнаешь полувельможу, опасающагося уронить свое достоинство; съ дамами отменно и изысканно вежливъ. Когда, бывало, въ знакомомъ ему домъ встрътится ему на лъстницъ какая-нибудь дама, знаетъ ли онъ ее или нътъ, всегда низко поклонится и посторонится, чтобы дать ей пройти. Когда летомъ онъ живалъ у себя въ Архангельскомъ и гуляль въ саду, куда допускались всв желающіе гулять, онъ при встръчъ непремънно раскланяется съ дамами, а ежели увидить хотя по имени ему извъстныхъ, подойдеть и скажетъ привътливое слово. Подчиненные его очень любили, и братъ Петръ Степановичъ (графъ Толстой) его всегда очень хвалилъ и говаривалъ, что съ нимъ очень легко быть и пріятно бесъповать. Вдовствующая императрица Марія Өеодоровна къ нему была очень благосклонна и на балахъ всегда танцовала, то-есть, ходила «польскій». При этомъ онъ снималь обыкновенно съ правой руки перчатку и клалъ ее на два пальца (указательный и средній) и подаваль ихъ императрицъ, которая протянетъ ему тоже два пальца, и такъ они идуть польскій, а чтобы къ императриць не обращаться плечомъ, что, разумъется, было бы непочтительно и невъжливо,

<sup>4)</sup> Въ Туринъ.

онь какъ-то откинется назадъ и все идетъ бокомъ. Не знаю, постщала ли императрица Екатерина князя Юсупова въ его московскомъ старинномъ домъ, у Харитонья въ Огородникахъ, (пожалованномъ его дёду), но отецъ его принималъ въ этомъ домъ императрицу Елизавету, а князь Николай Борисовичъ былъ не разъ удостоенъ высочайшихъ посъщеній въ Архангельскомъ, гдъ императрица Марія гащивала по нъскольку дней, и въ саду есть намятники изъ мрамора съ надписями, когда и кто изъ высочайшихъ особъ тамъ бывалъ. Принимая царственныхъ своихъ гостей, Юсуповъ дълалъ праздники, и послъдній, которымь онь заключиль всь пиры своей долгольтней жизни, быль великольный праздникь, данный имь 🔇 послъ коронованія покойнаго государя императора Николая. Тогда было много иностранныхъ пословъ, и всъ дивились убранству дома, мъстности, потому что мъстоположение Архангельскаго замъчательно хорошо, — и великольнію пріема русскаго вельможи. Праздникъ этотъ быль самый роскошный изо всёхъ праздниковъ, которые тогда были; обёдъ, театръ, баль съ иллюминаціей во всемъ саду и великольнный фейерверкъ.

Князь Юсуповъ быль весьма богать, любиль роскошь, умъль блеснуть, когда нужно и, будучи очень даже щедръ, быль однако съ тъмъ вмъстъ и весьма разсчетливъ.

Онъ не зналъ на память всёхъ своихъ имёній, потому что у него были почти во всёхъ губерніяхъ и уёздахъ, и я слыхала, что у него слишкомъ сорокъ тысячъ душъ крестьянъ. Когда у него спрашивали: «что, князь, имёете вы имёніе въ такой-то губерніи и уёздё?»—онъ отвёчаль: «не знаю, надо справиться въ памятной книжкъ». Ему приносили памятную книжку, въ которой по губерніямъ и уёздамъ были записаны всё его имёнія, онъ справлялся и почти всегда оказывалось, что у него тамъ было имёніе. Онъ былъ богатъ какъ по себё, такъ и по своей женё, которая, какъ всё племянницы Потемкина-Таврическаго, имёла несмётное богатьство 1).

<sup>1)</sup> Сестра князи Григорія Александровича Таврическаго, Мароа Александровна, была замужемъ за Василіємъ Андресвичемъ Энгельгардів; у нихъ дёти: сынъ и иять дочерей. По смерти князи Потемкина, имъ до-

Онъ очень любилъ картины, мраморы, бронзы и всякія дорогія и хорошія вещи, и собралъ у себя въ Архангельскомъ столько всякихъ цённыхъ рёдкостей, что подобнаго собранія, говорять, ни у кого изъ частныхъ лицъ нётъ въ Россіи, развё только у Шереметева. По его милости разбогатёли извёстные въ Москвё мёнялы: Шуховъ, Лухмановъ и Волковъ, которые всё начали торговать съ рублей и имёли потомъ большіе капиталы и огромныя собранія. Въ Архангельскомъ есть очень большая библіотека, занимающая весь второй этажъ дома, нёсколько большихъ комнатъ; говорятъ, тамъ, послё смерти князя, оказалось около тридцати тысячъ книгъ, все болёе не русскія.

Многіе изъ иностранныхъ ученыхъ были съ Юсуповымъ въ перепискъ; онъ дружески былъ знакомъ со старикомъ Вольтеромъ, не разъ бывалъ у него въ помъстьи Ферне, на-кодился съ нимъ въ перепискъ и на память о немъ велълъ изваять точное его изображеніе и поставилъ у себя въ библіотекъ.

Еще прежде, чёмъ сдёлаться посланникомъ, онъ въ молодости своей много путешествоваль по Европе, что тогда было очень рёдко. Онъ любилъ вспоминать то время, когда, будучи во Франціи, онъ посётилъ версальскій дворъ и завётный Тріанонъ въ полномъ еще блеске. Онъ представлялся королю и прекрасной молодой жене его Маріи-Антуанете, обворожившей его своимъ привётливымъ обхожденіемъ и, какъ гость, онъ не малое время прогостилъ въ Версале и успель досыта насмотреться на все то, что чрезъ нёсколько лётъ уже не существовало.

Самъ вельможа, хотя и чужестранный, но воспитанный совершенно по-европейски, онъ всёхъ удивляль своимъ умомъ, любезностію, познаніями и великолѣпіемъ, и между вельможами держаль себя съ большимъ тактомъ и достоинствомъ. Онъ уѣзжалъ изъ Версаля, надѣясь и еще тамъ побывать, но

сталось все его наслъдство, и говорять, что будто бы на долю каждой пришлось по восемнадцати милліоновъ, кромъ недвижимыхъ имъній и движимости, стоившей многихъ милліоновъ. Графиня Браницкая не знала въточности своего капитала, но говаривала: «Мой капиталъ уведичился и я думаю, что у меня должно быть милліоновъ двадцать восемь или немного болъе».

немного времени спустя и дворъ перевхалъ въ Парижъ и на-(чались смуты, окончившіяся революціей и смертію добродътельнаго короля и королевы.

Юсуповъ былъ въ Англіи, но она ему не полюбилась; вздиль въ Испанію; въ Вѣнѣ представлялся Іосифу II и подолгу съ нимъ бесѣдовалъ объ его сестрѣ и о дворѣ версальскомъ.

Въ Берлинъ онъ засталъ еще въ живыхъ старика Фридриха Великаго и неоднократно бывалъ у него, но король былъ уже ветхъ и видимо разрушался.

Вотъ что Юсуповъ хранилъ въ своихъ воспоминаніяхъ; очень жаль, что не осталось писаннаго его дневника: много любопытнаго могъ бы передать этотъ вельможа, служившій болье шестидесяти льтъ при четырехъ гесударяхъ, видышій три коронаціи, знавшій столькихъ иностранныхъ королей, вельможъ, принцевъ и знаменитостей, жившихъ въ теченіе болье полувька.

Последніе годы своей жизни старичокъ Юсуповъ провель въ Москве, и всё его очень уважали; за обходительность онъ быль любимь, и еслибъ онъ не быль черезчуръ женолюбивъ, то можно было бы сказать, что онъ быль истинно во всёхъ отношеніяхъ примёрный и добродётельный человёкъ, но эта. слабость ему много вредила во всеобщемъ мнёніи. Впрочемъ, за это нельзя его судить слишкомъ строго, потому что онъ родился и быль молодъ въ такое время, когда почти и сплошь да рядомъ всё вельможи такъ живали и, считая себё все дозволеннымъ, не очень-то строго наблюдали за своею нравственностью, не считая даже и предосудительнымъ, что не могли обуздать своихъ порочныхъ слабостей. То, что они дёлали хорошаго, да послужить имъ въ искупленіе за ихъ дурныя увлеченія.

Вотъ еще прекрасная черта его характера, доказывающая благородство его души: онъ былъ въ дружественныхъ отношеніяхъ съ графомъ Растопчинымъ, но почему-то у нихъ вышла размолвка и они перестали нъкоторое время видаться. Одинъ мъняла, изъ ихъ общихъ знакомыхъ, желая подслужиться, вздумалъ Юсупову говорить дурно про Растопчина; онъ остановилъ злоязычника на первомъ словъ: — «Вотъ что, мой любезный, я скажу тебъ: хотя мы съ графомъ теперь и

не въ ладахъ, но я не потерплю, чтобы миѣ кто-либо про него злословилъ, и я вполиѣ увѣренъ, что и онъ тоже этого не допуститъ; не теряй времени даромъ у меня, и если хочешь бранить его, ищи себѣ другого мѣста, а въ моемъ домѣ его нѣтъ для злоязычниковъ».

Насмотрѣвшись на спекуляцію Вольтера, который подъ старость сдѣлался торгашомъ, вздумаль было и Юсуповъ пуститься въ аферы: завель у себя зеркальный заводъ, потому что въ ту пору зеркала были все больше привозныя и очень въ цѣнѣ; однако, эта спекуляція ему не удалась и онъ остался въ большомъ накладѣ. Видя, что князю не приходится торгашничать, онъ тотчасъ прекратилъ зеркальное свое производство. Мнѣ про Юсупова много разсказывалъ братъ Петръ Степановичъ, который у него бывалъ каждый день; онъ быльему очень преданъ, и когда онъ умеръ, имѣя слишкомъ восемьдесятъ лѣтъ отъ рожденія, братъ провожалъ его тѣло въ подмосковное его имѣніе, гдѣ его схоронили въ особой каменной палаткѣ, пристроенной къ церкви, рядомъ съ его отцомъ.

По смерти старика Юсупова, сынъ его князь Борисъ Николаевичъ 1) никогда не живалъ подолгу въ Архангельскомъ, и ни разу никто у него тамъ не выпилъ и чашки чаю. Онъ былъ очень скупъ и началъ было многое оттуда вывозить въ свой петербургскій домъ, но покойный государь Николай Павловичъ, помнившій, что такое Архангельское, велѣлъ сказать князю, чтобъ онъ Архангельскаго не опустошалъ.

До Юсупова Архангельское принадлежало внязю Николаю Алексвевичу Голицыну, женатому на Марьв Адамовнв Олсуфьевой, которая и продала это имвніе, смежное съ Никольскимь, по сіе время оставшееся еще за Голицыными. За Архангельское просили съ чвмъ-то сто тысячъ ассигнаціями— это было въ началв 1800-хъ годовъ. Тогда сестра моя Вяземская искала купить имвніе; она вздила туда съ вняземъ Ни-

<sup>1)</sup> Князь Борись Николаевичь, гофмейстерь, род. 9-го іюня 1794 года, скончался 25-го октября 1849 года. Первая его жена, княжна Прасковыя Павловна Щербатова, род. 6-го іюля 1795 года, умерла 17-го октября 1820 года; вторая, Зинаида Ивановна Нарышкина, род. въ 1810 году; во второмъ бракъ за иностранцемъ графомъ де-Шево; отъ перваго бракъ сынъ князь Николай Борисовичь, род. 12-го октября 1827 года.

колаемъ Семеновичемъ осматривать, и они нашли, что имъніе не дорого, но слишкомъ для нихъ великолъпно, требуетъ большихъ расходовъ для поддержки и поэтому и не ръшились купить, и купилъ его за сто тысячъ Юсуповъ, для котораго это была игрушка и забава, а Вяземскіе искали имънія посолиднъе, для дохода; они купили вскоръ послъ того въ Веневскомъ уъздъ село Студенецъ, по раздълу доставшееся потомъ князю Андрею и перешедшее къ его дочери Лидіи Іорданъ.

Въ Архангельскомъ, говорятъ, однѣхъ картинъ было собрано болѣе чѣмъ на милліонъ рублей ассигнаціями, кромѣ всего прочаго рѣдкаго и цѣннаго.

Купивъ имѣніе за сто тысячъ, Юсуповъ продалъ много лѣсу и употребилъ, можетъ-быть, еще въ два раза столько же на постройки и украшенія дома и сада. Тамъ прекрасныя оранжереи, и между померанцевыми деревьями одно такое большое и толстое (купленное, кажется, послѣ Разумовскаго за три тысячи рублей ассигнаціями), что другого подобнаго нѣтъ въ Россіи, и только большіе два померанцевыя дерева, находящіяся въ версальской оранжереѣ, его превосходятъ 1). Это дерево не столько высоко, сколько удивительно по своей толщинѣ и по обширности кроны. Въ прежніе годы всѣ померанцы выставлялись въ Архангельскомъ предъ домомъ на срединѣ двора, а этотъ всегда ставился въ срединѣ этой громадной клумбы; не знаю, продолжають ли и до сихъ поръ такъ дѣлать.

Въ очень пространномъ саду въ Архангельскомъ много было мраморныхъ статуй и вазъ; неподалеку отъ дома есть особое зданіе — театръ, повидимому, помъстительный, но внутри мнъ не приходилось быть и потому ничего не могу о немъ сказать.

Въ саду есть домъ, называемый «Капривъ». Разсказывають,

<sup>1)</sup> Въроятно, эти два упоминаемыя дерева—извъстные два версальскіе померанца: le Connetable и Montmorency; которое-то изъ нихъ было посажено съмечномъ въ 1420 году, и слъдовательно ему теперь почти 460 лътъ. Смутно помню я, что слышаль отъ гр. Петра Степановича Толстого, что Юсуповъ купилъ всъ померанцовыя деревья въ Люблинъ и ваплатилъ за всъ 10.000 руб. ассигн., и въ томъ числъ больное вышеупомянутое.

что въ то время, когда Архангельское принадлежало еще Годицынымъ, мужъ и жена поссорились, княгиня не захотъла жить въ одномъ домъ съ мужемъ и велъла выстроить для себя особый домъ, который и назвала «Капризомъ». Особенность этого дома та, что онъ стоитъ на небольшой возвышенности, но для входа въ него нътъ крылецъ со ступенями, а только отлогая дорожка, идущая покатостью къ самому порогу дверей.

Мать княгини Марьи Адамовны Голицыной, Марья Васильевна, была дочь Василія Өедоровича Салтыкова, родного дяди дёда моего, князя Николая Осиповича Щербатова, и слёдовательно приходилась ему двоюродною сестрой, а Марья Адамовна, выходить, была матушкѣ внучатою сестрой. Она была гораздо ея моложе и скорѣе мнѣ, по своимъ лѣтамъ, была ровестницей, и я застала ее еще въ дѣвушкахъ. Мы считались родствомъ и были знакомы, но только не домами. Она любила жить весело и открыто и сдѣлала порядочную прорѣху мужниному кошельку. Мужъ ея умеръ до двѣнадцатаго года, а старшій изъ ея двухъ сыновей былъ убить подъ Бородинымъ; сама она умерла около 1820 года.

# ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

I.

По возвращении нашемъ въ Москву, поживъ нѣкоторое время у Щербачева, мы стали пріискивать себѣ домъ для найма и, наконецъ, нашли подходящій намъ у Бориса и Глѣба, второй отъ угла Воздвиженки, на Никитскомъ бульварѣ¹); мы наняли бель-этажъ, а братъ Владиміръ Волконскій — нижній. Дома очень вздорожали, и намъ нришлось платить 1.500 рублей ассигнаціями, что было очень не дешево по тогдашнимъ цѣнамъ. Апраксины, которыхъ домъ тоже не мало пострадаль отъ непріятеля, нанимали флигель Кокошкинскаго дома (ко-

<sup>1)</sup> Нынъ этотъ домъ графини Комаровской.

торый на самомъ углу Воздвиженки, напротивъ церкви Бориса и Глѣба, что на Стрѣлкѣ), а флигель по Воздвиженкѣ. Низъ былъ у нихъ въ помѣщеніи очень сыръ, такъ что по угламъ росли грибы, и они платили что-то дорого; но разбирать и привередничать не приходилось: радъ-радешенекъ былъ каждый, кто находилъ себѣ гдѣ пріютиться, въ особенности въ центрѣ города, гдѣ по большей части тогда живали дворяне.

Долго не могла я рёшиться побывать на Пречистенкё и посмотрёть на то мёсто, гдё быль нашь домь; наконець, я отправилась съ Дмитріемъ Александровичемъ: на углу переулка, называемаго Мертвымъ, гдё быль домъ нашъ, увидала я совершенно пустое выгорёлое мёсто, и только въ углу двора на огородё схитиль себё кое-какъ нашъ дворникъ, Игнатъ, маленькую лачужку изъ остатковъ дома и строеній. Очень грустно и обидно было видёть, что домъ, въ которомъ мы не жили и года, сгорёль до тла. Слава Богу, что мы-то всё уцёлёли, а эти потери, хотя и чувствительны и прискорбны, ну, да это дёло нажитое, то и опять нажить можно и не слёдуетъ черезчуръ дорожить этими стяжаніями. Не такія еще бёды могли насъ постигнуть, и я готовилась на большее...

Домъ нужно было опять строить и матеріаль уже приготовлялся у насъ въ деревнъ. Черезъ переулокъ отъ насъ, ниже къ Пречистенскимъ воротамъ, былъ домъ Архаровыхъ, напротивъ нихъ домъ Лопухина и далъе еще большой домъ Всеволожскихъ; всъ они сгоръли. Рядомъ съ нашимъ домомъ, каменный домъ князя Хованскаго, домъ во дворъ графини Елизаветы Өедоровны Орловой, урожденной Ртищевой, напротивъ насъ домъ князя Шаховского, большой домъ князя Долгорукова, домъ Охотникова и еще много другихъ домовъ по Пречистенкъ, почти вплоть до самаго Зубова, гдъ нынъ бульваръ,—все это погоръло. Домъ Хитровой, Настасьи Николаевны, однако, уцълълъ долгое время,—онъ одинъ-одинешенекъ стоялъ посреди обгорълыхъ развалинъ.

О Хитровыхъ я потомъ разскажу подробно, потому что издавна знала всю семью; Настасью Николаевну знала коротко, уважала и любила.

Всю виму 1813—1814 года мы провели въ деревнъ; послъ разгрома пришлось намъ поприжаться; мы собирались опять строиться въ Москвъ и хотълось намъ освятить одинъ изъ

придёловъ нашей церкви, во имя святителя Димитрія. У насъбыль свой живописецъ Григорій Озеровъ, который работалъ иконостасъ; непріятель намъ помёшаль, а теперь опять можно было приняться. У насъ даже было на умё, что Господь насъза то и наказаль, что мы себё домъ выстроили, а церковь все еще стояла недодёланная, и рёшили мы сперва хотя одинъ изъ придёловъ отдёлать, а между тёмъ, хлопотать о домё.

Когда мы возвратились въ деревню послѣ французовъ и я увидѣла, что все уцѣлѣло, мнѣ все не вѣрилось и я не могла нарадоваться, что мы опять въ Горкахъ. Тогда я вспомнила предложеніе Михайлы Иванова: изъ московскаго дома побольше послать въ деревню, — еслибы Дмитрій Александровичъ не поупрямился, много бы хорошаго у насъ сбереглось.

Мы служили благодарственный молебень, что Господь привель насъ опять возвратиться цёлыми и невредимыми. Всё дворовые люди собрались насъ встрёчать, и въ воскресенье пришли изъ деревень и крестьяне къ обёднё, а потомъ къ дому, и высказывали намъ радость свою, что опять насъ видятъ.

Няня Матрена, остававшаяся безъ насъ и жившая во время нашего отсутствія въ молочной комнатѣ при скотномъ дворѣ (управленіе которымъ было поручено отъ меня ей), намъ подробно разсказывала свои страхи и какъ она бѣгала и скрывалась въ лѣсу, услышавъ, что непріятель въ двѣнадцати верстахъ отъ насъ, въ селѣ Озерецкомъ.

У Матрены быль мальчикь по второму году, да грудной ребенокь, и она съ ними ушла въ сторожку къ лъснику и тамъ жила трое сутокъ. Вдругъ прошелъ слухъ, что французы ъдутъ; она привязала мальчика себъ на спину, взяла грудного ребенка, и съ мъшкомъ, въ который наклала что было подъ рукой для пропитанія, ушла въ лъсъ и сутокъ двое бродила въ самой чащъ. Лъсникъ узналъ, что французовъ перебили мужики въ Озерецкомъ, и пошелъ выручать Матрену и свою жену тоже съ дътьми, чтобъ онъ вернулись; сталъ ихъ окликать, а онъ, думая, что непріятель, что ни есть мочи идуть дажыте и дальше въ лъсъ; измучились, наголодались, наяблись по почамъ, потому что наступала уже осень, и когда все събсеное у нихъ выніло, и сами голодныя, и дъти просятъ всть, нечего дълать, пришли назадъ и узнали, что француза и не было ни въ селъ, ни въ деревнъ

Но ежели французы избавили нашу мъстность отъ своихъ посъщеній, отряды казаковъ, подъ предлогомъ, что они розысживаютъ, нътъ ли гдъ непріятельскихъ шаекъ, всюду разъъжали и по селамъ справлялись, нътъ ли чего съъдобного, а главное — нътъ ли хмъльного. Они не позабыли и нашего села, лазили по подваламъ и погребамъ и, къ неописанному прискорбію нашей ключницы-старушки: «пріъли все, все господское варенье, выпили все виноградное вино, и мало имъ было этого: и меды-то всъ какіе оставались, и тъхъ не оставили, да два окорока съ собою увезли».

Ключница Акулина Васильевна этимъ очень огорчилась и, разсказывая мнѣ, прибавила: «Ну, матушка, въ разворъ разворили, бездѣльники, ничего не оставили, кричатъ: подавай ключи,— не лучше непріятеля, только бы имъ ѣсть да бражничать. Легко ли, сударыня, сколько ихъ было: тридцать человѣкъ!»

Но этимъ посъщеніемъ и ограничились, слава Богу, всъ наши утраты въ подмосковномъ имъніи, и по близости отъ насъ ни у кого изъ нашихъ знакомыхъ сосъдей не были, кромъ Головина, жившаго въ своемъ именіи, въ селе Деденеве-Ново-Спасскомъ. Они застигли его совершенно невзначай: это было въ простой день, онъ сидъль и объдаль съ женой и дътьми, взглянулъ въ окно и видить, что идуть французы; нъсколько начальствующихъ лицъ и солдаты направляются прямо къ дому. Что прикажете ему делать? Онъ былъ великій неохотникъ до иностранцевъ, а тъмъ паче еще до враговъ отечества; однако, скръпя сердце, онъ предложилъ имъ раздёлить съ нимъ трапезу. Они приняли предложение, требовали, чтобъ и самъ хозяинъ сълъ съ ними и пробовалъ каждое подаваемое блюдо, опасаясь, можеть быть, чтобы не угостили чёмъ съ отравой. Головинъ выслалъ жену и дётей ивъ-за стола, а самъ сталъ подчивать незваныхъ гостей. Французы расположились неподалеку отъ села лагеремъ и во все время, пока тамъ стояли, вели себя хорошо и смирно, и храмовъ не только нигдъ не осквернили, но даже не препятствовали богослуженію и просили только не ввонить въ большіе колокола, опасаясь, чтобы войска не приняли трезвона за тревогу и оттого не переполошились попустому.

Жену свою Головинъ, однако, куда-то спровадиль съ дътьми,

которыхъ было двое ли, трое ли—навърное не знаю. Ее звали інной Гавриловной; она была молода, хороша, ну, мужъ и азсудилъ, что все-таки безопаснъе для молоденькой женщины быть подальше отъ этихъ головоръзовъ. Она была урожденная княжна Гагарина, дочь бывшаго министра торговли, князя гаврила Петровича. Ея сестра Екатерина Гавриловна была замужемъ за княземъ Никитою Сергъевичемъ Долгоруковымъ, зыномъ княгини Варвары Осиповны, урожденной княжны Щербатовой, старшей сестры дъда моего, князя Николая Осиповича; мы знакомы не были, хотя и были родня.

#### II.

По окончаніи всёхъ войнъ Россіи съ Франціей и по возвращеніи союзныхъ войскъ изъ-за границы, стали жить у насъ по сосёдству Голицыны: князь Дмитрій Владиміровичъ и жена его Татьяна Васильевна. Ни въ одномъ изъ нашихъ русскихъ княжескихъ родовъ не было столько замёчательныхъ лицъ, какъ въ Голицыныхъ; но въ Москве всёхъ извёстне князь Дмитрій Владиміровичъ и князь Сергій Михайловичъ.

Князь Дмитрій Владиміровичь быль брать Екатерины Владиміровны Апраксиной и Софьи Владиміровны Строгановой; энъ имѣль еще старшаго брата, Бориса Владиміровича, который быль очень хорошь собой, умень и по своему времени получиль воспитаніе, какъ немногіе. Мать этихъ Голицыныхъ, княгиня Наталья Петровна, про которую я уже и равсказывала, кромѣ того, что женщина отъ природы очень умнан, была и великая мастерица устраивать свои дѣла. Мужъен, бригадиръ въ отставкѣ, очень простоватый быль человѣкъ, съ большимъ состояніемъ, которое отъ дурного управленія было запутано и приносило плохой доходъ. Чтобъ устроить цѣла, княгиня Наталья Петровна продала половину имѣнія, заплатила долги и такъ хорошо все обдѣлала, что когда умерла, почти что ста лѣтъ отъ роду, то оставила слишкомъ шествадцать тысячъ душъ.

Нахожу, что я мало разсказала про эту очень изв'єстную въ свое время женщину и потому при случат доскажу о ней все, что припомню. Отепъ ся, графъ Петръ Григорьевичъ, имъть еще братьевъ Григорія и Захара, которые оба съ мо-

лодыхъ лътъ вертълись при дворъ Елизаветы Цетровны, н великая княгиня Екатерина Алексъевна (въ послъдствіи Екатерина II) оказывала имъ явное предпочтеніе, и изъ-за этого они очень пострадали и одно время даже были удалены отъ двора. Въ последствіи, при Екатерине, имъ за то очень повезло, и всъ три брата пошли очень высоко. Былъ еще и четвертый, котораго по имени назвать не умъю; онъ умеръ молодъ при Елизаветъ, не будучи женатъ, а остальные братьн стали важными особами: Петръ Григорьевичъ былъ посланникомъ при нъсколькихъ дворахъ и долгое время находилсн при версальскомъ, и дочерей своихъ, Дарью и Наталью, воспиталь въ чужихъ краяхъ. Дарья Петровна была за графомъ Иваномъ Петровичемъ Салтыковымъ, сыномъ извъстнаго Петра Семеновича, при которомъ мой свекоръ, Александръ Даниловичь Яньковь, быль адъютантомъ. Графъ Иванъ Петровичь всегда быль очень расположень къ моему свекру, помня, какъ тотъ съ нимъ возился въ молодости, и до конца его жизни находился съ нимъ въ наилучшихъ дружественныхъ отношеніяхъ; ему принадлежало село Мареино, которое онъ и отдалъ въ приданое за своею дочерью, вышедшею за графа Григорія Владиміровича Орлова. Сестра его, графинн Софья Владиміровна, вышла за графа Панина, и такъ Мароино почему-то и перешло въ родъ Паниныхъ. Ивана Петровича и Дарью Петровну я знавала, и мы съ мужемъ раза съ два бывали у нихъ въ Мареинъ и въ Москвъ, въ то время, какъ онъ былъ главнокомандующимъ; и мужъ, и жена-оба умерли въ началъ 1800-хъ годовъ, и въ скорости одинъ послъ ADVITTO.

Графъ Захаръ Григорьевичъ былъ не долгое время главнокомандующимъ въ Москвъ; я была еще ребенкомъ, когда онъ умеръ, и совсъмъ его не помню.

Княгиня Наталья Петровна долго путешествовала по чужимъ краямъ и тамъ воспитала всёхъ своихъ дётей, почему всё они очень плохо знали по-русски. Старше всёхъ была Екатерина Владиміровна Апраксина, а меньшая—графиня Строганова. У Натальи Петровны было прекрасное имѣніе въ Калужской губерніи, неподалеку отъ Боброва, — село Городня, гдё она иногда живала, а другое—Веземы, верстахъ въ сорока отъ Москвы на пути въ Звенигородъ. Это имѣніе, товорять,

принадлежало Борису Годунову, который тамъ строилъ церковь каменную, очень благолённую; потомъ, при Петрё I, онс было пожаловано имъ князю Борису Алексевичу, его воспитателю.

Возлѣ насъ, верстахъ въ восьми, было село Рождествино, принадлежавшее тоже Голицынымъ, и въ немъ-то и поселились князь Дмитрій Владиміровичъ съ женой. Княгиня Татьна Васильевна была сама по себѣ Васильчикова, а такъ какъ старуха Голицына не считала Васильчиковыхъ довольно знатными, то и неохотно согласилась на бракъ сына, и первое время, говорятъ, невѣстка много терпѣла отъ своей самонравной и надменной свекрови. Старуха Голицына почему-то терпѣть не могла Рождествина, отдала его сыну, сама же не только никогда тамъ не бывала, но даже, когда пріѣзжала въ Ольгово и подолгу гащивала у своей дочери Апраксиной, никто и заикнуться не смѣлъ, что въ двадцати верстахъ оттуда имѣніе ея Рождествино, въ которомъ сынъ ея жилъ и никогда о немъ не упоминалъ.

Старшій изъ Голицыныхъ, князь Борисъ Владиміровичъ, женатъ не быль; онъ умеръ въ скорости послѣ французовъ и оставилъ двухъ дочерей, носившихъ фамилію Зеленскихъ. Княгиня Татьяна Васильевна, по своей добротѣ, взяла этихъ сиротокъ къ себѣ и воспитывала ихъ, и въ послѣдствіи хорошо выдала замужъ, но отъ старой княгини о существованіи ихъ скрывали.

Вообще, вся семья предъ княгиней трепетала и она до конца жизни дётей своихъ называла уменьшительными именами: Апраксину — Катенькой, а Катенькой было далеко за шестьдесять лёть; сынь быль для нея все Митенькой. Привыкнувь ихъ считать дётьми и будучи сама уже очень стара, она никакъ себъ представить не могла, что и они уже не молоды. Разсказывають, что когда князь Дмитрій Владиміровичь, бывая въ Петербургъ, останавливался у матери въ домъ, ему отводили комнаты въ антресоляхъ, и княгиня всегда призывала своего дворецкаго и приказывала ему «позаботиться, чтобы все нужное было у Митеньки, а пуще всего смотръть за нимъ, чтобъ онъ не уналъ, сходя съ лъстницы». Онъ быль очень бяйзорукъ, очковъ не носиль, но употребляль лорнеть.

Редивнись въ началъ парствованія Елизаветы Петровны,

при которой она была фрейлиной, княгиня Наталья Петровна видёла царскій дворъ при пяти императрицахъ и, будучи старожилкой, не мудрено, что считала всёхъ молодежью. Всё знатные вельможи и ихъ жены оказывали ей особое уваженіе и высоко цёнили малёйшее ея вниманіе.

#### Ш.

Князь Дмитрій Владиміровичъ и жена его—оба были премилые, преобходительные и предасковые. Въ 1820 году онъ быль сдёланъ московскимъ генералъ-губернаторомъ и правилъ столицею невступно двадцать пять лётъ. Въ Москве всё ихъ любили и очень жалёли, когда ихъ не стало въ живыхъ.

Несмотря на то, что все имѣніе было Голицынское, княгиня Наталья Петровна самовластно всёмъ зав'едывала, дочерямь своимь при ихъ замужествъ выдълила по 2.000 душъ. а сыну выдавала ежегодно по 50.000 рублей ассигнаціями. Будучи начальникомъ Москвы, онъ не могъ жить, какъ частный человъкъ, и хотя получаль оть казны на пріемы и угощенія, но этого ему не доставало и онъ принужденъ быль дълать долги. Это стало извъстно покойному государю Нижолаю Павловичу; онъ говориль княгинь, чтобь она дала чтонибудь своему сыну. Тогда она взмиловалась и прибавила ему еще 50.000 ассигнаціями, думая, можеть быть, что его щедро награждаеть, но изъ имънія, кромъ ста душь, находившихся въ Рождествинъ, до самой кончины ея онъ ничего не имълъ. Она умерла въ 1837 или 1838 году, а князь въ 1844 году, ся вдовательно, онъ провель всю свою жизнь, почти ничего не имън, а только за шесть или за семь лътъ до смерти получиль слъдовавшія ему 16.000 душь.

Въ Рождествинъ сперва былъ старый и очень плохой домикъ, который кое-какъ устроили, и въ немъ нъсколько лътъ жили Голицыны. Потомъ они стали строиться и выстроили себъ прехорошенькую усадьбу: домъ и два флигеля; старинную церковъ поновили и развели прекрасный садъ. Княгиня любила цвъты и очень занималась садомъ: построили оранжереи, и все было въ небольшихъ размърахъ. Домъ былъ отдъланъ внутри очень просто: вездъ березовая мебель, по-крытая тикомъ; нигдъ ни золоченья, ни шелковыхъ матерій,

но множество портретовъ семейныхъ въ гостиной и прекрасное собраніе гравированныхъ портретовъ всёхъ извёстныхъ генераловъ 1812 года. Въ залѣ, либо въ билліардной, была большая семейная картина во всю стѣну—изображеніе семейства Чернышевыхъ; фигуръ много и всѣ почти въ натуральную величину; кисть по времени прекрасная; надобно думать, что такая картина стоила очень большихъ денегъ, когда портретная живопись была искусствомъ, а не ремесломъ, какъ сдѣлалась въ послѣдствіи.

Князь Дмитрій Владиміровичь вышель въ отставку, думаю, въ 1814 году, и до 1820 года, пока не быль назначенъ генераль-губернаторомъ въ Москву, нигдё не служилъ. Воспитаніе двухъ дочерей: Натальи Дмитріевны (бывшей въ послёдствіи за оберъ-прокуроромъ Св. Синода, графомъ Николаемъ Александровичемъ Протасовымъ) и Екатерины Дмитріевны (вышедшей за князя Николая Васильевича Долгорукова) занимало время княгини; женщина умная, благочестивая и высокой добродётели, княгиня Татьяна Васильевна была рождена для семейной тихой жизни, и она нерёдко въ послёдствіи говаривала, что самое счастливое время ея жизни было, когда князь быль въ отставкъ и они подолгу живали въ Рождествинъ, до назначенія князя въ Москву.

Княгиня и смолоду не была красавицей, но трудно себъ представить лицо болъе пріятное и привътливое. Она была небольшого роста, худощавая и довольно слабаго здоровья. Князь, напротивъ того, былъ видный мужчина, довольно высокій ростомъ, съ величественною осанкой, имълъ прекрасныя черты лица и прекрасный цвёть, и съ перваго взгляда можно было узнать въ немъ привътливаго, доброжелательнаго вельможу. Проведши всю свою первую молодость до семнад надцати или восемнадцати лътъ въ чужихъ кранхъ, онъ, конечно, хорошо зналь иностранные языки и очень плохо рус-> скій, такъ-что когда сділался московскимъ генераль-губернаторомъ и ему приходилось говорить гдт-нибудь ртчь, онъ самъ составляль ее и писаль на французскомъ языкъ, потомъ отдаваль ее для перевода на русскій языкъ и почти затверживаль, чтобы съумъть прочитать по бумажкъ. Но въ послъдствіи онъ научился по-русски, и хотя у него сохрани лось въ выговоръ что-то иностранное, онъ, однако, объяснялся

довольно изрядно. Говорять, и просьбы ему подавали сперва іна французскомъ языкъ, и со всъмъ тъмъ, однако, вся Москва его очень любила и многимъ ему обязана. Онъ первый обратиль вниманіе на плохое осв'єщеніе улиць, на пожарную команду, на недостатокъ воды и придумаль устройство фонтановъ, такъ какъ прежде возили воду изъ Москвы-ръки или посылали на край города — на Три-Горы, въ Студенецъ, что было еще возможно для живущихъ въ болье близкихъ частяхъ города, но прошу покорно посылать откуда-нибудь съ Басманной или съ Таганки. Вообще Москва должна добромъ помнить двадцатичетырехлётнее правленіе князя Дмитрія Владиміровича Голицына, принесшее ей много пользы. Кромъ этого, князь быль для всёхь доступень и готовъ всёмь помочь, если только могь, а невозможнаго для него, кажется, не было. Но что въ особенности дълаеть ему великую честь что въ продолжение своего долгаго правления онъ не сдълалъ и одного несчастнаго и очень, очень многихъ людей спасъ отъ гибели, и такихъ даже, которые безъ его помощи давнымъ-давно были бы гдё-нибудь въ Иркутскъ или Камчаткъ. Мало этого, онъ иногда принималь участіе въ семейныхъ дълахъ, когда къ нему обращались, и безо всякихъ судбищъ и тяжебъ все улаживаль и соглашаль враждовавшихь. Трудно решить, кто быль добрее сердцемь — князь или княгиня.

Вотъ двъ черты изъ домашней жизни князя, которыя мнъ пришли на память и которыхъ достаточно, чтобы показать, какъ и въ мелочахъ онъ умълъ быть добръ не напоказъ, а по своей непритворной добротъ.

Онъ имѣлъ камердинера, который нерѣдко испивалъ, а такъ какъ князь не умѣлъ сердиться, то только слегка браниль своего слугу; тотъ и не очень воздерживался и пилъ частенько. Этотъ камердинеръ, когда князь уѣзжалъ куданибудь вечеромъ, въ театръ или на балъ, долженъ былъ дежурить и дожидаться его возвращенія; всѣхъ прочихъ слугъ, кромѣ швейцара, князь отпускалъ и, возвратившись домой, звониль, и по этому звонку являлся камердинеръ и помогалъ князю раздѣваться и ложиться спать. Какъ-то разъ, возвратившись домой довольно поздно, князь звонитъ, — камердинеръ не идетъ; немного погодя князь звонитъ еще, никто не является, звонитъ еще, и все никого нѣтъ. Князь идетъ въ

сосъднюю комнату и находить своего слугу мертвецки пьянаго лежащимъ на полу. Князь никого изъ людей не потрезвожиль, разуль, раздъль стараго слугу своего и уложиль его въ постель, самъ пошелъ къ себъ въ спальню и раздълся совершенно одинь. Проснувшись поутру, камердинеръ припомнилъ вчерашнее и, зная, что онъ былъ пьянъ и дожидался князя, никакъ не могъ понять, какъ онъ вдругъ очутился въ своей постели, разутый и раздътый. Вставъ, онъ отправился допрашивать прочихъ слугъ: кто встръчалъ вчера князя? Говорятъ: швейцаръ. Кого звалъ еще князь? Отвъчаютъ: никого. Это старика ужасно тронуло. Онъ со слезами просилъ прощенія у князя, далъ себъ клятву никогда болъе не пить и, дъйствительно, съ тъхъ поръ никогда уже не напивался. Вотъ другой случай:

Въ Москвъ была одна Бартенева, урожденная Бутурлина; звали ее Өедосья Ивановна. Она была очень не дурна собой, премилая, прелюбезная и женщина очень хорошихъ правилъ, но великая непосъдка, потому что была охотница веселиться и мыкаться изъ дома въ домъ. У нея было нъсколько человъкъ дътей — дочери и мальчики. Какъ начнется день, насажаетъ она своихъ дътей въ четверомъстную свою карету и поъдетъ въ гости. Гдъ есть дъти, она туда привезетъ и своихъ: въ томъ домъ, положимъ, барышни берутъ урокъ музыки, вотъ она и проситъ хозяйку: «Позвольте и моимъ дъвочкамъ послушать, какъ ваши дочери играютъ».

Такъ прикинетъ своихъ дочерей, а сама съ мальчиками отправится, гдѣ есть мальчики. Въ томъ домѣ какой-нибудь учитель исторіи или математики: «Ваши сыновья за урокомъ, ну, и очень хорошо, позвольте и моимъ послушать». Тутъ она броситъ мальчиковъ, а сама поѣдетъ куда-нибудь обѣдать, а вечеромъ заѣдетъ за мальчиками, а потомъ за дѣвочками—и домой. Такія путешествія она совершала каждый день и дѣтей не кормила и не учила дома. Если же ей почему-нибудь не удавалось гдѣ-нибудь размѣстить своихъ дѣтей на день, она или возила ихъ съ собой по гостямъ, или же оставляла ихъ въ каретѣ, въ которую клали на всякій случай что-нибудь съѣстное, ежели дѣти проголодаются, чтобъ имъ было что поѣсть, и такъ какъ въ каретѣ бывали и крошки, и всякіе объѣдки, то, говорятъ, въ ея каретѣ на-

конецъ развелись мыши и пользованись дётскими съёстными припасами. Дёти такъ привыкли къ этой кочующей жизни, что говаривали: «Намъ нуженъ домъ только для того, чтобы переночевать, а днемъ намъ нужна большая карета; жаль только, что наша безъ печи, потому что бываетъ холодно, а то бы намъ и домъ не нуженъ».

Воть однажды (когда ея дъти были еще малы), она была на баль у Голицыныхъ. На дворь быль ужасный морозъ; сама Бартенева веселится на балъ, а дъти бъдняжки мерзнуть въ каретъ. Очень стало имъ върно холодно, они начали пищать и плакать. Во время бала подходить къ князю Дмитрію Владиміровичу его камердинерь и докладываеть, что въ каретъ у Бартеневой дъти мерзнутъ и плачутъ. Князь приказаль всёхь ихъ перенести къ себё въ кабинетъ, накормить и на большихъ диванахъ разложить спать. И послё этого случая всякій разь, какъ Бартенева прібдеть къ нему на баль, онь и вспомнить про детей и пошлеть за ними, опять ихъ переносять къ нему въ кабинеть, и пока ихъ мать танцуеть, они опять у него въ кабинетъ, опять въ ожиданіи конца бала. Вотъ какія еще бывали матери. Говорять, что безъ сострадательности князя дёти совсёмъ бы замеряли, и это могло бы случиться не одинъ разъ.

Что было причиною, что Бартенева всюду съ собой таскала дътей — не могу понять: не проще ли бы, кажется, оставить ихъ дома и ъхать одной туда, куда нельзя было взять дътей съ собою.

При всей доброть и благожелательности каждому, Голицыны имъли, однако, недоброжелателей и завистниковъ, которые старались при случать повредить имъ въ общественномъмнтни. Такъ, во время первой холеры, когда вст ужасно трусили отъ этой новой и неизвъстной болтани, князь и княгиня вытыхали изъ своего казеннаго дома, что на Тверской, и на время перетхали на житье въ домъ губернатора Небольсина, находившійся на Садовой 1). Тамъ жила старушка очень по-

<sup>4)</sup> Послѣ Небольсина этотъ домъ принадлежалъ графу Растопчину, Андрею Оедоровичу, а потомъ былъ купленъ княгинею Софіею Степановною Щербатовою (урожд. Апраксиною, вдовою бывшаго московскаго генералъ-губернатора князя Алексѣя Григорьевича) и по сіє время принадлежить ей.

чтенная, тетка Небольсина, Авдотья Сильвестровна, которую Голицыны почему-то особенно любили и уважали, и во все время холеры тамъ и прожили, потому въроятно, что домъ не выходить на улицу, а стоить на концѣ большого двора, и съ одной стороны есть садъ, стало-быть, и шумъ отъ фуръ (въ которыя клали холерныхъ) тамъ былъ не такъ слышенъ, и не видно было изъ оконъ безпрестанныхъ похоронъ, какъ на Тверской. Этимъ обстоятельствомъ воспользовались неблагонамъренные люди и выпустили каррикатуру; представлена была смерть, которой Авдотья Сильвестровна грозить пальцемъ; изъ одного кармана выглядываетъ княгиня Татьяна Васильевна, а изъ другаго князь Дмитрій Владиміровичь глядить въ лорнетку, и внизу надпись: «Иди назадъ, ихъ нътъ дома», или что-то въ этомъ родъ. Эта каррикатура разошлась по городу и дошла до Голицыныхъ, которые, какъ люди добропорядочные, не подали и вида, что обидълись, первые смъялись и шутили, конечно, не розыскивали и не преслъдовали художника и своимъ добродушіемъ одурачили неблагонамъреннаго человъка.

Кто была эта Авдотья Сильвестровна сама по себѣ и почему такъ уважали ее Голицыны, я порядкомъ припомнить не могу, но знаю, что она имѣла на нихъ большое вліяніе, и когда кому было чего нужно добиться отъ Голицыныхъ, вѣрнѣе всего было просить не ихъ самихъ, а Авдотью Сильвестровну, и по этой причинѣ она имѣла въ Москвѣ не малый вѣсъ и большое значеніе въ обществѣ.

Когда кто-нибудь обращался къ Авдотьъ Сильвестровнъ съ просьбою походатайствовать у Голицына, она обыкновенно отвъчала: «Хорошо, мой родной, вотъ какъ у меня будеть ужо князь Дмитрій, я ему поговорю, скажу ему; будь увъренъ, что если только можно, будетъ сдълано». И смотришь, точно по ея просьбъ и сдълается. Ее называли la vieille fée, старая фея, а недовольные ее величали la vieille sorcière, старая колдунья.

Голицыны, будучи весьма доступны, умёли поставить себя высоко во мнёніи московскаго общества; всё ихъ очень уважали, а княгиню, которая была ангельской доброты, отъ мала до велика всё обожали. Надобно было видёть, до чего она бывала привётлива на своихъ балахъ: весь вечеръ все ходить,

то пойдеть къ одной, то къ другому; ежели видить, что молодая дъвушка не танцуеть, глядишь, посылаеть къ ней кавалера; для всъхъ почти было у нея ласковое, привътливое слово, а ежели кому нечего было ей сказать — пройдеть мимо и улыбнется. Насколько она была внимательна и обходительна, какъ хозяйка дома, настолько ласковъ и привътливъ былъ и Апраксинъ, Степанъ Степановичъ. Князь Голицынъ былъ очень близорукъ и, что странно, застънчивъ, и потому нъкоторые считали его гордымъ; но кто зналъ его короче и бывалъ съ нимъ въ небольшомъ обществъ, можетъ свидътельствовать, что его кажущаяся гордость или необщительность происходила именно отъ природной застънчивости, а иногда, можетъ быть, и отъ недостаточнаго знанія природнаго языка, что мъщало ему привътствовать каждаго, какъ бы ему хотълось.

Кромъ двухъ старшихъ дочерей, у Голицыныхъ было еще два сына, на много лътъ моложе своихъ сестеръ. Старшій — Владиміръ, родился года черезъ два или черезъ три послъ французовъ, а второй — Борисъ, нъсколько лътъ спустя, и очень не задолго до назначенія князя Дмитрія Владиміровича въ Москву.

Вст дти были очень хороши лицомъ; у меньшой изъ дочерей быль прекрасный цвтть лица, а мальчики въ дтскомъ возрастт были какъ херувимы.

Объ княжны Голицыны вышли замужъ очень молоды, а братья ихъ были еще совершенно дътьми; не знаю навърное, меньшой былъ ли даже еще и на свътъ.

Княгиня говаривала не разъ:

— Когда въ семействъ бываютъ дочери и сыновья, воспитаніе однихъ мъщаетъ обыкновенно воспитанію другихъ; я въ этомъ была особенно счастлива, какъ немногія матери: когда воспитаніе моихъ дочерей окончилось и я отдала ихъ замужъ, тогда началось воспитаніе моихъ сыновей, и я могла исключительно ими заняться; это случается очень ръдко.

Есть люди, про которыхъ вспоминаеты всегда съ особеннымъ удовольствіемъ, потому что при воспоминаніи о нихъ нътъ въ памяти ничего непріятнаго. Таковы были Голицыны, и мужъ и жена: во все время, что я жила въ ихъ сосъдствъ до 1825 года, между нами были самыя дружественныя, сосъдскія отношенія. Я о княгинъ не могу вспомнить иначе, какъ

съ дущевнымъ уважениемъ и съ искреннимъ сердечнымъ чувствомъ любви: она была хорошая, добръйшая и вполнъ добродътельная женщина, какихъ бываетъ на свътъ очень, очень не много.

При император'в Александр'в Павлович'в, князь Голицынъ быль что-то не въ особой милости, котя княгиня Наталья Петровна пользовалась отм'вннымъ расположеніемъ импера- стрицы Маріи Өебдоровны; но съ 1820 года Голицыны какъ-то опять всплыли кверху и туть онъ пошель уже въ гору, получить все, что можно было получить: Андрея съ алмазными знаками, портретъ государя, брилліантовую эполету и, наконецъ, титуль св'єтлости.

Княгиня Татьяна Васильевна, всегда очень слабаго здоровья, стала видимо хворать въ концѣ тридцатыхъ годовъ; потомъ у ней сдѣлалась изнурительная лихорадка, и въ 1841 году она скончалась, искренно оплаканная Москвою.

Князь Дмитрій Владиміровичъ жиль послё жены года три, поёхаль лечиться въ Парижъ, гдё ему дёлали нёсколько операцій, разбивали камень. Послё многихъ страданій тамъ и скончался, въ мартё мёсяцё 1844 года.

Кто видѣлъ его погребеніе, конечно, никогда не позабудетъ торжественности, съ какой оно совершалось: это было народное, послѣднее выраженіе всеобщей любви къ покойному градоначальнику, отъ котораго не ожидали уже ничего, и потому это была не лесть предъ могучимъ вельможею, а всеобщая народная печаль и благодарность за всѣ его бывшія хлопоты и благодѣянія 1).

Когда-то, въ старину, родовое кладбище Голицыныхъ было въ Богоявленскомъ монастырт, въ нижней теплой церкви; тамъ погребены очень многіе изъ Голицыныхъ, Долгоруковыхъ, Шереметевыхъ, Салтыковыхъ и другихъ вельможъ; но со времени чумы тамъ уже перестали погребать, и нъкоторые Голицыны облюбовали Донской монастыръ и устроили для себя тамъ семейный склепъ съ церковью. Дъдъ князя Сергія Михайловича погребенъ въ Богоявленскомъ монастыръ,

<sup>1)</sup> Съ торжествомъ и великолъпіемъ этого погребенія можно сравнить только торжество погребенія блаженныя памяти митрополита московскаго Филарета: одинъ управляль столицею четверть стольтія, другой полвъка святительствоваль и правиль въ Москвъ, болье сорока пяти льть.

потому что умеръ до чумы, а отецъ его, мать и другіе родственники лежать въ Донскомъ монастыръ. Князь Сергій Михайловичь и князь Дмитрій Владиміровичь, по отдаленности, родствомъ считаться не могли, хотя одного и того же покольнія; но княгиня Татьяна Васильевна погребена въ этой Голицынской церкви, гдъ потомъ схоронили и князя, а четыре года спустя, тамъ погребли и другого начальника Москвы, князя Алексъя Григорьевича Щербатова.

Не могу сказать утвердительно, гдё погребена княгиня Наталья Петровна Голицына, но думается мнё, что въ Веземахъ, возлё ея мужа. Слыхала я, что тамъ погребенъ и князь Борисъ Владиміровичъ, и гробъ его не просто зарытъ въ землю, а заложенъ въ стёнё, гдё оставлено нёсколько такихъ пустыхъ мёстъ, чтобы, вдвинувъ туда гробъ, потомъ закладывать кирпичомъ. Нижняя частъ церкви, говорятъ, вся каменная, и сказывали мнё, что этотъ камень привозили нарочно изъ села Мячкова, гдё добываютъ и известь, сталобыть, почти за сто верстъ.

Голицыны все больше живали въ Рождествинъ, которое они устроили по своему вкусу, а въ Веземахъ и въ Городнъ, поочередно, лътомъ живала княгиня Наталья Петровна, и къ
ней дъти ея туда съъзжались гостить. Въ Городнъ домъ не
великъ и его занимала сама старая княгиня, а для двухъ
дочерей, для сына и для другихъ гостей были особые домики
въ саду; къ объду всъ должны были собираться въ большой
домъ; на случай дождя были устроены крытыя носилки (des
chaises à porteurs), на которыхъ перенашивали всъхъ изъ маленькихъ домиковъ въ большой.

Послѣ смерти княгини Натальи Петровны, княгиня Татьяна Васильевна была въ которомъ-то году за границей; тамъ она увидѣла въ одномъ мѣстѣ, кажется, въ Швейцаріи, что цѣлое седеніе занимается издѣліемъ корзинъ. Это ей очень понравилось, она выписала оттуда мастера, и такъ какъ въ Веземахъ много ракитнику, пригоднаго для корзиночнаго про-изводства, велѣла обучить двухъ, либо трехъ человѣкъ дѣлать корзины; потомъ выучились и другіе, и послѣ того это тамъ распространилось и обратилось въ мѣстное ремесло, очень легкое и выгодное.

Пока я живала по сосъдству съ Рождествинымъ, Голи-

цыны тамъ все только еще строились; но въ последствіи они, говорять, очень хорошо устроили это имъньице, бывшее для нихъ, разумъется, игрушкою. Всъ хозяйственныя строенія были очень красивой наружности, и въ четверти версты отъ дома ферма съ каменными строеніями, на голландскій манеръ. Коровы были разныхъ породъ: тирольской, голландской, англійской и другихь; при скотномъ дворъ была большая и свътлая комната --- молочная, отдъланная, по княжескимъ понятіямъ, съ отменною простотой, которая, разумется, обошлась Голицынымъ дороже всякой дорогой омеблировки, и въ эту молочную комнату хозяева съ гостями прівзжали иногда пить молоко и кушать простокващу и варенцы. Главная смотрительница скотнаго двора или фермы была въ бъломъ накрахмаленномъ чепцъ на иностранный манеръ и въ бъломъ передникъ снъжной бълизны, и она услуживала гостямъ и подавала разныя затёйливыя криночки и фигурные кувшинчики.

Одно изъ строеній въ Рождествинѣ называлось Ноевымъ Ковчегомъ; оно было на большомъ дворѣ, гдѣ были и лошади, и рогатый скотъ, и всякія птицы.

Крестьянскія избы деревушекъ Лодушекъ, Дмитровки и Рождествина были всъ заново отстроены, крыты тесомъ и выкрашены. На запруженной ръчкъ устроена была хорошенькая мельница; вст поля окопаны широкими рвами и обсажены разными кустарниками; къ дому вела длинная аллея или проспекть, версты на полторы посаженный чрезъ дерево липами и березами; словомъ сказать, Рождествино устраивали съ умъніемъ, съ особеннымъ тщаніемъ, а главное -- съ большими средствами, и притомъ еще не просто частный человъкъ, а московскій генералъ-губернаторъ, которому все было доступно, котораго всё любили и которому потому всё старались угождать. Не мудрено, что Рождествино скоро стало процвётать, и пока хозяева занимались имъ, оно было очень хорошо. Послъ смерти княгини, князь пересталь въ немъ жить, чувствуя пустоту, бываль тамъ редко и не надолго, а послъ его смерти никто въ немъ не живетъ: то же Рождествино сделалось не темъ, чемъ прежде оно было, а теперь грустно на него и взглянуть.

Въ такомъ же положении и прекрасное, роскошное Оль-

гово, которое на моихъ глазахъ устроилось, украсилось, стало вельможескимъ, барскимъ помъстьемъ: пока жили въ немъ Степанъ Степановичъ и Екатерина Владиміровна—оно цвъло; послъ смерти Апраксина, когда оно досталось на седьмую часть его вдовъ, при ней кое-какъ все еще лъпилось и держалось, котя средства были гораздо меньше. Она любила Ольгово, сдълала его маіоратомъ, но послъ ея смерти все рухнуло и распалось.

#### IV.

Въ 1814 году, мы рѣшили съ Дмитріемъ Александровичемъ, что пора вывозить дочерей. Грушенькѣ былъ двадцатый годъ; еслибы не нашествіе непріятеля, можетъ-быть, я вывезла бы ее и прежде, но французы помѣшали; а тутъ и Линочкѣ пошелъ уже восемнадцатый годъ, и я вывезла обѣихъ вмѣстѣ. И той, и другой я сдѣлала одинакія платья, бѣлыя креповыя, съ бѣлыми цвѣтами на корсажѣ и на головѣ. Степанъ Степановичъ Апраксинъ, который былъ къ намъ очень расположенъ, непремѣню желалъ взглянуть на платья моихъ дочерей, нарочно пріѣхалъ дня за два до ихъ выѣзда въ Собраніе; зажгли множество свѣчъ и онъ смотрѣлъ на платья и ими любовался. Москва начинала уже наполняться и дома строились.

Въ этомъ же году княгиня Авдотья Николаевна Мещерскан просватала свою дочь Настеньку за Семена Николаевича Озерова. Онъ былъ человъкъ среднихъ лътъ, вдовецъ, не особенно великъ ростомъ или толстъ, а что называется крупный мужчина, очень пріятной наружности; честный и благородный человъкъ съ состояніемъ и хорошаго происхожденія, но летами, сравнительно съ невестой, слишкомъ старъ для молоденькой княжны, которой только-что исполнилось семнадцать лътъ; ему было подъ сорокъ, а то, пожалуй, и всъ сорокъ. Человъкъ очень умный и дъльный, онъ былъ какъто не очень разговорчивъ, неповоротливъ въ обращеніи, но человъть, вполнъ достойный уваженія, котя немного тяжель характеромъ. Конечно, Настенька могла бы сдълать партію гораздо блестящее, только Богь знаеть, была ли бы она счастливее съ какимъ-нибудь знатнымъ и богатымъ вертопрахомъ, а съ нимъ она прожила свой въкъ очень спокойно. Онъ

быль потомь сенаторомь, тайнымь совётникомь, имёль ордень Бълаго Орла. Онъ любилъ свою службу, говорять, зналь до тонкости сводъ законовъ и былъ сенаторомъ не только по имени, а на самомъ дълъ. Будучи характера довольно мнительнаго, терпъть не могъ, чтобъ его просили о какомъ-нибудь дёлё; тотчась ему западеть въ мысль: просять, сталобыть, дело неправое. И еще строже начнеть разбирать, чтобы не упрекнуть себя, что изъ лицепріятія или по дружбѣ упустиль что-нибудь изъвиду. Такъ, у одной хорошей пріятельницы его жены быль какой-то процессь въ Сенатъ. Зная мнительность Озерова, та перестала совсёмь бывать у его жены, съ которой прежде видалась два-три раза въ недёлю, и пока процессъ не кончился, такъ она къ нимъ въ домъ и не ъздила и, доставивъ докладную записку, какъ это водится, не просила его даже обратить вниманіе на ея діло. Послів того, какъ процессъ быль уже оконченъ и она опять пріёхала къ его женъ, онъ и говорить ей:

- Что это, матушка, вы насъ позабыли, разлюбили; у нея процессъ въ Сенатъ, а она хоть бы слово мнъ сказала, гордая какая, не хотъла и попросить.
  - Нътъ, не гордая, а осторожная, отвъчаетъ пріятельница его жены; —потому и не бывала у Настасьи Борисовны, чтобы не проговориться какъ-нибудь и не намекнуть вамъ, что у меня дъло въ Сенатъ, а то вы еще заподозръли бы правое дъло и вашъ голосъ въ общемъ собраніи былъ бы не въ мою пользу, а противъ меня...
  - Вотъ хитрая какая, говоритъ Озеровъ, смѣясь, хорошо сдѣлали, что не просили: когда меня не просятъ, я дѣйствую свободнѣе; но очень дурно, матушка, что жену позабыли.

Отдавъ дочь замужъ, княгиня стала жить больше въ деревнъ своей, въ селъ Аносинъ, гдъ въ полуверстъ отъ дома она выстроила каменную церковь, которую предъ нашествіемъ непріятеля собиралась освятить и не успъла, и могла это сдълать только послъ своего возвращенія изъ Моршанска.

Еще и прежде говаривала княгиня, что ей желалось бы современемъ, ежели она пристроитъ свою дочь, оставить міръ и вступить въ монастырь. Она со многими старцами объ этомъ совътовалась, они ее не отговаривали, а совътовали ей не спъщить вступать на трудный путь, не испытавъ себя хорошенько. Она имъла великое довъріе къ отцу Амфилохію, іеромонаху ростовскаго Іаковлевскаго монастыря, и къ нему ъзжала за наставленіями, и кромъ того, бывая въ Москвъ, носъщала одного архимандрита, по имени Пареенія; онъ быль въ послъдствіи въ Донскомъ монастыръ, а умеръ архіереемъ во Владиміръ.

Княгиня въ Москвъ перестала жить, а только бывала наъздомъ и гащивала у своей дочери, которой отдала домъ Мещерскихъ въ Старой Конюшенной, у Власія.

Въ Аносинъ она устроила богадъльно при церкви на поминъ души своего мужа, и не отступаясь отъ мысли поступить въ монашество, стала понемногу себя во всемъ ограничивать. Неподалеку отъ ея имънія жила наша родственница, бабушка Прасковья Александровна Ушакова, которая княгиню очень любила, а послъ французовъ ей не разъ въ затрудненіяхъ помогала.

Такъ, не поступивъ еще въ монашество, она жила въ уединени со своимъ лучшимъ другомъ, съ дъвицею Ельчаниновою, часто у ней гостившею, и вела самую строгую отшельническую жизнь, отказывая себъ почти во всякомъ излишествъ и довольствуясь только самымъ необходимымъ.

Помъстья, которыя княгиня имъла отъ мужа и свои собственныя, кромъ Аносина, она вскоръ передала Озеровымъ и сложила съ себя всю тяготу мірскихъ обузъ. Главное имъніе было гдъ-то въ Орловской губерніи; надобно думать, что это было родовое Мещерскихъ, потому что и тетушка графиня Александра Николаевна получила отъ бабушки тоже орловскія имънія, изъ которыхъ по раздълу часть постушила къ брату Александру Степановичу Толстому, а другая къ его сестръ Аграфенъ Степановнъ, отданное ею по завъщанію Колошиной и потомъ проданное. Въ орловскомъ имъніи былъ схороненъ князь Борисъ Ивановичъ, и княгиня туда ъздила помянуть его на его могилъ и тутъ же и отдала имъніе своей дочери.

# ГЛАВА ДВЪНАДЦАТАЯ.

I.

Въ 1814 году, мы провели часть дъта въ тамбовской деревнъ, которую ръшились продать для уплаты нашихъ долговъ, сдъланныхъ до непріятельскаго нашествія, для постройки дома, въ двънадцатомъ году сгоръвшаго; приходилось снова строиться; нужны были опять деньги, и какъ намъ ни жаль было, а приходилось продать которое-нибудь изъ нашихъ четырехъ имъній и мы остановились на томъ, чтобы продать Елизаветино.

Проживъ тамъ часть лёта, мы все подготовили къ продажё: забрали все лишнее изъ дома, что послали въ Москву, что въ подмосковную, а лишнихъ лошадей отправили въ веневскую деревню и, уёзжая, прощались съ нашими милыми сосёдями Бурцовыми со слезами, какъ будто чувствуя, что намъ больше уже не придется видёться: и точно, такъ и сбылось.

Потомъ мы жили въ Горкахъ до поздней осени и на зиму поъхали въ Москву.

Въ этотъ годъ лётомъ сталъ гащивать у Жукова одинъ молодой человъкъ, графъ Толстой, Өедоръ Петровичъ, и часто бывалъ у насъ. Онъ былъ сынъ графа Петра Андреевича, женатаго на дочери французскаго эмигранта Барбо-деморни, и по своему отцу (Петру Андреевичу) приходился дядюшкъ графу Степану Өедоровичу двоюроднымъ племянникомъ. Мы были не родня, а по Толстымъ, стало-бытъ, могли счесться своими. Онъ былъ лътъ тридцати съ чъмъ-нибудъ, оченъ моложавъ, не особенно красивъ, однако, и не дуренъ собой, но дикъ и застънчивъ, какъ дъвочка: говорилъ онъ немного и въ разговоръ безпрестанно красивъв. Сперва мы его принимали, не оченъ обращая вниманіе на то, что- онъ часто у насъ бываетъ вмъстъ съ Жуковымъ: намъ и въ голову не приходило, чтобъ онъ имълъ виды на которую-нибудь изъ нашихъ двухъ старшихъ дочерей. Гдъ онъ служилъ сперва,

я не знаю; но въ то время онъ быль, кажется, въ отставкъ и все что-то такое рисоваль и лъпиль. Мы считали его за пустого человъка, который бьеть баклуши; состояніе имъль самое маленькое и когда чрезъ Жукова онъ вывъдываль, отдадимъ ли мы за него нашу старшую дочь, которая ему нравилась, мы отклонили его предложеніе и не дали хода этому дълу. И кто же быль потомъ этотъ, повидимому, пустой человъкъ? Одинъ изъ самыхъ извъстныхъ людей, съ большими дарованіями, который сдълалъ себъ очень громкое имя, какъ замъчательный художникъ; онъ былъ потомъ вице-президентомъ Академіи Художествъ и тайнымъ совътникомъ. Онъ имъль двухъ или трехъ братьевъ. Былъ ли онъ потомъ женатъ и на комъ и имъль ли дътей — этого я не умъю сказать.

Онъ Грушенькъ нравился и, конечно, она и пошла бы за него, да только намъ онъ не приходился по мысли: очень часто ошибаешься въ людяхъ, и тъ, которыхъ мы считаемъ людьми ничтожными, выходятъ потомъ очень достойные и дъльные люди, если обстоятельства имъ поблагопріятствуютъ, и наоборотъ.

## II.

Въ концъ весны 1815 года, я однажды вхожу въ кабинеть Дмитрія Александровича. Онъ сидить у письменнаго стола и что-то пишеть, и когда увидаль меня, покраснъль и то, что писаль, прикрыль бълою бумагой. Это меня очень удивило: думаю, воть еще какая диковинка: «мужъ отъ меня секретничаеть».

Я сёла въ кресло, Дмитрій Александровичъ и говорить мнё:

- У меня сейчась быль покупщикь на Елизаветино, Борись Карловичь Бланкь, торгуеть и даеть 200 тысячь (ассигнаціями).
  - Ну, и что же? спросила я.
  - И я получиль задатокъ.
  - А что же ты такое отъ меня спряталь, когда я вошла?
- -- Его росписку и счеты, говориль Дмитрій Александровичь, я все хотёль уладить, уплатить долги и, положивь сто тысячь на твое имя, подарить теб'в билеть, а ты, воть,

мнѣ и помѣшала. Цѣна за имѣніе была не обидная, впрочемъ, и не очень высокая, и еслибы мы еще немного подержались, то взяли бы и больше. Однако, мы были довольны, что, имѣя капиталъ, будемъ имѣть возможность расплатиться съ долгами.

На другой день Борисъ Карловичъ опять къ намъ пріѣхалъ, и хотя онъ купилъ имѣніе со всѣмъ, что было въ немъ, я стала кое-что выговаривать изъ оставшагося въ домѣ и онъ не постоялъ за мелочами и изъ купленнаго уступилъ все, что я желала.

Мы рѣшили сами туда больше не ѣздить, чтобы себя не разстраивать, а послать Михаила Иванова и ему поручить все сдать по описи. По своему усердію, онъ еще кое-что намъ выговориль, къ великому моему удовольствію, и весьма аккуратно и исправно все сдаль съ рукъ на руки новому владѣльцу.

Какъ мы ни рады были, что свои дъла приведемъ въ порядокъ, но продажа этого имънія сильно потрясла здоровье Дмитрія Александровича и отчасти была причиной его нервнаго удара, отъ котораго онъ послъ того и скончался.

#### Ш.

Во время лъта 1815 года, мы стали спътить отдълать хотя одинъ изъ придъловъ нашей деревенской церкви: придълъ налъво отъ входа долженъ былъ остаться прежній во имя св. Пророка Даніила, въ честь мужнина дъда Даніила Ивановича Янькова, а правый намъ хотълось имъть во имя святителя Димитрія, и желали освятить его къ празднику, а вмъстъ и ко дню именинъ Дмитрія Александровича, сентяря 21.

Живописецъ у насъ былъ собственный <sup>1</sup>), не очень искусный, когда приходилось ему самому сочинять и отъ себя пи-

<sup>1)</sup> Звали его Григорій Озеровъ; онъ быль изъ дворовыхъ людей и съ дътства имъль способность къ рисованію. Видя это, Дмитрій Александровичь отдаль его куда-то учиться, а послъ того заставляль много конировать и такъ доучиль его дома. И хотя этоть кръпостной художникъ

сать фигуры, потому что онъ плохо зналъ пропорціи, но онъ очень върно, искусно копировалъ и въ этомъ былъ отличный мастеръ.

У дядюшки Ростислава Евграфовича Татищева было много корошихъ картинъ, онъ былъ и любитель, и знатокъ. Были у него, между прочимъ, четыре ландшафта—кочующіе цыгане; эти картины очень нравились Дмитрію Александровичу и онъ выпросилъ ихъ, чтобъ отдать скопировать Григорію. Когда картины были скопированы, пріёзжаетъ какъ-то къ намъ дядюшка и спрашиваетъ: «что, картины списаны ли?» Говорятъ—«списаны».

— Ну-ка, дайте ихъ сюда.

Принесли картины и тъ, и другія— настоящія и копіи. Дядюшка сталь разсматривать: глядъль, глядъль,—невозможно различить подлинника отъ копій.

- Которыя же мои? спративаеть онъ.
- Извольте сами сказать, говорить ему Дмитрій Александ-
- Воля твоя, говорить онъ, можешь подмѣнить, ежели хочешь, а я узнать не могу; твой живописець мастеръ, невозможно различить.

Тогда мужъ и показалъ ему какую-то мътку, сдъланную на копіяхъ, а еслибы не это, и различить было бы нельзя. Но все, что Григорій писалъ изъ своей головы, никуда не годилось, выходило аляповато и нескладно, а лица какія-то криворотыя, фигуры долговязыя и пренеуклюжія.

Дмитрій Александровичь, и самъ искусный въ рисованіи, дѣлаль ему эскизы, пріискиваль въ гравированныхъ книгахъ съ чего писать изображенія святыхъ и выходиль иконостасъ очень не дуренъ. Отдѣлка церкви занимала мужа, развлекала его и заставляла его забывать о продажѣ Елизаветина, котораго ему было очень жаль: не продать было нельзя, а продали—стало жалко.

Сперва мы хотъли было пригласить на освящение церкви

не быль особенно талантливь, но умёль отлично конировать. Въ послёдствін этого живописца Дмитрій Александровичь продаль съ женой и дочерью Обольянинову по неотступной его просьбё за 2.000 рублей ассигнаціями.

нашего Дмитровскаго архимандрита изъ Борисоглъбскаго монастыря, отца Досиося, по фамили Голенищева-Кутузова, но почему-то дъло не состоялось и мы позвали только благочиннаго, который еще съ однимъ сосъднимъ священникомъ да съ нашимъ отцомъ Вареоломеемъ и освятилъ придълъ святителя Димитрія въ самый день праздника, въ день мужниныхъ именинъ. Дъякона у насъ не было, и мы пригласили изъ села Бълый-Растъ, въ шести или семи верстахъ отъ насъ.

Ко всенощной прівхали къ намъ наши милые Титовы, Невлова съ сестрой, которыя потомъ и остались у насъ ночевать. На другой день къ освященію съвхалось премножество гостей: Бахметьевы съ дочерьми, Оболенскіе изъ Храброва, Лужины—Өедоръ Сергвевичъ съ сестрой, Голицины, оба Обольяниновы; кажется, и Апраксины прівхали къ самому объду. И такъ мы превесело пропировали этотъ день именины мужа, которыя мы справляли уже въ последній разъ, сами того не предчувствуя.

Пужинъ, когда къ намъ прівзжалъ объдать, всегда бывало привезетъ что-нибудь изъ своего сада: дыню, арбузъ или корзину съ яблоками. Онъ и въ этотъ разъ привезъ преогромный арбузъ изъ своихъ парниковъ.

#### IV.

Въ Москву мы перевхали въ половинъ октября, въ наемный нашъ домъ, на Никитскомъ бульваръ. Внизу жилъ братъ князь Владиміръ Волконскій, а въ этотъ годъ съ нимъ жила и его невъстка княгиня Мареа Никитична со своими двумя мальчиками и дъвочкой. Въ Анночкино рожденіе, ноября 11, у насъ объдаль кой-кто изъ родныхъ и послъ объда всъ разъ-ъхались.

Дмитрій Александровичь пошель къ себѣ въ кабинеть: «Я что-то себя не совсѣмъ хорошо чувствую, отдохну немного, а къ чаю ты пришли меня разбудить».

Собрадись мы всё въ залё пить чай, пришелъ и Дмитрій Александровичь, сидимъ всею семьей, говоримъ, смёемся, вдругъ онъ ахнулъ и вскочилъ со стула и скорыми шагами пошелъ въ гостиную къ зеркалу.

— Что съ тобой? спрашиваю я.

Онъ идетъ, улыбается и ничего не говоритъ, и такой разстроенный... Такъ прошло минутъ пять, онъ не говоритъ и показываетъ, чтобъ ему дали чъмъ писать. Которая-то изъ дъвочекъ побъжала, принесла бумаги и карандашъ.

«Пошли за докторомъ, у меня отнялся языкъ», написалъ онъ.

Мы всѣ ужасно встревожились, я послала за Шнаубертомъ, который у насъ лечилъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ послала къ брату князю Владиміру просить, чтобы скорѣе пришелъ. У него былъ его докторъ пріятель Скюдери и они оба тотчасъ пришли.

Дмитрій Александровичь сидёль у стола и руками теръ себ'в виски и, немного погодя, сказаль довольно внятно:

— Богъ милостивъ, лучше; я только испугался.

Шнауберть быль дома и скоро прівхаль. Онъ и Скюдери потолковали между собой и рѣшили, что Дмитрію Александровичу нужно кровь пустить, потому что его все еще тошнило и опасались, чтобы не повторился ударь... Тотчасъ пустили кровь изъ руки, и у Дмитрія Александровича перекривило лицо, но это продолжалось не долго: мало-по-малу лицо пришло въ свое обыкновенное положеніе, осталась только какая-то болѣзненная улыбка и что-то необычное въ выраженіи глазъ, какъ будто онъ чему удивлялся... Я ужасно была смущена, но старалась дѣлать видъ, что спокойна, чтобы не испугать мужа и преждевременно не растревожить дѣтей; сама же я понимала, что дни моего мужа сочтены... Мое сердце это чувствовало...

Съ этого дня здоровье Дмитрія Александровича стало видимо и ежедневно ухудшаться: у него сдѣлалась одышка, стали опухать ноги, и наконецъ Шнаубертъ потребовалъ, чтобы созвали консиліумъ.

Въ то время въ Москвъ не было такого множества докторовъ, какъ теперь; самые извъстные были Мудровъ, Шнаубертъ, Скюдери и Яковъ Павловичъ Майеръ, домашній докторъ Апраксиныхъ, къ которому и мы имъли большое довъріе. Вотъ ихъ-то всъхъ и пригласили мы на консиліумъ. Больной видимо слабълъ и при изслъдованіи признаковъ его бользни оказалось, что у него начинается водяная; мнъ этого не сказали, но передали князю Владиміру, и изъ его словъ

я поняла, что болъзнь можетъ только нъсколько продлиться, а что о совершенномъ выздоровлении нечего и думать, и эта мысль меня убивала.

Вст единогласно говорили, что не слтдовало пускать крови, такъ какъ ударъ былъ нервный, а не кровяной, и что посптиность Шнауберта была не простительна: кровопусканіе еще разжидило кровь, и безъ того уже худосочную, и породило водяную. Конечно, ни доктора, ни вст возможныя средства не продлятъ жизни человта ни на одно мгновеніе далте положенныхъ предтловъ отъ Господа, но я не могла равнодушно видть Шнауберта, слыша, что вст его обвиняють въ неосмотрительности и, считая его все-таки виновникомъ смерти мужа, перестала его принимать. Ему раза два сказали, что больной спить, онъ понялъ и пересталъ тадить, а больному—что самъ Шнаубертъ боленъ и тадить не можеть. Къ намъ тадиль Мудровъ раза два въ недтлю, а Майера пригласили быть домашнимъ нашимъ докторомъ, и онъ навтщалъ больного ежедневно.

Много безсонныхъ ночей провела я, сидя у постели моего друга... И про это время трудно и тяжело вспоминать.

### V.

Незадолго до кончины Дмитрія Александровича, въ январѣ или въ февралѣ мѣсяцѣ, прихожу я къ нему; у него сидить Өедоръ Лаврентьевичъ Барыковъ, нашъ сосѣдъ по веневскому имѣнію, очень добрый и милый человѣкъ, котораго мы очень любили и который очень часто ѣзжалъ къ моему деверю въ Петрово, будучи въ недальнемъ съ нимъ сосѣдствѣ. Ему было лѣтъ подъ 60; человѣкъ честный, хорошій хозяинъ и состояніе имѣлъ изрядное, душъ слишкомъ триста въ Веневскомъ уѣздѣ, а такое имѣніе, при тогдашней невысокой цѣнѣ на хлѣбъ, все-таки приносило изрядный доходъ. Онъ былъ женатъ на Телѣгиной (кажется, звали ее Настасьей Михайловной) и нѣсколько лѣтъ былъ уже вдовцомъ. Когда онъ женился, его невѣстѣ было 11 лѣтъ, и въ приданое ей отпустили нѣсколько куколъ. Барыковъ имѣлъ что-то очень много дѣтей, чуть ли не 18 человѣкъ, изъ которыхъ три сына и девять дочерей достигли совершеннаго возраста. Весьма понятно, что имѣя та-

кую большую семью, а средства очень ограниченныя, онъ не то, чтобы совсёмъ нуждался, но едва-едва сводилъ концы съ концами; жилъ постоянно въ деревнѣ, хозяйничалъ и какъ могъ пробавлялся тѣмъ, что получалъ.

Барыковы хотя по своему происхожденію и старинные дворяне, но никто изъ нихъ съ-поконъ въка не дослуживался до большихъ чиновъ, не былъ женатъ на знатныхъ и не имълъ богатыхъ помъстій. По пословицъ: жили — не тужили, что имъли — берегли.

Старшія дочери росли въ деревнь, а изъ среднихъ одну, Авдотью Өеодоровну, отецъ вздумалъ отдать въ Москву въ Екатерининскій институть; она оканчивала свое ученіе, ей было только пятнадцать льтъ и, не зная, что съ ней дълать, Өедоръ Лаврентьевичъ прівхалъ посовътоваться съ моимъ мужемъ. Я ихъ застала на этомъ разговоръ.

- Вы сами посудите, сударыня, говориль онъ мнѣ,—Дунюшка получила хорошее воспитаніе, ей нѣть еще шестнадцати лѣть. Ну, привезу я ее въ деревню: живемъ мы не въроскошествѣ, очень сѣро и сурово, сосѣдей у насъ подходящихъ для дѣвочки нѣтъ, она изноетъ и съ тоски пропадетъ... Думаю, ужь не оставить ли ее совсѣмъ въ институтѣ...
- Вы бы привезли вашу дочку къ намъ и насъ бы съ ней познакомили, говорю я Барыкову.

А сама думаю: «понравится дъвочка, предложу отцу оставить ее у насъ погостить, а тамъ будетъ видно».

Прівхаль опять Барыковь и привезь съ собой дочь: худенькая, стройная, такая субтильная, очень недурна лицомъ, только немного рябовата и ужасно заствнчива... Очень мев она полюбилась... Оставила я ихъ объдать. Собрались вечеромъ увзжать, я и говорю отцу: «когда совстви возьмете вашу дочь изъ института, не возите ее въ деревню, она однихъ лъть съ Клеопатрой, пусть у насъ погоститъ покуда... А тамъ, что Богъ дастъ».

Отецъ у меня цълуетъ руки, благодаритъ со слезами, кланяется чуть не въ ноги, такъ я ему этимъ предложеніемъ удружила.

Пришла я потомъ къ Дмитрію Александровичу и говорю ему, что я предложила Барыкову. Онъ одобрилъ меня.

— Ты точно угадала мои мысли и я хотёль тебё посовё-

товать это, да не успълъ, а ужь ежели ты это сдълала по своему внушенію, и того лучше: значить, мы сходимся въ мысляхъ.

Черезъ сколько-то времени Барыковъ привезъ къ намъ свою институтку погостить, пока ей не захочется къ отцу въ домъ, и прогостила она въ моемъ домъ ни много, ни мало, восемнадцать лътъ, пока судьба не свела ее съ ея суженымъ.

Въ то время въ институтахъ барышень держали только что не на-заперти и такъ строго, что, вышедши оттуда, онъ были всегда престранныя, презастънчивыя и все имъ было въ диковинку, потому что ничего не видывали.

Когда переъхала ко мнъ Авдотья Өедоровна, я дала ей оглядъться и недъли двъ погулять; вижу, что она ничего не дълаеть: не работаеть, не читаеть, а какъ начнется день, усядется въ гостиной у окна и все только смотрить на про-ъзжающихъ...

И говорю я ей:—Вотъ что, моя милая: я вижу, что ты ничёмъ не занята, только все въ окно глядишь, это никуда не годится; хоть ты и окончила свое ученье въ институтъ, но ты еще такъ молода, что тебъ не мъшаетъ и еще поучиться, да и зады протверживать; посовътовала бы и тебъ присъсть опять за грамоту; мои дочери рисуютъ — рисуй и ты, онъ играютъ на клавикордахъ, ну, и ты садись и брянчи; какой онъ урокъ берутъ, и ты отъ нихъ не отставай.

Ужь по нутру ли ей это было, или нѣтъ, я этого не знаю, только присадила я ее опять за ученіе, а то какъ это, статочное ли дѣло, день-деньской ничего не дѣлать и сидѣть или у окна, или шляться изъ угла въ уголъ безъ всякой работы; сама потомъ была мнѣ благодарна за это.

## VI.

Здоровье Дмитрія Александровича день ото дня становилось все хуже и хуже. Было нѣсколько консиліумовъ, которые я созывала не потому, чтобъ ожидала отъ нихъ облегченія для больного, а чтобы себя потомъ не упрекнуть, что не все сдѣлано, что бы слѣдовало или нужно было сдѣлать...

Доктора объявили, что водяная приближается къ концу и хотя не опредъляли дня кончины, но безъ обиняковъ уже го-

ворили мнъ быть готовою на всякій часъ, что смерть можетъ послъдовать неожиданно: вода подымется, зальетъ... и всему конецъ.

Можно себъ представить, каково мнъ было это знать и что должна я была тогда чувствовать.

Всегда усердный къ Богу и богомольный съ молодости, Дмитрій Александровичь, въ послѣднее время предъ кончиной, нѣсколько разъ пріобщался Святыхъ Таинъ и, дня два спустя послѣ Благовѣщенія, пожелалъ пособороваться... Ему было очень тяжело: ноги пухли, дыханіе становилось затруднительно, въ особенности по ночамъ, спать хочется, а лечь нельзя, и приходилось его обкладывать подушками, чтобъ онъ могъ дремать, сидя то на креслѣ, то въ постели... Послѣ соборованія какъ будто немного полегчало; онъ позвалъ, чтобы мы всѣ къ нему собрались и онъ съ нами говорилъ довольно долго, со всѣми вмѣстѣ и наединѣ съ каждою, и давалъ намъ всѣмъ наставленія...

Грушенькъ онъ говорилъ на счетъ графа Толстого, который опять пытался свататься... «Прошу тебя, моя милая, не огорчай ты насъ съ матерью, перестань думать о Толстомъ. Знаю, что онъ тебъ нравится, но намъ не кочется этого брака: онъ человъкъ безъ состоянія, службы не имъетъ, занимается пустяками — рисуетъ да лъпитъ куколки; на этомъ далеко не уъдешь... Нътъ, голубушка, объщай, что ты объ немъ больше думать не станешь, — я спокойно умру...»

Грушенька очень плакала, однако объщала отцу, что за Толстого замужъ не пойдетъ...

Она могла бы еще и за другимъ Толстымъ быть замужемъ, именно, за однимъ изъ двоюродныхъ братьевъ. Онъ часто у насъ бывалъ и мы принимали его какъ родню, а со всёмъ не какъ жениха. Однажды онъ говорилъ мнѣ: «та соп-sine, что бы вы мнѣ сказали, ежелибъ я посватался за одну изъ вашихъ дочерей, за Agrippine?»

Я спрашиваю его: «Да что ты это въ шутку мнъ говоришь?»

- Нъть, ma cousine, очень серьезно, отвъчаеть онъ.
- Ну, и я скажу тебъ серьезно, что мы слишкомъ близкіе родные, чтобъ я согласилась отдать за тебя которую-нибудь изъ дочерей: твоя мать мнъ родная тетка, и вдругъ,

Грушенька будеть ея снохой: да этого брака и архіерей не разр'єшить...

Потомъ онъ женился на Павловой и имѣлъ сына и дочь. Не надолго мы порадовались, что Дмитрію Александровичу полегчало: 28-го марта, наканунѣ дня моего рожденія, которое пришлось въ тотъ годъ въ среду на вербной недѣлѣ, какъ всегда, у насъ была всенощная на дому и въ комнатѣ у больного, которому хотѣлось молиться вмѣстѣ со всѣми нами, и хотя служба была очень непродолжительна, но это его утомило и ночь была очень трудная для него. Въ день моего рожденія мнѣ было особенно грустно, зная навѣрно, что этотъ день мы встрѣчаемъ въ послѣдній разъ вмѣстѣ.

Меня прітажають поздравлять, а мнт, право, не до поздравленій.

На слъдующій день больному сдълалось еще труднъе; въ пятницу мы во весь день отъ него не отходили, ежеминутно ожидая его кончины. Онъ быль въ памяти, но дышаль трудно и тосковалъ; послъ полуночи, съ пятницы на субботу, онъ началъ уже совсъмъ отходить и въ 3 часа по полуночи, апръля 1-го, подъ Лазареву субботу, его не стало въ живыхъ. Какъ мы ни были подготовлены къ этой потеръ, но кончина Дмитрія Александровича всъхъ насъ ужасно поразила, точно мы и не ожидали, что насъ постигнетъ это горе. Я совершенно растерялась, и спроси меня, какъ и что было, ничего не могу вспомнить и не умъю разсказать.

Помню только, что когда началась первая панихида, Грушенька упала безъ чувствъ и ее вынесли замертво изъ комнаты.

И поутру, въ день кончины, прівхалъ Степанъ Степановичъ Апраксинъ и, узнавъ, что мой мужъ скончался, онъ, весь въ слезахъ, пришелъ ко мнѣ и говоритъ:

— Елизавета Петровна, располагайте мною, приказывайте мнъ, что нужно, я готовъ сдълать все, что могу.

И при этомъ горько плакалъ.

Такое живое участіе меня очень тронуло.

Обо всемъ похоронномъ хлопотали братъ, князъ Владиміръ Михайловичъ Волконскій, и деверь мой, Николай Александровичъ Яньковъ.

Отпъваніе было во вторникъ на страстной недъль, въ на

шемъ приходъ у Бориса и Глъба, что у Арбатскихъ воротъ и послъ того тъло тотчасъ повезли въ деревню. Провожать поъхалъ мой деверь Яньковъ. Дорога портилась: везли всю ночь и на утро, въ великую среду, привезли къ границъ нашихъ владъній. Наши крестьяне, изо всъхъ пяти деревень, ожидали прибытія печальной колесницы и, взявъ гробъ на руки, несли, перемънясь, въ село до самой церкви. Покойника всъ любили и, говорятъ, плачъ и вой были таковы, что и представить себъ невозможно.

По совершеніи литургіи и панихиды, тёло было опущено въ приготовленную могилу въ алтарѣ неосвященнаго придѣла пророка Даніила, рядомъ съ тѣлами моей матушки, свекрови Анны Ивановны, скончавшейся въ 1772 году, и моей золовки Клеопатры Александровны, скончавшейся два года спустя послѣ смерти своей матушки. Въ то время былъ только одинъ придѣлъ въ теплой церкви, и обѣ онѣ были погребены за лѣвымъ клиросомъ; а когда зимняя церковь была расширена и вмѣсто одного придѣла сдѣлано два, то и приноровили такъ, чтобы престолъ лѣваго придѣла пришелся надъ самымъ гробомъ Анны Ивановны. Дмитрій Александровичъ лежитъ вправо, близь южной двери.

Этотъ придълъ пророка Даніила мы предполагали освятить весной, но бользнь Дмитрія Александровича замедлила работу живописца, такъ какъ онъ самъ любилъ этимъ заниматься. Послъ его кончины я вельла спътить для того, чтобы въ сороковой день можно было уже освятить и совершить литургію.

## VII.

Какъ грустно мы встрътили и проведи въ этотъ годъ Пасху, можно себъ представить. До истеченія шести недъль мы поъхали въ деревню по просухъ, какъ только возможно было проъхать.

Я послала въ Дмитровъ пригласить на освящение настоятеля Борисогиъбскаго монастыря, архимандрита Досиося, по фамили Голенищева-Кутузова. Онъ былъ человъкъ очень видный изъ себя и представительный и служение совершалъ съ большимъ благоговъниемъ. Ему было лътъ подъ 70. Онъ

сказываль, что еще въ молодости чувствоваль склонность къ монашеской жизни, но по домашнимъ обстоятельствамъ должень быль вступить въ службу, которую началь очень рано, въ первые годы царствованія императрицы Екатерины II; бываль не разъ въ сраженіяхъ и, дослужившись до капитана, вышель въ отставку съ маіорскимъ чиномъ, имъя оть роду около 40 лътъ, и въ скоромъ послъ того времени ръшился исполнить давнее свое желаніе-идти въ монахи. Куда поступиль онь сперва — не могу сказать, но пострижень въ Екатерининской пустыни (по близости отъ каширской дороги) и быль тамь невступно три года настоятелемь. Пустынь была скудная, братство очень малое и все больше изъ подначальныхъ, такъ что ему было много отъ того хлопотъ и непріятностей. Онъ и решился оставить начальство, сталь проситься на покой у митрополита Платона и быль определень въ Троицкую лавру въ число монаховъ, и такъ провелъ очень спокойно и мирно болъе двухъ лътъ. За годъ до нашествія французовъ на Россію, въ мав месяце (въ скоромъ времени послъ кончины извъстнаго въ свое время архимандрита Пъсношскаго Макарія, прежде управлявшаго и Дмитровскимъ монастыремъ), на мъсто переведеннаго изъ Дмитрова бывшаго тамъ игумена въ другой монастырь, владыка призвалъ отца Досивея и объявиль ему о его назначении въ Борисоглъбскій монастырь и въ іюль мьсяць самь посвятиль его во архимандрита 1).

<sup>1)</sup> Къ этому словесному разсказу прибавляемъ точныя свъдънія, заимствованныя нами изъ Описанія московскаго Златоустовскаго монастыря, архимандрита Григорія. См. стр. 45. Досией Голенищевъ-Кутузовъ (1816—1819)—изъ дворянъ. Военная служба доставила ему чинъ секундъ-маіора. По выходѣ въ отставку, онъ находился, съ 24-го декабря 1792 года, въ Екатерининской пустыни. Въ монашество постриженъ 1806 года, ноября 21-го, посвященъ въ іеродіакона декабря 6-го, во іеромонаха 25-го числа. Въ 1807 году, января 3-го, назначенъ строителемъ Екатерининской пустыни. Отъ сей должности, согласно прошенію, уволенъ въ 1809 году, съ опредъленіемъ въ число братіи Троицкой Сергієвой лавры; въ 1811 году, августа 20-го, произведенъ въ Дмитровскій Борисоглъбскій монастырь во архимандрита. Въ 1816 году, іюля 20-го, переведенъ въ Златоустовъ монастырь, гдѣ и скончался 2-го іюня 1819 года, на семьдесятъ первомъ году отъ рожденія. Сохранился портретъ его, писанный красками на полотнъ.

Отецъ Досиеей быль мужъ словесный и духовный, въ управлении взыскательный и строгій, а въ своей келейной жизни истинный подвижникъ. Въ скоромъ времени, въ это же лъто, онъ былъ переведенъ въ Москву въ Златоустовъ монастырь.

При освященіи нашей церкви, кром'є духовнаго торжества и заупокойной об'єдни съ панихидою, ничего не было: мы были въ глубокомъ траур'є и не до веселій намъ было, да и неприлично созывать друзей и сос'єдовъ. Съ нами плакали и молились только наши самые близкіе: Титовы да изъ Хорошилова Елизавета Серг'євна и ея сестра Бутурлина.

Со мной прівхала изъ Москвы сестра Анна Петровна, а наканунт мой деверь Николай Александровичъ съ Өедосьей Андреевной и съ къмъ-то изъ дътей. Возвратились мы изъ церкви, напились чаю и пошли уже за столъ объдать. Сняли горячее... слышимъ, кто-то стучится въ стеклянную дверь, что на балконъ. Говорю людямъ, чтобы посмотръли, кто тамъ. Отворяется дверь изъ маленькой гостиной и входитъ князь Иванъ Михайловичъ Долгоруковъ.

— Вотъ, Елизавета Петровна, говоритъ онъ,—не привель Богъ побывать здёсь при хозяинѣ, такъ по крайней мѣрѣ, послѣ него пріѣхалъ навѣстить его скорбную вдову и его помянуть. Мы съ сестрой переглянулись, насъ обѣихъ это покоробило и показалось намъ привѣтствіе князя Ивана Михайловича не очень умѣстнымъ... Умный былъ человѣкъ, но часто, по живости своего характера, дѣлалъ непростительные промахи.

Онъ выбхалъ изъ Москвы очень рано поутру и надбялся попасть во-время къ поздней объднъ, но что-то такое приклю-чилось на дорогъ съ его коляской и онъ попалъ только уже къ объду.

Влагодарна была я ему за его дружбу къ покойному моему мужу, но признаюсь, подосадовала на его не совсемъ уместное привътствіе...

Преосвященный Августинъ отзывался о немъ, какъ о человъкъ умномъ и говорилъ: «князь Иванъ Михайловичъ вельми уменъ, но не вельми благоразуменъ». И точно, онъ часто увлекался и дълалъ иногда промахи, какихъ не сдълаетъ и человъкъ съ очень посредственнымъ умомъ. По этой причинъ

онь и пострадаль, когда быль губернаторомь. Честный и хорошій челов'єкь, любящій мужь и ніжный отець, въ обществі челов'єкь самый пріятный, въ дружбі очень преданный и въ свое время не послідній изъ писателей, онъ все им'єль, чтобы сділать блестящую карьеру, и при этомь, какъ и самь говариваль, никогда не могь выбиться изъ давки: онъ всю жизнь свою провель подъ тяжелымъ гнетомь долговъ и враговъ. Это потому, быть можеть, что онъ быль великій мастерь на всякія пріятныя, но ненужныя діла, а какъ только представлялось какое-нибудь діло нужное и важное, точно у него ділалось какое затмініе ума: онъ принимался хлопотать, усердно хлопоталь и все портиль и много разъ совершенно бы погибъ, если бы вліятельные друзья и сильные помощники не выручили его изъ бізды.

Собою быль онъ очень некрасивъ, и мало этого, можно сказать, быль даже безобразенъ; онъ зналъ это и чувствовалъ и очень мило надъ собою подшучивалъ: «Мать натура для меня была злою мачихой, отъ того у меня и была такая скверная фигура, а на нижнюю губу матеріала она не пожалѣла и ужь такую мнѣ благодатную губу скроила, что изъ нея и двѣ бы могли выдти, и тѣ не маленькія, а очень изрядныя».

Не знаю, какъ онъ смолоду держалъ себя въ отношеніи одежды; можетъ быть, когда нашивали шелки да бархаты, то и онъ былъ щеголемъ, но въ послъдствіи времени, когда уже перевалилъ за сорокъ, на вторую половину, онъ мало обращалъ вниманія на свой туалетъ, былъ очень неряшливъ въ домашнемъ быту и съ короткими своими.

Несмотря на всю свою неприглядность, князь Иванъ Михайловичъ заставлялъ забывать въ разговоръ, что некрасивъ собой: бывало, слушаешь его умныя ръчи и замысловатыя шутки, а каковъ онъ изъ себя—объ этомъ и позабудешь.

Онъ былъ женатъ два раза, и объ его жены были красавицы и очень его любили. Вотъ ужь подлинно можно было объ немъ сказать по пословицъ: не родись пригожъ, а родись счастливъ <sup>1</sup>).

<sup>1)</sup> Онъ быль женать: 1) на Евгеніи Сергьевнь Смирновой, род. 24 дек. 1770, † 12 мая 1804; 2) на вдовь Аграфень Александровнь Пожарской, урожд. Безобразовой, род. 1766, † 16 авг. 1848.

### VIII.

Очень мит трудно было первое время заставить себя приняться за дъло по управленію имъніями. Въ важныхъ дълахъ Дмитрій Александровичь всегда со мною совътовался и мы съ нимъ сообща рѣшали, но я никогда не входила во всѣ подробности хозяйства и хотя я была замужемъ невступно 23 года, никогда я не слъдила, какъ и когда что дълается, а теперь мнъ приходилось самой все ръшать. Желая помянуть мужа чёмъ-нибудь сдёланнымъ для церкви, я рёшила снять верхній деревянный ярусь съ нашей колокольни и вельть наддылать его изъ кирпича. Кирпичный заводъ былъ свой и свой архитекторь, брать Михаила Ивановича (камердинера моего мужа), Александръ Михайловъ Татариновъ. Онъ быль искусный землемерь, хорошій рисовальщикь по чертежной части и знающій по строительной части, но ужасно настойчивъ и упрямъ въ своихъ мненіяхъ. Когда я сказала ему, что намърена класть второй ярусъ на колокольнъ кирпичный, онъ сталь увърять меня, что это невозможно и что тяжесть надстройки придавить весь низъ. Эта мысль ужасно меня тревожила и я не знала, на что мнъ ръшиться. Вотъ какъ-то, въ мав мъсяць, лежу я на дивант въ гостиной и думаю, что мнъ дълать? Вдругь человъкь бъжить мнъ докладывать, что прібхаль Степанъ Степановичь Апраксинъ и еще кто-то съ нимъ.

Входять они въ гостиную и говорить мит Апраксинъ, что онь по пути въ Москву забхалъ меня провъдать въ горъ.

«А вотъ это, говоритъ онъ, указывая на своего спутника, monsieur Comporesi, министръ всёхъ ольговскихъ построекъ и верховный учредитель всёхъ нашихъ празднествъ».

Я поняла, что это архитекторъ, очень этому обрадовалась и тотчасъ стала разсказывать, что за пять минутъ до ихъ пріъзда я не знала, что мнѣ дълать съ моею колокольней и къ кому обратиться за совътомъ.

— Ну воть, какъ это хорошо, засмѣялся Апраксинъ,—вы только подумали, а мы и подслушали и пріѣхали. Воть вамъ и человѣкъ.

Я велъла принести планы; Компорези посмотрълъ и потомъ

пошли они осматривать колокольню и возвратились съ извъстіемъ, которое меня очень успокоило.

— Можете еще два яруса строить, сказалъ Компорези, — и не опасайтесь: низъ проченъ и сдержить всякую тяжесть.

Такъ я и стала строить колокольню съ разръщенія преосвященнаго Августина, и къ концу осени кладка была окончена.

### IX.

Въ этомъ году, въ іюнѣ мѣсяцѣ, родился у брата Николая Петровича второй сынъ Александръ; старшему мальчику, Петрушѣ, былъ уже четвертый годъ, а Настенькѣ исполнилось уже шесть лѣтъ. Она была прехорошенькая дѣвочка и Петруша премилый мальчикъ; но моя невѣстка, изъ опасенія за ихъ здоровье, держала ихъ на слишкомъ строгой діэтѣ, и бѣдныя дѣти всегда были преголодныя и потому прехуденькія. Марья Петровна боялась повредить ихъ здоровью и, думая сохранить его, этимъ-то его и портила и, кромѣ Настеньки, никто изъ нихъ и не дожилъ до совершенныхъ лѣтъ.

Въ концѣ іюня, скончалась моя двоюродная невѣстка, княгиня Мареа Никитична Волконская, жена князя Дмитрія Михайловича. Она въ молодыхъ лѣтахъ была недурна собою, небогатая дворянка по фамиліи Зыбина, какая-то дальняя родственница князей Репниныхъ-Волконскихъ, у которыхъ она и жила въ домѣ, и у нихъ ее и видалъ братъ князь Дмитрій. Она ему нравилась, а главное, была ему жалка, потому казалось ему, что она въ загонѣ. Тетушка княгиня Марья Михайловна была еще въ живыхъ, братъ вздумалъ было на ней жениться и сталъ просить у матери благословенія. Тетушка была очень горяча характеромъ, ну, и кромѣ того,—что же не сказать правды? она не могла помириться съ мыслію, чтобъ ея сынъ, князь Волконскій, женился на какой-нибудь неизвътной и бѣдной дворянкѣ Зыбиной и не изволила согласиться.

— Нътъ тебъ моего материнскаго благословенія на этотъ бракъ; пока я жива, и слышать объ этомъ не хочу.

Такъ братъ и не женился.

Сказывали мет, ужь не знаю — правда ли, что будто бы

тетушка сказала ему: «Прокляну тебя, ежели на ней женишься».

Спустя нѣсколько лѣтъ послѣ кончины своей матери, князь Дмитрій поставиль, однако, на своемъ и быль пренесчастный: характеръ жены его быль ужасный, дѣти родились и всѣ умирали, а тѣ, которыя пережили ихъ, не оставили потомства, точно невидимая рука тяготѣла надо всѣми. Княгиню Мареу схоронили рядомъ съ ея мужемъ въ Новодѣвичьемъ монастырѣ, съ южной стороны теплаго трапезнаго храма, а тетушка княгиня Марья Михайловна положена возлѣ той же церкви съ сѣверной стороны, гдѣ въ послѣдствіи, по близости отъ ея могилы, схоронили и брата князя Владиміра.

#### X.

Когда я стала немного приходить въ себя послё мужниной кончины, я рёшила взять гувернантку для Клеопатры, которой было 16 лёть, и для Сонюшки, которой пошель 10-й годь. Я и при Дмитріё Александровичё нёсколько разъ объ этомъ думала и говорила ему, но онъ и слышать не хотёль: въ памяти нашей было еще слишкомъ свёжо непріятельское нашествіе и всё ужасы войны, причиненные французами, чтобы рёшиться принять къ себё въ домъ кого-нибудь изъ ихъ націи; болёе двухъ лётъ Дмитрій Александровичъ не могъ слышать французскаго языка и запретиль дётямъ при себё говорить иначе, какъ по-русски. Но со временемъ это непріятное воспоминаніе о двёнадцатомъ годё ослабёло, и я рёшилась искать француженку не молодыхъ лётъ.

Много ихъ перебывало у меня, и всё онё были превертлявыя и совсёмъ не то, чего я желала: наконецъ, пришла ко мнё старушка лётъ около шестидесяти, очень приличная, въ темномъ шелковомъ платьё, съ сёденькими буклями, такая тихая въ манерахъ и спокойная, что я тотчасъ рёшилась ее взять.

- Какъ васъ зовуть? спрашиваю я.
- -- Мадамъ Рено.

Стала я разсирашивать, гдѣ она жила, и она разсказала мнѣ претрогательную исторію.

Она была вдова коммерсанта, имъла единственнаго сына, молодого человека леть двадцати, прекрасныхъ правиль, который предъ походомъ въ Россію попалъ въ конскринцію и долженъ быль отправиться съ Бонапартовскими войсками въ походъ. Это очень опечалило мать и она решилась следовать за сыномъ, пріютилась въ числё маркитантокъ и совершила съ ними утомительный путь. Когда непріятельскія войска были поражены и стали отступать, въ числъ плънныхъ оказалась и мадамъ Рено. Въ ту пору стояли страшные холода, и этихъ несчастныхъ пленницъ одели въ нагольные тулупы и гнали цёлою толпой, не то въ Минскъ, не то въ Могилевъ, и помъстили въ острогъ. Не умъю сказать, кто быль тогда тамъ губернаторомъ; къ нему обратилась мадамъ Рено съ просьбой узнать, въ живыхъ ли ея сынъ Доминикъ и гдв онъ находится? У губернатора были дочери; мадамъ Рено ему очень понравилась и онъ предложиль ей остаться у него въ домъ. Можно себъ представить, до чего она обрадовалась такому благополучію. Такъ она и жила у губернатора; ее очень полюбили, и когда всѣ барышни вышли замужъ, она разсталась съ этимъ добрымъ семействомъ и посившила въ Москву, чтобы свидъться съ сыномъ.

Чёмъ больше я слушала старушку, тёмъ болёе она мнё нравилась, и уговорилась съ ней за двё тысячи рублей ассигнаціями жалованья въ годъ, и кромё того, она выговорила, чтобы чрезъ воскресенье я давала ей карету и непремённо четверней, чтобы съёздить къ обёднё въ католическую церковь, которая гдё-то за Басманной, на краю свёта.

— Знакомыхъ у меня нътъ, кромъ церкви мнъ ъздить некуда, а сыну моему позвольте по воскресеньямъ и праздникамъ приходить объдать.

Не ошиблась я насчеть мадамъ Рено; она была во всёхъ отношеніяхъ достойная уваженія женщина: умная, благочестивая, съ прекраснымъ парижскимъ выговоромъ, очень, очень приличной наружности и съ манерами и обхожденіемъ хорошаго общества.

Она совершенно сроднилась съ нами, такъ что и сына своего считала какъ бы общимъ и, говоря о немъ, всегда называла его «notre fils» — нашъ сынъ.

Нъсколько лътъ спустя, онъ женился на дочери книгопродавца Рисса, который потомъ ему передалъ часть своей книжной лавки, а другая перешла къ Урбену.

# ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

I.

Въ 1817 году прибыль въ Москву, въ сентябръ мъсяцъ, дворъ и въ октябръ мъсяцъ столица была свидътельницей великаго торжества, какого она, можетъ-быть, вторично никогда и не увидитъ: закладки храма Христа Спасителя на Воробьевыхъ Горахъ. Покойный государь Александръ Павловичъ, находясь въ 1812 году въ Вильнъ, въ самый день Рождества Христова, издалъ манифестъ, въ которомъ было сказано, что, въ память освобожденія Москвы отъ непріятеля, будетъ воздвигнутъ храмъ во имя Христа Спасителя. Это извъстіе, скоро распространившееся по Россіи, всъхъ приводило въ восторгъ, потому что говорили о такомъ великолъпномъ и обширномъ храмъ, каковыхъ не было, нътъ и не будетъ.

Долго не знали, гдѣ выберутъ мѣсто для этой диковины, наконецъ, говорятъ: «на Воробьевыхъ Горахъ».—Какъ на Воробьевыхъ Горахъ? да тамъ сыпучій песокъ.— «Ничего, отвѣчаютъ, можно вездѣ строить, лишь бы хорошъ былъ бутъ; ежели цѣлый городъ, какъ Петербургъ, выстроенъ на болотѣ и на сваяхъ, отчего на песчаномъ мѣстѣ не построить храма»?— Да кто же станетъ за городъ ѣздить, когда въ осеннее и весеннее время чрезъ Дѣвичье Поле ни пройти, ни проѣхатъ нельзя?— «Нужды нѣтъ, храмъ велѣно тамъ строить, потому что тамъ въ 1812 году стоялъ послѣдній непріятельскій пикетъ».

И вмъсто всеобщаго восторга, стали говорить шепотомъ, что храму не бывать на Воробьевыхъ Горахъ.

Планъ чертилъ какой-то очень искусный архитекторъ Витбергъ, и говорятъ, что чертежъ такъ полюбился государю императору, что онъ заплакалъ и сказалъ: «Ну, я не думалъ, что кто-нибудь такъ угадаетъ мою мыслъ». Это все было на моей памяти: и начало, и конецъ Воробьевскаго храма. Исторія долго тянулась, лѣтъ десять или болѣе и дѣло кончилось тѣмъ, что чрезъ интриги погубили бѣднаго Витберга, человѣка очень честнаго и, говорятъ, великаго художника и знатока въ своемъ дѣлѣ.

Помѣшаль не песокъ и не отдаленность мѣстности, а то, что Витбергъ быль человѣкъ не практическій и думаль все сдѣлать безъ подрядовъ и безъ взятокъ, ну, конечно, и попалъ въ просакъ. Но самая пущая для него была бѣда, что онъ попалъ между двухъ огней: между графомъ Аракчеевымъ и княземъ Голицынымъ, министромъ духовныхъ дѣлъ; они другъ другу солили и вредили, а Витбергъ изъ-за ихъ вражды погибъ ни за что, ни про что.

Сколько лётъ подготовляли мёстность для закладки храма, я не съумёю сказать; знаю только, что торжество происходило 12 октября 1817 года. Въ то время ходила по рукамъ рукописная тетрадь, въ которой было подробное описаніе всёхъ церемоній, и я для памяти велёла эту тетрадь списать ¹).

За нъсколько дней до закладки разносили по домамъ печатныя объявленія, гдъ ъхать и какъ что будеть происходить.

Я долго не могла рѣшиться, откуда лучше смотрѣть—съ Пречистенки ли изъ нашего строившагося дома, или попасть на самую закладку. Наконецъ, рѣшила я отправиться на Воробьевы Горы, и хотя по моему чину мнѣ нигдѣ и мѣста не было, но нашлись добрые люди и я все видѣла лучше многихъ сенаторскихъ и генеральскихъ женъ. Тогда московскимъ генераль-губернаторомъ былъ графъ Тормасовъ, 2) поступившій послѣ графа Растопчина, а архіереемъ преосвященный

<sup>1)</sup> Эта тетрадь, переписанная въ то время, къ счастію, уцѣлѣла и хотя она написана очень дубоватымъ, полуподъяческимъ, полусеминарскимъ превыспреннимъ языкомъ, пользуюсь ею для пополненія устныхъ разсказовъ, которые не могли бы никакъ быть столь подробными по прошествіи болѣе тридцати лѣтъ.

<sup>2)</sup> Когда послевыхода въ отставку графа Растопчина назначили Тормасова, Растопчинъ, недовольный, что его преемникъ не познативе ктонибудь, говорилъ съ насмъщкой: «Ну, Москвъ подтормозили, върно слишкомъ прытко шла». Это передали Тормасову и онъ сказаль: «Ничуть Москва не шла прытко, она была совсемъ растоптана».

Августинъ; военнымъ нарадомъ распоряжался графъ Петръ Александровичъ Толстой.

Мы очень рано выбрались изъ дома и побхала на Дфвичье Поле; народъ валилъ толной, каретъ бхало премножество, несмотря на то, что быль рфзкій вфтеръ и очень холодно; небо было самое осеннее: такъ и ждали, что вотъ-вотъ посынетъ снътъ или сдълается изморозь, и потому на томъ мюстъ, гдъ должна была совершиться закладка, устроили для высочайшихъ особъ палатку съ каминами.

Объдню должны были совершать въ маленькой церкви (Тихвинской Богоматери) въ Лужникахъ, за Дъвичьимъ Полемъ, за ръкой, черезъ которую перекинутъ былъ мостъ, и пришлось идти пъшкомъ, и то два лакея съ трудомъ насъ провели; экинажи отсылали Богъ въсть куда... <sup>1</sup>).

«Благовёсть въ Лужникахъ начался въ восемь часовъ утра, а пріёздъ духовенству и свётскимъ властямъ и всёмъ знатнымъ особамъ былъ назначенъ въ девять съ половиною часовъ. Войска были разставлены отъ Кремля по Моховой, Пречистенкъ, Дёвичьему Полю до Воробьевыхъ Горъ, по одной сторонё въ четыре ряда. Артиллеріей командовалъ генералъмаюръ Павелъ Ивановичъ Мерлинъ.

«Въ одиннадцать часовъ утра мгновенно раздавшійся по всей Москвъ колокольный звонъ и полковая музыка возвъстили, что высочайшій поъздъ слъдуеть изъ Кремля. Стеченіе народа было неисчислимое: кромъ зрителей, во всъхъокнахъ всъхъ домовъ (на тъхъ улицахъ, по которымъ надлежало проъзжать высочайшимъ особамъ) народъ былъ вездъ,— на балконахъ, на заборахъ, на крышахъ, на подмосткахъ, гдъ ихъ можно устроить...

«Государь императоръ Александръ Павловичъ, великій князь Николай Павловичъ и принцъ прусскій Вильгельмъ, въ сопровожденіи генералитета, изволили тать верхомъ, а государыни императрицы—Елизавета Алекстевна и Марія Өеодоровна—и великая княгиня Александра Өеодоровна, въ парадной каретт въ восемь лошадей. При вступленіи во храмъ, ихъ величества и ихъ высочества были встртиены

<sup>1)</sup> Съ этого мёста подробности заимствуемъ изъ выше означенной тетради, замёняя простымъ разсказомъ превыспренность слога.

архієпискономъ Дмитровскимъ Августиномъ, Грузинскимъ митрополитомъ Іоною, архієпискономъ Грузинскимъ Пафнутіємъ, архимандритами всёхъ московскихъ монастырей и выстимъ бёлымъ духовенствомъ 1) съ Животворящимъ Крестомъ, послѣ чего ихъ императорскія величества и ихъ императорскія высочества слушали божественную литургію.

«На мъсть, гдъ должна была совершиться закладка храма, быль устроень общирный помость или терраса и изъ церкви до оной проложена дорога, устланная досками и усыпанная нескомь, а вверхь до вершины горы вела широкая лъстница. Посреди террасы, устланной краснымь сукномь, быль приготовлень продолговатый амвонь о трехъ ступеняхь, а на амвонъ нъсколько выше находились: 1) кубическій гранитный выдололенный камень; 2) вода въ серебряной водосвятной чашъ и 3) мъста, покрытыя краснымь сукномь, для поставленія на оныхъ чудотворныхъ пконъ изъ Успенскаго собора.

«По совершеніи литургіи послёдоваль крестный ходь изъ Тихвинской церкви на мъсто задоженія храма: впереди несли хоругви, чудотворныя иконы Божіей Матери Владимірскія п Иверскія, слёдовали хоры певчихь, придворныхь и синодальныхъ; духовенство, по старшинству, въ чиси бол бе 500 человъкъ, въ богатыхъ облаченіяхъ; шествіе замыкалось государемь императоромъ, государынями императрицами и прочими высочайшими членами царственнаго дома. Несмотря на стеченіе народа со всей Москвы, была удивительная тишина и слышно было только божественное ивніе. Когда чудотворныя иконы были поставлены на приготовленныя для оныхъ мъста, все духовенство размёстилось въ опредёленномъ порядке и высочайшія особы вступили на террасу, началось молебное пъніе съ водоосвященіемъ. По совершеніи онаго, архіепископъ Дмитровскій окрониль святою водой то місто, куда слідовало положить первый камень, а главный архитекторъ, академикъ Витбергъ, поднесъ государю императору медную вызолоченную крестообразную доску съ надписью:

«Въ лъто 1817, мъсяца октября въ 12 день, повелтніемъ благочестивъйшаго, самодержавнъйшаго, великаго государя им-

<sup>1)</sup> Въ этотъ день въ крестномъ ходъ при закладкъ было болъе 30 протојеревъ, 300 священниковъ и около 200 дјаконовъ.

ператора Александра Павловича, при супругъ его благочестивъйшей государынъ императрицъ Елизаветъ Алексъевнъ, при матери его, благочестивъйшей государынъ императрицъ Маріи Өеодоровнъ, при благовърномъ государъ цесаревичъ и великомъ князъ Константинъ Павловичъ и супругъ его благовърной государынь, великой княгинь Аннь Өеодоровнь, при благовърномъ государъ и великомъ князъ Николаъ Павловичъ и супругъ его благовърной государынъ великой княгинъ Александръ Оеодоровнъ, при благовърномъ государъ и великомъ князь Михаиль Павловичь, при благовьрной государынь веинкой княгинъ Маріи Павловнъ и супругъ ея, при биаговърной государынь королевь Виртембергской Екатеринь Павловнъ и супругъ ея, при благовърной государынъ великой княгинъ Аннъ Павловнъ и супругъ ся, заложенъ сей храмъ Господу нашему Спасителю Іисусу Христу во славу Пресвятаго Имени и въ память неизглаголанныхъ милостей, какіл благоволилъ явить намъ, даровавъ спасеніе любезному отечеству нашему въ 1812 лъто и прославивъ въ насъ кръпкую десницу Свою, сокрушающую брани.

«При заложеніи храма присутствоваль благочестивъйшій самодержавнъйшій великій государь императоръ Александръ Павловичь, супруга его благочестивъйшая государыня императрица Елизавета Алексъевна, матерь его благочестивъйшая государыня императрица Марія Өеодоровна, благовърный государь великій князь Николай Павловичь, супруга его благовърная государыня великая княгиня Александра Өеодоровна и его королевское высочество прусскій принцъ Вильгельмъ. При семъ священнодъйствоваль управляющій московскою митрополіей Августинь, архіепископь Дмитровскій.

«Планъ и фасадъ храма сочинялъ академикъ Карлъ Витбергъ, коему и производство строенія высочайте поручено.

«Господи Спасителю нашъ! призри съ высоты Святыя на мъсто сіе, избери его въ жилище Себъ и благослови дъла рукъ нашихъ».

«Дску эту государь съ благоговъніемъ вложилъ въ углубленіе означеннаго гранитнаго камня, затъмъ Витбергъ поднесъ государю два серебряныя вызолоченныя блюда, на одномъ — мраморную плитку и серебряные вызолоченные молотокъ и лопатку, а на другомъ — растворъ извести.

«Послѣ того Витбергъ поднесъ также и государынямъ императрицамъ такіе же два блюда съ мраморомъ и известью и серебряные молотки и лопатки; сперва положили камни государыни императрицы и ихъ высочества, и преосвященный Августинъ; камни были изъ сибирскаго бѣлаго мрамора и на каждомъ имена высочайшей особы, полагавшей оный въ основаніе храма.

«Когда все сіе было исполнено, преосвященный Августинъ вступилъ на амвонъ и произнесъ слъдующую ръчь:

«Гдѣ мы? Что мы видимъ? Что мы дѣлаемъ? Гдѣ мы? — На томъ мъстъ, на коемъ въ дванадесятое лъто сія древняя столица съ ужасомъ узръла пламенникъ, непріятельскою рукою возженный на истребление ся. Узръла и, преклонивъ посъдъвшее чело, умоляла Господа, да будеть она искупительного жертвой своего отечества. Что мы видимъ? Видимъ ту же самую столицу, воскресшую изъ пепла и развалинъ, облеченную въ новыя красоты и велельпіе, паки возносящую до облаковъ златые верхи свои, кинящую обиліемъ и богатствомъ и веселящуюся о славъ Россіи и о благоденствіи Европы. Что мы дэлаемь? Пирамиды ли хотимъ воздвигнуть во славу соотечественниковъ нашихъ, которые непоколебимою върностію къ Царю, пламенною любовію къ отечеству, достохвальными подвигами на полъ браней содълали имена свои достойными въчнаго благословенія нашего?---О нъть! что есть человъкъ внъ Бога и безъ Бога? Богъ, разумовъ Господь, даетъ разумъ и мудростъ; Господь силъ препоясуеть немощные силою, и лукъ сильныхъ изнемогаеть. Такъ что мы дълаемъ? Предъ лицомъ неба и земли, исповёдуя неизглаголанныя милости и щедроты, какія Верховный Владыка міра благоволиль изліять на насъ, восписуя Ему Единому всъ успъхи, всю славу минувшихъ браней, полагаемъ основание храма, посвящаемаго Господу Богу и Спасителю нашему Іисусу Христу. Боже! очима нашима видъхомъ, еже содълаль еси во днъхъ нашихъ: ибо не мечомъ нашимъ уничижихомъ возстающіе на ны, и мышца наша не спасе насъ. Ты Единъ спаслъ еси насъ отъ стужающихъ намъ и ненавидящихъ насъ посрамилъ еси. О Бозъ похвалимся весь день и о Имени Его исповъмыся во въкъ! (Пс. 43, cr. 9).

«Первопрестольная столица! Ты въ особенности носишь на себъ печать чудесъ Божіихъ; въ твоихъ развалинахъ сокрушилось страшное могущество разрушителя; пламя, истребившее тебя, истребило и его силы; оно воспламенило сердца

Россіянъ и другихъ народовъ къ возвращенію мира и тишины. Возноси убо Господа Бога твоего, и предста подножію сея святыя горы Его, покланяйся Ему духомъ п истиною.

«Храбрые воины! Во всёхъ браняхъ, совершенныхъ вами, вы видёли, или наче, осязали десницу Вожію, водящую васъ и вамъ споборающую! Дадите убо славу Богу и во исповъданіи воскликните: Не мы, не мы сотворихомъ что; Господь силь, Заступникъ нашъ, Богъ Іаковль, отъемляй брани до конецъ земли (Пс. 45, ст. 10). Той сотвори вся великая и славная.

«Боже Спаситель нашъ! Да будутъ очи Твои отверсты день и нощь на мѣсто сіе, гдѣ Помазанный Твой полагаетъ основаніе Храма, во славу пресвятаго Имени Твоего, и въ память неизглаголанныхъ благодѣяній Твоихъ, явленныхъ намъ! Пріими отъ него сію благодаренія жертву, съ чистою вѣрою, съ пламенною любовію, въ глубокомъ смаренія Теоѣ приносимую; пріими, благослови и соверши святое начинаніе его; прибави милости Твоя къ Нему и ко всему августѣйшему его дому!»

«Когда по окончаніи этой рѣчи клиръ запѣлъ Тебе Бога хвалимъ, послышалась пушечная пальба и колокольный звонъ по всей Москвѣ, продолжавшійся во весь день.

«По окончаніи всего торжества, крестный ходъ двинулся обратно черезъ мостъ тъмъ же путемъ къ Тихвинской церкви; за нимъ слъдовали высочайщія особы при оглушительномъ ура нъсколькихъ сотъ тысячъ зрителей, при пушечной неумолкаемой пальбъ и повсемъстномъ колокольномъ звонъ» 1).

Воробьевы горы и всё мёста, откуда возможно было только что-нибудь видёть, все было унизано народомъ, и когда крестный ходъ и вся императорская фамилія сошли съ террасы и направились къ мосту, все это множество зрителей хлынуло на террасу осматривать мёсто закладки; удержать не было средствъ, и полиція отступилась.

Намъ пришлось долго пережидать, пока не прекратилась давка на мосту; тогда лакеи провели насъ къ Новодъвичьему монастырю, гдъ неподалеку въ переулкъ отыскали напу карету.

<sup>1)</sup> Полагають, что на торжествъ закладки храма присутствовало до 400 тысячь зрителей и было въ дъйствіи слинкомт. 50 тысячь войска.

Было очень холодно, мы перезябли и очень утомились отъ долгаго стоянія. Въ этотъ день былъ большой званый объдъ у Апраксиныхъ, которые приглашали и меня съ моими дочерьми, но я не поъхала, потому что приходилось ъхать домой переодъваться и опять ъхать въ большое общество, и потому я ръшила ъхать объдать къ тетушкъ графинъ Александръ Николаевнъ Толстой.

Въ этотъ день было чье-то рожденіе, на объдъ должны были съъхаться только родные, всъ свои, и я могла ъхать безъ переодъванія, въ чемъ была одъта съ утра.

На объдъ къ тётушкъ пріъхали изъ бывшихъ на закладкъ и слышавшіе ръчь Августина, которую стали разбирать:

— Гдё мы? Что мы видимъ? Что мы дёлаемъ? — На это можно бы такъ отвёчать: Гдё мы? На Воробьевыхъ горахъ. — Что мы видимъ? Видимъ сыпучій песокъ. — Что мы дёлаемъ? Дёлаемъ безразсудство, что не спросясь броду — лёземъ въ воду, и такое немаловажное дёло начинаемъ такъ легкомысленно...

Вообще надобно сказать правду, что было очень немного людей, которые одобряли выборъ мъста для храма, а люди знающіе, видъвшіе планъ и фасадъ храма, находили его прекраснымъ, какъ архитектурный памятникъ, который былъ бы хорошъ въ Петербургъ, но который не годился для Москвы, потому что мало соотвътствовалъ нашимъ древнимъ храмамъ Кремля.

Витбергу въ день закладки дали чинъ, а немного времени спустя — Владимірскій крестъ на шею.

Года три спустя, когда въ Москвъ генералъ-губернаторомъ былъ князь Дмитрій Владиміровичь, учреждена была коммиссія для построенія храма и въ ней участвовалъ и братъ Николай Петровичь. Въ числъ прочихъ членовъ былъ сенаторъ С. С. Кушниковъ, который былъ преданъ Аракчееву, желавшему перейти дорогу князю А. Н. Голицыну; онъ много повредилъ Витбергу...

Мъсто нашли неудобнымъ и слишкомъ отдаленнымъ для построенія такого храма. Но развъ былъ въ этомъ виновенъ архитекторъ, когда его планъ былъ высочайше одобренъ и утвержденъ? Всъ люди, которые лично знали Витоерга, отзы-

вались о немъ, какъ о человъкъ безукоризненно честномъ и достойномъ уваженія.

Несчастнаго судили, усчитывали, преслъдовали по навътамъ сильныхъ враговъ; послъ того куда-то послали на житье въ дальній городъ, и тамъ совсъмъ скрутилась его жизнь.

Воробьевскій храмъ былъ задумань въ 1812 году въ Вильнѣ, въ 1817 году дѣлали закладку, въ началѣ двадцатыхъ годовъ учредили коммиссію, въ 1836 году придумали продолжать храмъ, стали говорить о построеніи его на мѣстѣ бывшаго Алексѣевскаго монастыря у Пречистенскихъ воротъ; въ 1837 году монастырь перевели въ Красное Село и строенія стали разбирать, а въ 1839 году совершили новую закладку на новомъ мѣстѣ...

Все это было на моей памяти...

#### II.

Кстати объ Аракчеевъ, разскажу и объ Ильинъ, и о на-

Аракчеевъ, графъ Алексъй Андреевичъ, извъстный любимецъ императора Александра Павловича и очень вліятельный человъкъ въ продолженіе всего его царствованія, былт сынъ очень небогатенькаго бъжецкаго дворянина, мелкономъстнаго и только-что не однодворца: онъ служилъ при императрицъ Екатеринъ и вышелъ въ отставку съ маленькимъ чиномъ. Онъ имълъ нъсколько человъкъ дътей, и вотъ одинъто изъ нихъ, старшій, и дослужился до графства.

Этоть Аракчеевъ имѣль пріятеля или, лучше сказать, друга, Василія Васильевича Ильина, который тоже былъ генераломъ. Ильиныхъ нѣсколько фамилій, совсѣмъ разныхъ происхожденій: одна изъ нихъ считаетъ себя происшедшею отъ Рюрика, и изъ этого рода я знала Елизавету Өедоровну, урожденную Еропкину; она приходилась племянницей Петру Дмитріевичу Еропкину... Къ которому роду принадлежалтъ Василій Васильевичъ—я не знаю. Былъ онъ женатъ на дочери одного боровскаго, очень значительнаго и богатаго старовъра; ее звали Прасковья Ивановна. Сказываютъ, она была въ молодости отмѣнно хороша собой; надобно думать, что на

самъ Ильинъ былъ видный изъ себя мужчина и молодецъ, по-

Когда я ихъ стала знать въ 1817 году, видывая ихъ на балахъ, въ Собраніи и въ обществъ, я была поражена ихъ красотой.

Первый, кто мнъ указалъ на нихъ, былъ мой двоюродный братъ графъ Петръ Степановичъ Толстой, самый младшій изъ сыновей тетушки.

Однажды мы были въ Благородномъ Собраніи, графъ Петръ мнѣ и говорить: «Хотите, я вамъ покажу красавицъ Ильиныхъ?» и повелъ меня смотрѣть на нихъ... Точно, обѣ были короши, и трудно было рѣшить, которая лучше: одна стройная, высокая, гибкая, съ голубыми глазами, румянецъ во всю щеку, волосы каштановаго цвѣта, — ну, просто ангелъ во плоти; другая тоже статная и стройная, немного пониже, нѣсколько блѣдноватая и волосы совершенно какъ ленъ, съ золотымъ отливомъ. Я сѣла и все на нихъ смотрѣла: на кототорую смотришь, та и кажется лучше, а глядищь на обѣихъ вмѣстѣ—и не знаешь, которой отдать предпочтеніе.

- Ну что, спрашиваетъ Петръ Степановичъ, какъ вы находите, которая лучше?
- Объ хороши, говорю я,—а которая изъ себя пріятнье, это, я думаю, та, у которой потемнье волосы...
- Ее зовутъ Елизавета Васильевна, она мнѣ очень нравится, я за ней ухаживаю.

Такъ какъ Ильинымъ протежировалъ графъ Аракчеевъ, а къ тому же объ онъ были прехорошенькія, то и не трудно было имъ попасть въ лучшее общество; былъ ли тогда отецъ ихъ живъ, или нътъ—не помню. Въ этомъ же 1817 году или въ началъ 1818 года, братъ Петръ Степановичъ женился на Елизаветъ Васильевнъ; ей дали при замужествъ сто тысячъ ассигнаціями, кромъ приданаго, а сестра ея, Александра Васильевна, вышла потомъ за Логинова 1). У нихъ былъ еще

<sup>1)</sup> Ал. Вас. Логинова имѣла нѣсколькихъ дочерей: 1) Анна Ивановна (старшая)—за очень знатнымъ итальянскимъ герцогомъ Караччіоли; 2) Прасковья Ивановна — за т. с. Н. Я. Скарятинымъ, нынѣ (1879) казанскимъ губернаторомъ; 3) N. Ивановна — за иностраннымъ маркизомъ; 4) N. Ивановна — тоже за иностраннымъ графомъ; всѣ, кромъ Скарятиной, перешли въ католичество.

братъ Павелъ Васильевичъ, который служилъ въ Петербургѣ и, будучи начальникомъ таможни, дослужился до большихъ чиновъ и умеръ, оставивъ нъсколько человъкъ дътей.

Про отна Ильина ничего сказать не умбю; слыхала, что его любили за то, что онъ былъ преданъ Аракчееву, который быль человъкъ строптивый, жесткій, а иногда п жестокій; но Прасковью Ивановну я знала хорошо, и въ последние годы ея жизни, когда она подолгу гащивала у своей дочери Толстой, жившей въ своемъ домъ, рядомъ съ моимъ домомъ въ Зубовъ, мы видались очень часто. Она была очень добрая. милая и благочестивая старушка. Не получивъ въ молодыхъ летахъ настоящаго воспитанія, она воспользовалась темь, что бывала въ хорошемъ обществъ и, умная отъ природы, умъла себя держать просто, но весьма прилично и съ достоянствомъ. Когда она умерла, это было въ 1831 или 1832 году, брага Петра Степановича не было въ Москвъ, и мит пришлось приготовлять графиню Елизавету Васильевну и объявить ей о кончинъ ея матери. Женитьба брата Иетра Степановича на Ильиной доставила ему протекцію Аракчеева, который пристроиль его къ князю Николаю Борисовичу Юсупову въ Кремлевскую экспедицію, и ему очень повезло, пока были живы Юсуповъ и Аракчеевъ. Аракчеевъ такъ дюбилъ Ильина, что, не имъя дътей, хотълъ сдълать его своимъ наследникомъ, но это не состоялось, и онъ завъщалъ свое новгородское имъніе, село Грузино, на военную богадъльню, кажется, и, кромъ того, быль устроень гдв-то кадетскій корпусь на его иждивеніе. Должно быть отъ того, что Ильинъ умеръ прежде, Аракчеевъ и перемъниль свои намъренія и не заблагоразсудиль оставить дътямъ Ильина того, что думалъ передать ему самому, какъ самому близкому своему пріятелю.

Упомянувъ о женитьой одного изъ моихъ двогородныхъ братьевъ, я перечислю ихъ всёхъ по порядку и скажу, кто на комъ былъ женатъ и что мий извёстно о каждомъ.

#### III.

Послѣ кончины бабушки, княгини Анны Ивановны Щербатовой († 4 іюня 1792 года), тетушка и дядюшка Толстые стали дольше прежняго живать въ Москвѣ и хотя оба были большіе скопидомы и претугіе на расходъ, однако, гдѣ было нужно, они умѣли и пыль пустить въ глаза, и домъ свой держали по-графски, очень прилично. Они имѣли свой домъ на Солянкѣ, наискосокъ съ Опекунскимъ Совѣтомъ, домъ каменный, на дворѣ, съ флигелями по бокамъ. До 1812 года, домъ былъ украшенъ по тогдашнему очень хорошо лѣпными фигурами; внутренность дома графская: штучные полы, мебель съ позолотой, мраморные столы, хрустальныя люстры, штофныя шпалеры, словомъ сказать, все было въ надлежащемъ порядкѣ. Экипажъ тоже: золоченная карета, цугомъ, лопади въ перьяхъ, скороходы и назади на запяткахъ букетъ 1).

Потомъ этотъ домъ на Солянкъ былъ проданъ послъ дядюшкиной кончины и долгое время онъ принадлежалъ Оболенскимъ, а Толстые купили себъ домъ въ большомъ Толстовскомъ переулкъ, между Смоленскимъ рынкомъ и Спасо-Песковскою площадью; домъ деревянный, одноэтажный, предлинный по улицъ. Послъ тетушки, онъ достался сестръ Аграфенъ
Степановнъ, у которой купилъ его Василій Петровичъ Зубковъ.

У тетушки было 12 человъкъ дътей: девять сыновей и три дочери.

І. Графъ Владиміръ Стенановичь, родился 28-го марта 1779 года, скончался 19-го февраля 1825 года; онъ быль женать на своей внучатой сестръ Прасковьъ Николаевнъ Сумароковой. Имълъ сына графа Михаила Владиміровича 2), родившагося 23-го мая 1812 года, и дочь графиню Александру Владиміровну.

<sup>1)</sup> См. выше, гл. IX.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Графъ Михаинъ Владиміровичъ, извъстный духовно-историческій писатель, которому мы обязаны многими прекрасными монографіями пархеологическими изслѣдованіями, получиль домашнее воспитаніе и, живя съ своею родительницей въ Сергіевскомъ посадѣ, пользовался преподаваніемъ многихъ весьма ученыхъ профессоровъ, находившихся въ то время въ Духовной академіи; тогда тамъ жительствовалъ и весьма извѣстный протоіерей отецъ Өеодоръ Годубинскій. Послѣ того графъ Михаилъ Владиміровичъ вступилъ въ Московскій университетъ и окончилъ тамъ курсъ въ 1834 году. Въ 1850 году, октября 23-го, онъ женился на княжнѣ Елизаветѣ Петровнѣ Волконской (дочери князя Петра Сергѣсвича и Александры Петровны, урожденной Новиковой).

II. Графъ Степанъ Степановичъ, родился 178... году, умеръ въ пятидесятыхъ годахъ. Онъ былъ въ военной служов и, будучи бъщенаго характера, не вытерпълъ замъчанія, сдъланнаго ему его начальникомъ, далъ ему пощечину. По военнымъ законамъ его за это следовало отдать подъ судъ и его, можеть быть, лишивъ всёхъ правъ, сослали бы и ни вёсть куда, но оскорбленнаго начальника уговорили выдать Степана Степановича за сумасшедшаго, и потому онъ былъ только исключенъ изъ службы, но выдумка скоро обратилась въ дъйствительность: онъ все думаль объ обидъ, которую получиль, и объ оскорбленіи, которое онъ самъ нанесть, думалъ да думалъ и, хотя по природъ совство не былъ изъ умныхъ, окончательно сошель съ ума. Его отправили на житье въ село Сосково 1), гдв онъ прожиль безъ малаго пятьдесять леть въ совершенномъ умопомѣшательствѣ; онъ умеръ, не бынъ женатъ.

III. Графъ Өедоръ Степановичъ, родился въ 178... году, умеръ въ 1818 году, во время похода, въ имѣніи графа Григорія Алексѣевича Салтыкова, въ Могилевской губерніи. Вотъ что про него я слыхала: онъ былъ довольно сварливаго характера и часто ссорился со второю своею сестрой, Аграфеной Степановной, которая, какъ ему казалось, забрала ихъ мать въ руки и часто тетушку наводила на гнѣвъ; за Аграфену Степановну сватался какой-то женихъ, по фамплін, кажется, Фаминцынъ, и дѣло было почти уже слажено. Въ это-то время Өедоръ Степановичъ и побранись съ сестрой, да и скажи ей въ сердцахъ: «вотъ скажу я твоему жениху, какой у тебя характеръ и какъ ты въ домѣ всѣхъ мутишь, такъ онъ и не возьметъ тебя». Сказалъ ли онъ въ самомъ дѣлѣ, или только

<sup>1)</sup> Село Сосково, гдё всегда жила княгиня Анна Ивановна Пцербатова, послё ея кончины досталось графинё Александрё Николаевий Толстой, а послё нея, въ 1820 году, раздёлилось на четыре части: саман большая, гдё и усадьба, досталась графу Степану Степановичу, гдё онь умерти погребень (послё него его часть была продана какому-то лекарю Функендорфу); другая часть досталась Владиміру Степановичу и отдана была его дочери Александрё Владиміровий Ковалевской, которая передала се своей дочери Прасковьё Александровий Бискунской: третья часть принадлежала Андрею Степановичу, а послё него его дочери Елизавет Андреевий Замятиной; наконець, четвертая часть досталась Марін Степановий Толстой и была продана г. Похвисневу.

хотъль этимъ постращать свою сестру, только—какъ нарочно на гръхь—женихъ и отказался. Аграфена Степановна, воображая, что причиной отказа ея жениха—Өедоръ Степановичъ, обнесла его предъ тетушкой, которая ужасно на него разгнъвалась, и такъ какъ у нея былъ характеръ вспыльчивый, она тутъ же и говоритъ Өедору Степановичу: «Будь ты проклять! Нътъ тебъ моего материнскаго благословенія! Я не хочу тебя видъть, ты мнъ и на глаза не кажись!»

Какъ онъ ни увъряль тетушку, что онъ ни при чемъ въ отказъ жениха сестры Аграфены Степановны, тетушка и слышать не хотъла его оправданій и прогнада его со своихъ глазъ.

Въ такой гнѣвъ тетушка приходила довольно часто; такъ помню я, что братъ Николай Петровичъ, у котораго былъ съ братьями Толстыми какой-то общій процессъ по одному спорному имѣнію, будучи у тетушки, говорить ей:

— Вотъ, тетушка, у насъ съ братьями общее дѣло: братъ мой Михаилъ и я затратили на нашу долю сколько слѣдовало; столько нужно и братьямъ...

Тетушка не изволила дослушать и накинулась на брата; онъ былъ горячъ, не спустилъ и что-то сказалъ грубо, тетушка и пуще гнъвается и дошло тоже до проклятій и до запрещенія: «Не кажись ты мнѣ на глаза...» Такъ брать и пересталь бывать у тетушки. Прошло не мало времени, тетушка все еще гнѣвалась на Өедора Степановича; такъ онъ отправился и въ походъ, не получивъ въ напутствіе материнскаго благословенія, а все причиной тому была Аграфена Степановна. И воть, однажды просыпается она ночью, заподлинно я не знаю, гдё это случилось, и стоить предъ нею брать ея, Өедоръ Степановичъ, и выговариваетъ ей, что она лишила его материнскаго благословенія. Сперва ей вообразилось, что она во снъ это видить, потомъ думала, что братъ возвратился и хотълъ ее пугнуть, но потомъ явление исчезло. Она закричала, съ ней сделались корчи и после того, отъ этого испуга, у нея стало дергать лицо. Немного времени спустя получили извъстіе, что Өедоръ Степановичь кончиль жизнь. Тетушка очень горевала и упрекала себя, что не примирилась съ сыномъ, а сестра, Аграфена Степановна, пуще прежняго стала мучиться совъстью и стала бояться темноты, потому что ей

все представлялся брать. Она всегда клала въ комнату свою горничную дъвушку, а по ночамъ кричала дикимъ голосомъ; я сама это слыхала не разъ, когда она гащивала у меня но зимамъ и ен комната была стъна объ стъну съ моею спальней; и такъ это продонжалось до самой ен кончины. Сама она никогда объ этомъ не разсказывала, но, впрочемъ, не скрывала, что кричитъ ночью, да и скрыть этого было пельзи, нотому что она очень страшно кричала, и незнающій человъкъ, слыша это, могъ бы подумать, что и Богъ знаетъ, что такое творится.

IV. Графъ Михаилъ Степановичъ былъ очень хорошъ собою; онъ также не избътъ тетушкина гива, потому что женился противъ ея согласія; но Аграфена Степановна тутъ его выручила и, имѣя вліянія на свою мать, уговорила ее не гивъваться и примирила ее съ братомъ. Онъ не оставиль сыновей, но отъ обоихъ своихъ браковъ имѣлъ дочерей, живалъвъ Москвъ мало, а все больше въ своей самарской деревиъ, которая ему достанась по раздълу.

V. Графъ Николай Степановичь, родился 178.., умеръ 183.. года, былъ женатъ на Екатеринъ Алекстевитъ Сипридовой, дочери ревельскаго генералъ-губернатора, адмирала Алекств Григорьевича Спиридова, женатаго, сколько митъ помнится, на какой-то тамошней, очень важной птикъ. Воспитанная въ нтмецкомъ городъ, графиня Екатерина Алекствиа по-русски говорила очень плохо и съ иностраннымъ выговоромъ и, чувствуя это, говорила все больше по-французски. Она была очень милая женщина, очень живого характера; смолоду была миловидна; подъ конецъ жизни очень страдала глазами, кажется, даже совствъ ослуша и. не имън средствъ къ жизни, жила у своей дочери Развозовой и тлеготилась жизнію; тамъ она и умерла.

Графъ Николай Степановичъ долгое время жилъ въ Ревенъ, служилъ при своемъ тестъ и дътей своихъ тоже восниталъ на нъмецкій ладъ.

VI. Графъ Александръ Степановичъ, родился 179... умеръ 185.. года, женатъ былъ на Марьъ Ивановиъ Головиной 1).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Въ посавдствіи ся брать отыскаль право на графскій титуль; нъ 1859 году онъ купиль село Воброво, припадлежавшее двтямъ Владиміра Михайновича Римскаго-Корсакова.

Оба смолоду были прекрасивые; Александръ Степановичь де старости сохраният прекрасный цвёть лица; говорять, онт быль лицомь въ Щербатовыхъ, Графиня Марья Ивановна нодъ конецъ очень сдёлалась грузна. но въ молодости она была высокая, стройная и очень красивая. Брать Александрт Степановичь быль очень привътливаго и ласковаго характера и весьма радушный у себя дома. У него была престранная привычка: бывало, то зачастить и балить два-три раза въ мъ сянь, то вдругь запропадеть, не видишь его нёсколько мёсяцевь. Одинь разъ онь у меня года съ полтора не быль; думаю. за что набудь на меня сердится. Ничуть не бывало: виругь какъ съ неба свалится и онять часто бедить, пока не надовсть. Онь болбе тоиддати леть жиль вь Москве, гле имель собственный домъ на Сивцевомъ Вражкъ: потомъ, по смерти жены, онъ убхаль въ свою орловскую деревню и тамъ скончался.

VII. Графъ Всеволодъ Степановичь, род. 179..., умеръ 1813 года, бездътный. Изо всъхъ своихъ братьевъ былъ самой красивой наружности; женатъ не былъ, умеръ очень молодыхъ лътъ.

VIII. Графъ Андрей Степановичъ, род. въ 1796, умеръ въ 183.. году, женатъ былъ на Прасковът Дмитріевет Павловой.

IX. Графъ Петръ Степановичъ, род. въ 1798, умеръ 27-го сент. 1862 года, въ званіи камергера; женать на Елизаветъ Васильевнъ Ильнеой; постоянно жилъ въ Москвъ и служилъ въ Дворцовой конторъ; домъ его былъ рядомъ съ моимъ, въ Штатномъ переулкъ, у Троицы въ Зубовъ, съ 1830 года.

Дочери графа Степана Өедоровича:

Графиня Елизавета Степановна, старшая изъ тетушкиныхъ дочерей, была смолоду очень миловидна, съ прекрасными глазами и темно-русыми волосами, и можно бы ее назвать даже красавицей, еслибы довольно толстый нось не портилъ ея лица. Она была очень умна, разсудительна, правдива и прекраснаго характера. Въ 1799 году сталъ у Толстыхъ въ домъ часто бывать одинъ молодой человъкъ, сынъ графа Сергъя Владиміровича Салтыкова. Ему было съ небольшимъ лътъ двадцать, очень пріятной наружности, прекрасно воспитанный и единственный наслъдникъ нослъ богатаго отца, который былъ еще въ живыхъ и очень любиль его. Такъ какъ мать

Сергъ́я Владиміровича была сама по себъ княжна Троекурова, то дядюшка, Степанъ Өедоровичъ, считаль его своимъ родственникомъ и сына его признавалъ дальнимъ своимъ илемянникомъ и принималъ ласково. Хотя дядюшка зналъ, что Григорій Сергъ́евичъ родился до брака (и потому не пользовался ни титуломъ, ни фамиліей отца, а назывался Жердъ́евскимъ), онъ не мъ́шалъ ему ухаживатъ за дочерью. Въ 1800 году графъ Салтыковъ умеръ, оставивъ жену (она была какан-то Марья Ивановна), сына и двухъ дочерей. Когда Григорій Сергъ́евичъ сталъ свататься за сестру Елизавету, дядюшка и сказалъ ему: «я принимаю предложеніе и дочь свою тебъ отдамъ, если ты выхлоночешь, чтобы тебя признали сыномъ и наслъ́дникомъ графа Сергъ́я».

Григорій Сергъевичь отправился въ Петербургь, хлопоталь по этому дёлу и добился желаемаго: въ годъ восшествіл на престолъ императора Александра Павловича, онъ и его двъ сестры, Пелагея и Аграфена, которыхъ я сама знала. были признаны Салтыковыми и получили графскій титуль. Имъніе было очень значительное, думаю, что около двухъ тысячь душь, и все въ хорошихъ мёстахъ; а сестрѣ Елизаветѣ Степановнъ, хотя дядюшка имълъ и прекрасное состояніе, дали только сто душъ, потому что, кромъ ея, было человъкъ одиннадцать детей. Жениху было 23 года, невесте около 20. И скоро после того и была ихъ свадьба. У нихъ родилась дочь Александра и больше у нихъ дътей еще и не было; жили они очень ладно и когда, въ 1813 году, графъ Григорій Сергвевичь умеръ, вдова его очень о немъ горевала. Будучи еще молодою женщиной, она не хотъла вторично вступить въ бракъ и посвятила себя воспитанію Саппеньки, которой быль уже седьмой годъ.

Графиня Аграфена Степановна, вторая изъ дочерей тетушки, была гораздо моложе; 1) она была невелика ростомъ и съ очень замътнымъ горбомъ. Въ молодости была недурна собой, но послъ того, какъ у нея была оспа, лицо совсъмъ перемънилось, носъ какъ-то вытянулся, и она стала очень не-

<sup>1)</sup> Графиня Аграфена Степановна род. января 1788 (?), † 23-го дек. 1845 г. въ Москвъ, погр. возлъ своей матери, въ московскомъ Ново-дъвичьемъ монастыръ.

красива. У нея стали рости усы и борода, какъ у мужчины, и она ихъ подстригала. Она была довольно умна и хитра и такъ какъ умъла поддълаться къ тетушкъ, водила ее за носъ и ссорила съ братьями. Въ разговоръ ея было много забавнаго, но не всегда можно было положиться на то, что она говорить, потому что для краснаго словца иногда она много и прибавляла ради забавы. По раздълу, послъ отца, ей досталось небольшое имъньице во сто душъ въ Орлъ (деревня Ельково, въ десяти верстахъ отъ села Соскова); тамъ была небольшая усадьба и фруктовый садъ. Когда тетушка скончалась, она стала жить съ сестрой Салтыковой и очень любила Сашеньку. Послѣ замужества Александры Григорьевны, когда Калошины болъе десяти лътъ безвыъздно жили у себя въ деревнъ, въ селъ Смольномъ, она часть года проводила у нихъ, лътомъ живала у себя въ орловскомъ имъніи, а во время зимы мъсяца на три пріъзжала въ Москву и гащивала у меня. Она болъе всъхъ была дружна съ Елизаветой Степановной, а съ братьями и невъстками не очень ладила: всъ знали пронырливый ея характеръ, не очень воздержный язычокъ и потому ея опасались и не долюбливали. Й нельзя не признаться, что, по ея милости, точно было много у нихъ въ семьй ссорь и непріятностей между братьями, — такъ всёхъ переплететь, что и не разберень, кто правъ, кто виновать.

Графиня Марья Степановна, самая младшая изъ сестеръ, родилась, я думаю, въ 1792 или 1793 году. Она была лицомъ очень миловидна и интересна, и молодые люди находили, что у нея томный взглядъ. Она была замужемъ за однофамильцемъ и дальнимъ родственникомъ, Василіемъ Алексѣевичемъ Толстымъ, котораго она очень любила, но не была съ нимъ вполнѣ счастлива. Тетушка не была къ Маръѣ Степановнѣ особенно нѣжна, а одно время даже и гнѣвалась на нее и видѣть ее не хотѣла за то, что Василій Алексѣевичъ, не совсѣмъ долюбливавшій Аграфену Степановну по одному обстоятельству (которое не умѣю разсказать, ну, да это все равно), съ нею посчитался и поговорилъ очень крупно. У той отъ досады и носъ задергало, и чуть глаза изо лба не выскочили, тотчасъ пошла къ тетушкѣ, нажаловась на зятя; можетъ статься, что и не совсѣмъ такъ передала. Тетушка, разумѣется, разгнѣвалась, расходилась ужасно, и, какъ это у

нея водилось, тотчасъ давай клясть и дочь, какъ будто та виновата, что ея мужъ поссорился съ ея сестрой. Василій Алекствичь умеръ, я думаю, въ 1834 году, и послт его кончины сестра Марья Степановна поселилась въ Калугт, потому, что ея имте было по близости, но въ эту деревню послт своего мужа не могла ртшиться сътдить.

#### IV.

Въ 1816, 1817 и 1818 годахъ было у насъ въ родствъ много свадебъ и рожденій, но въ точности сказать, кто и въ которомъ году женился или родился, за давностію времени, не берусь...

О Толстыхъ повторять не стану.

Двоюродная племянница моего мужа, Марья Сергвевна Неклюдова вышла замужъ за Владиміра Николаевича Шеншина. Анна Николаевна Неклюдова, вторая изъ дочерей тетушки Марьи Ивановны Мамоновой 1), вышла замужъ за генераль-маіора Сергъя Васильевича Неклюдова, который находился недолгое время губернаторомъ въ Тамбовъ и во Владиміръ. У нихъ было только двъ дочери, Варвара Сергъевна и Марыя Сергъевна. Неклюдовъ умеръ въ началъ 1800 годовъ. Анна Николаевна была очень умная женщина, но прегорячая и пресамонравная. Когда ея мужъ былъ губернаторомъ, она вмъшивалась въ дъла, заставляла все дълать, что хотвла, и отъ того, говорять, двла не всегда справедниво різшались, вследствіе чего Сергей Васильевичь и пострадаль. по службъ. Онъ быль человъкъ благонамъренный и добрый, но слабый характеромъ, и жена держала его въ ежевыхъ рукахъ, такъ что онъ и пикнуть не смъль. Анна Николаевна была очень скупа и любила денежки, и нельзя не отдать ей справедливости, что она была мастерица устраивать свои дѣла.

Старшую свою дочь, Варвару, она очень любила и готова была для нея все дёлать, а меньшую Марью (или какъ е звали—Маришу), она, мало того, что не любила, можно ска-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) См. выше, глава II.

зать, просто терить не могла. Варвара Сергтевна была высокая ростомь, очень умная и предобрая, но собой, не то чтобы дурна, а не совстви приглядна. Я всегда находила, что она похожа на портреть покойной моей матушки-свекрови, но только въ-дурнте. Мариша также была не мала ростомъ, прекрасно сложена, имтла прекрасный цвтть лица и очень пріятный взглядъ, но была не такъ умна, какъ Варвара. Старшая родилась въ 1795 или 1796 году, меньшая была года на два или на три помоложе и въ дттствт была очень непонятлива въ ученіи. Впрочемъ, это немудрено, потому что мать очень круто съ ней обращалась и совствить нея не скрывала, что ея не любитъ. Покойникъ Дмитрій Александровичъ часто за это оговаривалъ Анну Николаевну:

- Какъ тебъ не гръхъ такъ обращаться съ дочерью: развъ она виновата, что ты ея не любишь?
  - Терпъть ея не могу, предрянная дъвчонка...
- Да полно, сестра, не показывай ты ей, что ты ея не любишь...
- А что же, по твоему, мнѣ лицемѣрить, что ли, съ ней? Старшая сестра, имѣя доброе сердце, всегда была съ меньшою хороша и часто потихоньку отъ матери ее ласкала и утѣшала, а въ послѣдствіи и помогала ей втихомолку.

Шеншинъ Владиміръ Николаевичъ былъ еще молодъ, когда онъ женился (думаю, что въ 1817 году). Въ 1812, 1813 и 1814 годахъ онъ былъ въ походахъ, былъ раненъ подъ Лейпцигомъ и имѣлъ за это крестъ и въ скоромъ времени былъ произведенъ въ генералы; не знаю, было ли ему тогда сорокъ лѣтъ.

Онъ рано лишился родителей и воспитывался у своей бабушки, отцовской матери. Онъ имѣлъ еще брата Семена Николаевича, который былъ потомъ женатъ на дочери хорошей моей пріятельницы Елизаветы Васильевны Лужиной—Аннѣ Дмитріевнѣ. Шеншины эти орловскіе; ихъ тамъ цѣлый уѣздъ—Мценскій, гдѣ искони ведется ихъ очень старинная фамилія. При своей жинитьбѣ, Шеншинъ служилъ еще въ военной службѣ и имѣлъ казенную квартиру въ Спасскихъ казармахъ, куда мы и ѣздили отдавать визитъ молодымъ. Послѣ онъ вышелъ въ отставку и служилъ въ Опе-

кунскомъ Совътъ почетнымъ опекуномъ. Это было въ тридцатыхъ годахъ. По своей нелюбви къ дочери, Неклюдова ей почти что ничего не дала и прескудно наградила приданымъ. Изъ отцовскаго имънія Марья Сергъевна получила, что слъдовало, потому что нельзя было ей этого не дать, а изъ своего имънія, кажется, только объщала дать, а едва ли что нала. Нерасположение къ дочери перешло и на внучатъ. Одно время я перестала даже съ нею изъ-за этого совсъмъ видаться. Я ей говорила правду, а непріятная правда, какъ извъстно, глаза колетъ. Она меня разругала, выбранила, и и ее, и такъ мы перестали видиться и несколько леть другъ къ другу не вздили, но Варвара Сергвевна у меня всегда бывала въ большіе праздники и въ изв'єстные дни. Когда въ 1836 году Варвара была помолвлена за вдовца генерала Владиміра Григорьевича Глазенана, Неклюдова прібхала ко мив съ женихомъ и неввстой, и после того опять стала у меня изръдка бывать, но никогда у насъ не было прежней короткости или искренняго расположенія. Не я одна была съ Неклюдовой въ размолвкъ: она вздорила и ссорилась съ моимъ мужемъ, съ княгиней Авдотьей Николаевной Мещерской, которая тоже осуждала ее въ лицо за дурное обращение съ Шеншиными, а съ Надеждой Николаевной Шереметевой (съ сестрой Мещерской), съ которою она была очень дружна. ссоры выходили очень часто: объ прегорячія, переругаются на чемъ свътъ стоитъ, раскраснъются какъ піоны. Неклюдова индъ побагровъеть, съ объихъ потъ градомъ льеть, объ кричать, что есть мочи, кто кого перекричить,--ни дать, ни взять два индъйскихъ пътуха; скинутъ свои ченцы и добраниваются простоволосыя... просто — умора!

- Нога моя у тебя не будеть, говорить, картавя, Шереметева.
- Ну, и не прошу, очень мнѣ нужно, кричитъ Неклюдова, топая ногами; убирайся скорѣе отъ грѣха, а я за себя не ручаюсь...
- Да, да, никогда къ тебъ не пріъду, приговариваетъ Шереметева, стуча кулаками по столу.
  - Да сдінай милость, убирайся...

Такъ и разстанутся, и бранять за глаза другъ друга; кажется, на въкъ разсорились; пройдетъ сколько тамъ недъль. глядишь, летить въ дрожкахъ на паръ съ пристяжкой Шереметева къ Неклюдовой мириться.

— Ну что, картавая, сама ко мнѣ пріѣхала? встрѣчаетъ ее съ громкимъ хохотомъ Неклюдова. — Что, скучно вѣрно безъ меня, сама припендерила... Скажи ты мнѣ, изъ чего ты только распѣтушилась на меня? Ну, ну, помиримся, я предъ тобой виновата, прости меня...

И снова у нихъ совътъ да любовь, пока не повздорятъ изъ-за чего-нибудь опять.

Разъ Неклюдова съ Шереметевой опять изъ-за чего-то повздорили, разбранились—и не видаются; только какъ на гръхъ Шереметеву разбили лошади и не на шутку: кажется, она руку ли, ногу ли переломила и лицо все ей избило, и старуху еле живую повезли домой и уложили въ постель.

Узнала это Неклюдова: тотчасъ поъхала навъщать больную...

Что жъ она ей придумала сказать въ утътеніе?

Входитъ къ больной, та лежить за ширмами, кряхтитъ, охаетъ...

— Я вёдь всегда говорила, что ты полоумная, говорить Неклюдова, — и жду, что ты умрешь когда-нибудь у фонарнаго столба; мчится себё, какъ лихой гусаръ... Ну что, говорять, тебё всю рожу расквасило и кости переломало... диковинное дёло, что тебя совсёмъ не пришибло... Какъ это тебя угораздило?

Это она прівхала навъщать больную пріятельницу, еле живую!

Ни у кого такого разговора, какъ у Неклюдовой, я не слыхивала; престранная была женщина!

Быль у нея крепостной ея человекь, Николай Ивановь, управителемь, такъ, говорять, она его не разъ бивала до крови своими генеральскими ручками, и тотъ стоить, не сметь съ места тронуться.

Когда разсердится, она дълается бывало точно звърь, себя не помнить.

Многое мнѣ не нравилось въ ея характерѣ и въ обращеніи съ людьми. У нея были швеи и она заставляла ихъ вышивать въ пяльцахъ, а чтобы дѣвки не дремали вечеромъ и

чтобы кровь не приливала имъ къ головъ, она придумала очень жестокое средство: привязывала имъ шпанскія мухи къ шет, а чтобы дъвки не бъгали, посадить ихъ за пяльцы у себя въ залъ и косами ихъ привяжетъ къ стульямъ, — сиди, работай и не смъй съ мъста встать. Ну, не тиранство ли это? И диви бы, ей нужно было что шить, а то на продажу или по заказу заставляла работать. Ужь очень была корыстолюбива, только не въ прокъ пошло все ен богатство. У Шеншиной было три дочери: Настасья, Екатерина и Александра и сынъ Сергъй.

Изо всёхъ Шеншиныхъ болёе всёхъ любила Неклюдова Сашеньку и ей дозволяла всякія шалости: прыгать по диванамь и стульямъ, мять ей лицо, стаскивать съ нея чепецъ, взлёзать ей на колёни и всячески дурачиться, и при этомъ громко хохотала. Но съ прочими двумя внучками и со внукомъ всегда обходилась довольно сурово и называла ихъ Шеншенятами.

Въ 1850 годахъ Шеншинъ вышелъ совсѣмъ въ отставку и поѣхалъ жить въ деревню, чтобы приводить свои дѣла въ порядокъ. Тамъ скончалась сперва Марья Сергѣевна, а потомъ и онъ, нѣсколько лѣтъ спустя.

## V.

Около этого времени вышла замужъ дочь другой двоюродной сестры моего мужа, Прасковьи Николаевны (рожд. Мамоновой) Кречетниковой, Степанида Ивановна, за Александра Гавриловича Жеребцова. Отецъ его, Гавріилъ Алексѣевичъ, былъ женатъ на Лопухиной, а такъ какъ мать графини Анны Алексѣевны Орловой-Чесменской была тоже Лопухина и она очень чтила память своей матери, хотя и не помнила ея, то она считалась съ этими Жеребцовыми родствомъ: Александръ Гавриловичъ приходился ей внучатымъ племянникомъ. Графиня очень обласкала невѣсту, сдѣлала ей прекрасные подарки и была на свадьбѣ. По возвращеніи молодыхъ изъ церкви, она пріѣхала къ нимъ въ домъ и пожелала познакомиться со всѣми родными молодой.

— Родные жены становятся родными мужа, а родные моего племянника родня и мнъ; прошу всъхъ присутствующихъ здъсь пожаловать ко мнъ откушать. И на другой или на третій день посл'є свадьбы назначень быль у Орловой въ дом'є родственный об'єдъ.

Трафинѣ было лѣтъ тридцать съ небольшимъ, она была моложава и, не будучи красавицей, имѣла самое привлекательное и привѣтливое лицо, что лучше всякой красоты. Держала она себя очень просто и безо всякаго чванства; одѣта была, конечно, хорошо, но почти по-старушечьи: темное бархатное платье съ прекраснымъ кружевомъ и длинная нить крупнаго жемчугу, въ нѣсколько разъ обвитая вокругъ шеи, спускалась до пояса. Такого жемчугу я и не видывала: каждая жемчужина была величиной какъ двѣ самыя крупныя горошины, положенныя одна возлѣ другой, то-есть, продолговатыя и удивительнаго блеска. Сказывали мнѣ тогда, во сколько цѣнили эту нить, но навѣрно не могу сказать, а кажется, какъ будто бы въ 600 тысячъ ассигнаціями 1).

Графиня жила въ своемъ домѣ, въ Нескучномъ. Для част-

Графиня жила въ своемъ домѣ, въ Нескучномъ. Для частнаго человѣка и въ особенности въ то время, когда мало щеголяли домами, такой домъ былъ просто дворцомъ. Столъ былъ накрытъ очень богато, все было изъ серебра, приборы золоченые, а дессертные ножи и вилки золоченые съ сердоликовыми ручками. Графиня за столъ сама не садилась; на главное мѣсто посадила молодыхъ, а сама во время стола все ходила и всѣхъ привѣтствовала; на хорахъ была музыка, вездѣ премножество цвѣтовъ. По окончаніи стола, графиня подарила молодымъ весь сервизъ, который былъ въ употребленіи при этомъ пирѣ, а за столомъ сидѣло человѣкъ сорокъ или болѣе. Какія кушанья были—не упомню; осталось у меня въ памяти только одно, что подавали какую-то очень вкусную ананасную кашу.

У Жеребцовыхъ дътей не было; домъ ихъ былъ у Красныхъ воротъ, противъ Запаснаго дворца.

Братъ Степаниды Ивановны, Михаилъ Ивановичъ, не былъ женатъ. Гдъ служилъ онъ сперва—не знаю, а послъ того дол-

<sup>1)</sup> Въроятно, про эту нить изволила говорить блаженныя памяти императрица Александра Өеодоровна: «Je n'ai pas de perles telles que la comtesse Orloff». Кажется, что въ послъдствіи графиня просила государыню императрицу принять эту чудную нить, что, въ утъщеніе графинъ, по неотступной ея просьбъ, императрица и изволила сдълать. (Со словъ одной пріятельницы графини Орловой).

гое время быль онъ звенигородскимъ предводителемъ, и большое его состояніе, тысячи три или четыре душъ, и много денегъ расщинали его насл'єдники, такъ какъ ихъ было много. Онъ жилъ очень, очень туго, любилъ копить денежку, во многомъ себ'є отказывалъ или, по крайней м'єр'є, мало пользовался тіємъ, что им'єлъ, и тіє, которымъ послів него досталось, его, быть можетъ, и спасибомъ не помянули.

У Анны Николаевны Неклюдовой быль еще брать Петръ Николаевичь Мамоновъ, который имълъ сына Ивана Петровича и трехъ дочерей: Марью Петровну, Анастасью Петровну и Едизавету Петровну. Не помню навърно, кто умеръ прежде: Петръ ли Николаевичъ, или жена его, только опекунами надъ его дътьми, по его желанію, были назначены Анна Николаевна и мой мужъ, съ которымъ Мамоновъ былъ друженъ. Изъ-за этой опеки вышла большая непріятность у Дмитрія Александровича съ Неклюдовой: Мамоновы барышни имъли прекрасныя брилліантовыя вещи, которыя Неклюдова задумала продать безо всякой нужды. Мой мужъ сталъ ей доказывать, что барышни уже на возрастъ и вещи, проданныя задешево, придется опять заказывать и покупать дорого, и не согласился на продажу и заперъ ларчикъ съ этими вещами, и взялъ ключь къ себъ. Нътъ, не унядась Неклюдова: отперла своимъ ключомъ и, не сказавъ моему мужу и не спросивъ разръщенія опеки, взяла и все продала. Мужъ мой очень былъ недоволенъ и, несмотря на всю свою доброту, очень разсердился на Анну Николаевну и заставиль ее всь вещи опять выкупить, чтобы не быть въ отвътственности предъ опекой.

- Опека и не узнаетъ, что вещи проданы, говорила она ему, —а въ отчетъ мы этого не покажемъ.
- Нътъ, Анна Николаевна, на такой обманъ я не соглашусь... и отчета не подпишу.

Она ужасно расходилась, выбранила его и послътого они долгое время другъ на друга дулись и не видались.

Марья Петровна была за Алексвемъ Сазоновымъ и им'єла двухъ сыновей: Петра и Гаврилу, и трехъ дочерей,—Екатерину, Парасковью и Елизавету 1). Анастасья Петровна была за Андреемъ Васильевичемъ Дашковымъ; у нихъ было нъ-

¹) См. выше, глава III.

сколько человъкъ дътей, но въ живыхъ осталось только двое: Василій Андреевичь (женать на Горчаковой) и Софья Андреевна за княземъ Гагаринымъ 1); она была фрейлиной при государынъ цесаревнъ Маріи Александровнъ и была очень мила и пріятной наружности. Меньшая, третья изъ Мамоновыхъ, Елизавета Петровна, вышла за Шиловскаго, Степана Ивановича, челов'вка немолодого, очень богатаго и прескуптинаго. Бъдная жена его не была съ нимъ счастлива, весь свой въкъ терпъла лишенія, зная, что мужъ ея имъеть большія средства; онъ былъ очень кругого характера, любилъ копить и также себя во всемъ обръзыванъ. Не знаю, правду ли про него разсказывали, что будто бы, когда приходили къ нему за деньгами на расходъ и на уплаты, съ нимъ делались спазмы въ груди и удушье, такъ что иногда приходилось долго выжидать, пока можно было ему снова напомнить о деньгахъ; можеть статься, это все и выдумка злыхъ языковъ, но все-таки доказываеть, что его считали способнымь разстраиваться изъ-за денегъ. Онъ былъ очень корыстолюбивъ и такъ какъ давалъ деньги взаймы и не за малые проценты, то съ нимъ было много разныхъ приключеній; да кажется, и смерть его приключилась чуть ли не отъ огорченія, что у него на комъ-то пропало много денегъ...

Иванъ Петровичъ Мамоновъ женатъ не былъ, собой былъ некрасивъ и ума очень посредственнаго; жилъ онъ постоянно у себя въ деревнъ, кажется, гдъ-то въ Рязанской губерніи.

<sup>1)</sup> гизъ Григорій Григорьевичъ (сынъ князя Григорія Ивановича и Екатерины Петровны, рожд. Соймоновой) род. 1810 г., апр. 29; сперва былъ флигель-адъютантомъ, долгое время послё того служилъ въ Тифлисъ, который обязанъ ему украшеніемъ своего театра въ грузинскомъ стилъ, замѣчательнаго по своей изящности. Князь Григорій Григорьевичъ былъ женатъ сперва на княжнѣ Аннѣ Николаевнѣ Долгоруковой (дочери князи Николая Андреевича и княжны Мар. Дмитріевны Салтыковой), род. въ 1823, † въ 1845 г. Отъ перваго брака у князя Григорія Григорьевича была дочь, оставшаяся очень маленькою и, въроятно, не помнившая своей матери. Новая княгиня Гагарина приласкала свою падчерицу, запретила сказывать ей, что она дочь первой жены князя, и была съ нею ласкова и нѣжна, какъ настоящая мать, такъ что та выросла, не зная, что она не дочь, а падчерица. Княгиня Софья Андреевна была очень умная, милая и во всёхъ отношеніяхъ достойнѣйшая женщина. Князь Григорій Григорьевичъ былъ не малое время вице-президентомъ Академіи Художествъ.

Онъ былъ небольшого роста, довольно полный, говорилъ очень странно, потому что пришепетывалъ, носилъ парикъ и любилъ молодиться. Онъ имълъ очень хорошее состояніе. Умеръ онъ скоропостижно: пріъхавъ на время въ Москву, онъ былъ у Шиловскихъ въ гостяхъ и вечеромъ прохаживался по комнатамъ со своей племянницей, вдругъ та чувствуетъ, что онъ на нее валится безъ чувстъ; послали за докторомъ, тотъ пріъхалъ, а онъ лежитъ мертвехонекъ. Съ нимъ пресъклась эта вътвь Мамоновыхъ на мужскомъ кольнъ.

# ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

I.

Вся осень 1817 года и зима 1818 года, по случаю пребыванія императорской фамиліи въ Москвъ, прошли въ большихъ веселостяхъ: балы, собранія, праздники не прерывались, и всѣ московскіе вельможи-хлѣбосолы наперерывъ одинъ предъ другимъ старались забавлять и тѣшить высочайшихъ гостей. Въ эту зиму много было издержано на бальные наряды. Я для объихъ дочерей заранѣе приготовила хорошенькія платья, потому что мнѣ еще лѣтомъ говорилъ Апраксинъ: «Въ Москву ждутъ дворъ къ осени и на всю зиму, вы это имѣйте въ виду и приготовьте, не спѣша, хорошенькіе туалеты для вашихъ барышень, потому что будутъ большія увеселенія».

Такъ я и распорядилась: засадила своихъ швей за няльцы и для каждой дочери приготовила по два бълыхъ платъя, серебромъ шитыхъ по шелковому тюлю; два платъя были вышиты мелкими мушками или горошкомъ серебряною битью, черезъ рядъ матовою и блестящею, а другія два платъя съ большими букетами по бълой дымкъ, что было очень нарядно, богато и легко. Когда осенью мы возвратились въ Москву, я велъла сшить платъя и показывала ихъ Апраксину.

большому знатоку въ-дамскихъ туалетахъ, и онъ ими восхитился.

— Тюлевыя платья, говориль онь, — я посовътоваль бы вашимь барышнямь надъть на баль въ Благородномь Собраніи, гдъ будеть много публики и туалеты не такъ замътны; а дымковыя платья поберегите для моего бала, ежели царская фамилія меня осчастливить своимь посъщеніемь.

Такъ мы и сдълали. Объ этомъ балъ я ужь говорила, разсказывая объ Апраксинскихъ праздникахъ.

Въ тотъ годъ и балы въ Собраніи были очень нарядны и многолюдны; всѣ, имѣвшіе въ Москвѣ собственные дома, ежели хотѣли ѣздить въ Благородное Собраніе, должны были записываться какъ члены, а посѣтительскихъ билетовъ не могли имѣть. Не помню, какой номеръ билета былъ у меня въ тотъ годъ, но у которой-то изъ моихъ дочерей былъ № 1.000 для дѣвицъ; поэтому можно себѣ представить, поскольку персонъ бывало на большихъ балахъ въ Благородномъ Собраніи.

### II.

Сверстницами моихъ дочерей были мои племянницы Неклюдовы и Дмитріевы-Мамоновы, которыя иногда со мной вытажали и о которыхъ я уже говорила; моя двоюродная сестра Машенька Толстая, княжны Шаховскія, Втра, которая потомъ вышла за Жихарева, и княжны Ирина и Софья, дочери князя Павла Петровича; Львовы: Авдотья, Дарья и Варвара Михайловны; старшая изъ нихъ была потомъ за Шидловскимъ, а меньшая, вышедшая въ немолодыхъ лътахъ за Головина, овдовтвъ, пошла въ монастырь и была игуменьей въ Хотьковскомъ монастыръ и въ Никитскомъ; въ монашествъ она была названа (вмъсто Варвары) Върою 1).

<sup>1)</sup> Варвара Михайловна Львова, замужемъ за полковникомъ Василіемъ Ивановичемъ Головинымъ (родилась 2 января 1802, † 11 марта 1841 г.), имѣла дочь, умершую въ малолътствъ, послъ кончины которой, по совъту митрополита Филарета, она вступила въ монашество въ Зачатіевскій московскій монастырь, гдъ построила себъ келью съ церковью и въ нижнемъ этажъ устроила богадъльню для старухъ. Искусная въ живописи, она сама писала всъ иконы устроенной ею церкви. Въ 1856 году

Со Львовою я была коротко знакома и мой дёвочки съ ея дочерьми учились танцовать; домъ Львовыхъ былъ на Пречистенскомъ бульварѣ, на высокой сторонѣ 1). Старшія двѣ дочери были изъ себя очень невзрачны, съ носами, какъ у попугаевъ, но преумныя и преученыя и всѣ три превеликія рукодѣльницы и доточницы въ разныхъ работахъ, а въ особенности въ рисованіи и въ живописи. Меньшая, Варвара Михайловна, была очень недурна собой, полная, румяная, съ сѣрыми глазами, и очень она нравилась Симонову, Александру Андреевичу, сыну Марьи Хрисаноовны, сестры Обольянинова. Очень увивался около нея Симоновъ и наконецъ сдѣлалъ ей предложеніе. Мать Львова отказала наотрѣзъ: «могу ли я отдать меньшую, когда старшія двѣ сестры ея не замужемъ; выбирайте любую, вы мнѣ нравитесь и я отдамъ за васъ дочь, но не меньшую».

Онъ говоритъ Львовой: «мнъ Варвара Михайловна нравится, а не ея сестры».

— Нътъ, батюшка мой, не отдамъ: куда же мнъ старшихъ дъвать, въ соль, что ли, въ прокъ беречь?

Такъ этотъ бракъ и не состоялся <sup>2</sup>).

У Львовой были еще сыновья: Дмитрій Михайловичь, видный и красивый изъ себя; онъ умеръ въ концѣ 1830-хъ годовъ, не будучи женатъ, и Андрей Михайловичъ, очень хорошенькій въ молодости, но послѣ того обезображенный отъ оспы. Онъ былъ женатъ на Наумовой и при князѣ Дмитріѣ Владиміровичѣ Голицынѣ былъ чиновникомъ особыхъ порученій.

Послъ смерти Дмитрія Михайловича, Львовы свой домъ

она была посвящена во игуменьи въ Хотьковъ монастырь; въ 1858 переведена въ московскій Никитскій, а въ 1861—въ Новодівнчій, гді и находилась до 1867 года, до марта місяца. Чувствуя слабость здоровья, она отпросилась на покой и нісколько мість прожила въ Зачатієвскомъ монастырів въ устроенной ею келліи, занимаясь вышиваніемъ церковитах одеждъ и облаченій. Скончалась въ 1875 году, иміся около 80 мість отгрожденія, погребена въ устроенной ею церкви.

<sup>4)</sup> Нынѣ этого дома уже нѣтъ; на томъ мѣстѣ, гдѣ онъ былъ, теперидомъ московскаго городскаго головы г. Третьякова.

<sup>2)</sup> Александръ Андреевичъ Симоновъ былъ въ последстви женатъ на Маръв Сергвевив Кожиной, родной племянницъ князя Петра Михайловича Волконскаго, сестра котораго, княжна Екатерина Михайловна, была за генералъ-адъютантомъ Сергвемъ Алексвевичемъ Кожинымъ.

продали и стали гдѣ-то нанимать; а потомъ, когда Варвара вышла замужъ за Головина, Дарья Михайловна уѣхала за границу и все больше тамъ жила; такъ я ихъ и потеряла изъ виду.

Иногда со мною выъзжали Титовы—Надежда Васильевна и Въра Васильевна, а когда Въра Васильевна вышла замужъ за Загоскина, то одна Надежда Васильевна, которая была уже зрълая дъвица. О ней разскажу подробнъе.

### III.

Надеждъ Васильевнъ Титовой было далеко за 30 лътъ. когда послъ долгаго времени ея мать дала, наконецъ, свое согласіе на ен замужество съ Павломъ Михайловичемъ Балкъ. Это цёлый романь, которому трудно повёрить; но такъ какъ все это происходило на моихъ глазахъ, то я и могу лучше кого-либо другого знать, что это не выдумка и не преувеличеніе: она была невъстой безъ малаго почти двадцать льть... Титовы жили тогда въ нашемъ соседстве въ ихъ именіи, Сокольникахъ; это было въ начале 1800-хъ годовъ. Надежда Васильевна была стройна, высока ростомъ, свъжа лицомъ, словомъ сказать, во всей красотъ: было ей лъть около 20-ти. Очень она нравилась Балку, Павлу Михайловичу, лётъ 30-ти съ чёмъ-нибудь, высокаго роста, пріятной наружности, и можно было бы назвать его совершеннымъ красавцемъ, ежели бы онъ не быль косъ. Онъ служиль въ Москвъ въ гражданской палатъ совътникомъ, жилъ со своею матерью, небогатою вдовой и двумя сестрами дъвицами, очень уже немолодыми, и имъль весьма посредственное состояніе. Для Титовой онъ совсъмъ не быль подходящею партіей, но ей онъ нравился, и хотя къ ней сваталось много знатныхъ и богатыхъ жениховъ, она всъмъ для него отказывала. Очень часто, въ лътнее время, Балкъ отправится, бывало, изъ Москвы, въ субботу съ вечера, въ легонькой телъжкъ въ одну лошадь и на разсвътъ пріъдетъ къ Титовымъ въ Сокольники; целый день проведетъ у нихъ или съ ними у Апраксиныхъ въ Ольговъ, у Шелашниковыхъ въ Коченовъ, у насъ или у кого-нибудь изъ сосъдей, и опять вечеромъ отправится въ путь, всю ночь тдетъ и къ разсвъту опять въ Москвъ.

Титова Анна Васильевна очень благоволима къ Балку, но какъ только онъ станетъ свататься, такъ она и скажетъ ему: «Полно, мой батюшка, спѣшить, вѣдь время еще не ушло: ѣзди къ намъ, ты видишь, я тебя принимаю охотно, ну, такъ чего же еще тебѣ... успѣешь, спѣшить нечего». Тотъ опять ѣздитъ, вздыхаетъ; Надежда Васильевна въ него влюблена по уши, мать это видитъ, а не даетъ своего согласія...

Просятъ меня и моего мужа оба,—и Титова, и Балкъ,—чтобы мы поговорили за нихъ Аннъ Васильевнъ. Мы какъ-то улучили удобное время, говоримъ ей: «Зачъмъ вы томите и вашу дочь, и Балка? отчего вы не дадите своего согласія?»

Ну, уломали, наконецъ, старуху, согласилась, приняла предложеніе, дала слово, помолвила, начали приданое дёлать—и что же? вдругъ опять на попятный дворъ. «Не хочу этого замужества».

Да такъ и тянулось дёло до 1822 года, пока, наконецъ, въ самомъ лёлё не обеёнчали помольленныхъ!

Никогда я не могла понять, для чего Анна Васильевна такъ тянула это дёло и терзала и дочь свою, и ея жениха; и никогда ни Надежда Васильевна, ни Балкъ не позволили себъ пороптать на мать или пугнуть ее, что такъ какъ дано слово, то можно обойтись и безъ согласія, какъ иной разъ теперь разсуждають молодые люди.

У Павла Михайловича Балка быль старшій брать Захарій, о которомъ я только слыхала, но никогда его не видывала, и двъ сестры, Аграфена и Анна Михайловны. Послъ смерти своей матери онъ переселились изъ Москвы въ Воскресенскъ, что возлъ Новаго Герусалима, и тамъ жили до своей кончины. Аграфена Михайловна умерла последняя. У нея былъ собственный домъ, не очень большой, но съ огромнымъ флигелемъ, въ которомъ она давала пріютъ богомольцамъ, приходившимъ въ монастырь. Лътомъ она любила сидъть на балконт или въ налисадикт и сама, говорять, закликала къ себт странницъ, которымъ давали ночлегъ и пропитаніе. Она считала такое страннопріимство діломъ богоугоднымъ и очень нечалилась, когда случалось, что не бывало странниковъ или бывало немного. Будучи очень преклонныхъ лътъ, она не могла работать ничего другого, кром'в чулокъ, которыхъ у ней было начато по нъскольку паръ, положенныхъ въ большую корзину. Воть она вяжеть, вяжеть, и вдругь спустить нетлю; сама поднять не можеть, она и перестаеть вязать этоть чулокь и принимается за другой, пока опять не спустить петли, а поутру пошлеть къ сосёдкё, у которой молоденькія дочери, и заставить всю свою вчерашнюю работу поправлять. Эти чулки она продавала и деньги употребляла на свой странеопріимный домь, а иногда и чулки бёднымъ раздавала.

Она была очень благочестивая старуха, богомольная, преумная и, говорять, препріятная въ разговорѣ. Павелъ Михайловичъ 1) очень ее уважалъ, каждый годъ раза два ѣзжалъ

## IV.

Въ 1848 году, мой новый домъ на Пречистенкъ, начатый еще при жизни Дмитрія Александровича, былъ совершенно готовъ и я могла туда, наконецъ, переъхать на житье.

И радостно мнѣ это было, и грустно, потому что не было иже въ живыхъ добраго моего друга.

Сестра Анна Петровна подарила мнѣ на новоселье мебель краснаго дерева на всю гостиную и рояль моимъ дочерямъ.

Въ тъ шесть лътъ, которыя прошли послъ непріятельскаго нашествія, Пречистенка опять застроилась, но оставались еще слъды пожара. Напротивъ самаго нашего дома, черезъ улицу, на углу переулка, ведущаго на Остоженку, былъ домъ Шаховскихъ, не нашихъ, а другихъ (князя Михаила Александровича, женатаго на графинъ Головиной); до 1812 года домъ былъ по улицъ; онъ сгорълъ, его разобрали и надстроили потомъ верхъ надъ бывшими конюшнями. Этотъ домъ послътого принадлежалъ Новосильцеву, вице-губернатору, а у него купили Толмачевы.

Домъ Всеволожскихъ, въ свое время одинъ изъ самыхъ большихъ барскихъ домовъ въ Москвъ, тоже сгорълъ и оставался съ тъхъ поръ развалиной, а рядомъ небольшой домикъ уцълълъ.

<sup>1)</sup> Надежда Васильевна скончалась 12 февраля 1852 г., а Павелъ Михайловичъ — года два спустя; оба они погребены въ Новодъвичьемъ монастыръ, съ южной стороны теплой трапезной церкви.

Всеволожскіе весело любили жить и такъ какъ были очень богаты, им'є золотые прінски (жена Всеволожскаго была, кажется, Бекетова или Мясникова, нав'єрно не помню), то и давали большіе праздники; это все было до дв'єнадцатаго года.

По лѣвую сторону отъ насъ, черезъ переулокъ, бывшій домъ Архаровыхъ купилъ Нарышкинъ, Иванъ Александровичь, женатый на Екатеринѣ Александровнѣ Строгановой, родной племянницѣ княгини Анны Николаевны Долгоруковой. Нарышкины и мы были прихожане къ Пятницѣ Божедомской и, незнакомые домами, были знакомы по церкви, или когда встрѣчались гдѣ-нибудь въ обществѣ, или у Долгоруковыхъ.

Ивану Александровичу было лётъ за пятьдесятъ; онъ было небольшого роста, худенькій и миловидный человёчект, очень учтивый въ обращеніи и большой шаркунъ. Волосы у него были очень рёдки, онъ стригъ ихъ коротко и какъ-то особеннымъ манеромъ, что очень къ нему шло; былъ большой охотникъ до перстней и носилъ прекрупные брилліанты. Онъ былъ камергеромъ и оберъ-церемоніймейстеромъ.

Жена его, Екатерина Александровна, была довольно большого роста, видная изъ себя, но, въ противоположность ст. своимъ мужемъ, мало общительная. По своему отцу она приходилась троюродною сестрой князю Сергію Михайловичу Голицыну и этимъ очень кичилась.

Нарышкины имѣли трехъ сыновей и двухъ дочерей: Елизавету Ивановну, фрейлину, оставшуюся въ дѣвицахъ, и Варвару Ивановну, вышедшую за двоюроднаго брата нашего Неклюдова (Сергѣя Васильевича), тоже Неклюдова, Сергѣя Петровича.

Старшій изъ сыновей Нарышкиныхъ, Александръ Ивановичъ, былъ видный и красивый молодой офицеръ, подававшій большія надежды своимъ родителямъ, живого и всныльчиваго характера; у него вышла ссора съ графомъ Оедоромъ Ивановичемъ Толстымъ, который вызвалъ его на поединокъ и убилъ его. Это было года за два или за три до двѣнадцатаго года.

Этотъ графъ Толстой былъ въ свое время кутила и человъть очень извъстный по своей разгульной и разсъянной жизни. Убивъ Нарышкина, онъ скрылся, долго нутешество-

валъ, былъ въ Сибири, пробрался въ Америку, гдѣ имѣлъ много приключеній, и возвратившись оттуда, былъ названъ, въ отличіе отъ всѣхъ другихъ графовъ Толстыхъ: «Американецъ Толстой».

Онъ былъ очень видный и красивый мужчина въ своей молодости, а по возвращении изъ своихъ путешествій, когда немного позабыли про его дуэль съ Нарышкинымъ и про другіе грѣшки его молодости, онъ былъ нѣкоторое время въ большой модѣ и дамы за нимъ бѣгали. Онъ былъ высокаго роста, совершенно смуглый, отчего, впрочемъ, нисколько не терялъ. Отецъ его, Иванъ Андреевичъ, приходился дядюшкѣ графу Степану Өеодоровичу Толстому двоюроднымъ братомъ, а самъ онъ былъ двоюроднымъ братомъ графу Өедору Петровичу, который подолгу гащивалъ у Никифора Ивановича Жукова, съ нимъ часто бывалъ у насъ и сватался за Грушеньку.

Другіе два сына Ивана Александровича оба были женаты: старшій, Григорій, на вдовѣ Алексѣя Ивановича Муханова, Аннѣ Васильевнѣ, которая сама по себѣ была княжна Мещерская. Они имѣли сына и нѣсколькихъ дочерей: двѣ вышли за иностранныхъ графовъ, а одна перешла въ католичество и вступила гдѣ-то въ чужихъ краяхъ въ монастырь.

Меньшой сынъ Ивана Александровича, Алексъй Ивановичь, былъ женатъ на дочери нашихъ сосъдей Хрущовыхъ, Елизаве тъ Александровнъ; онъ былъ, сказывали, большой оригина тъ; дътей, кажется, у нихъ не было.

Гораздо старше моихъ дочерей, объ Нарышкины стали выъзжать до 1812 года. Варвара Ивановна, вышедшая за Неклюдова, хотя имъла крупныя черты, но собою была очень хороша; у нея былъ прекрасный профиль, а Елизавета Ивановна потомъ очень располнъла и осталась старою дъвой и за свое дородство заслужила название la grosse Lison.

Навърно не помню, но думается мнъ, что она была пожалована фрейлиной въ 1818 году, въ одно время съ Марьей Аполлоновной Волковой и съ Александрой Ивановной Пашковой. Всъ три имъли двойной шифръ: Е. М.; всъ онъ были далеко не красивы, но очень горды и не находили для себя достойныхъ жениховъ. Ихъ прозвали les trois graces de

Moscou; а злые языки называли les trois Parques<sup>1</sup>). Чрезъ домъ отъ Нарышкиныхъ и черезъ переулокъ на самомъ углу, напротивъ дома Всеволожскихъ, жили въ своемъ домъ Хрущовы.

V.

По другую сторону нашего дома, рядомъ съ нами, былъ номъ князя Хованскаго, во время пожара Москвы также обгоръвшій. Рядомъ съ этимъ домомъ, на обширномъ дворъ, въ углубленіи, стоядъ деревянный ветхій домъ графини Елизаветы Өедоровны Орловой, рожденной Ртищевой, жены самаго старшаго изъ пяти братьевъ Орловыхъ, графа Ивана Григорьевича, который умерь задолго до того времени, какъ мы стали жить на Пречистенкъ, и я его не знала. Съ графиней Елизаветой Өедоровной Орловой мы были знакомы домами въ Москвъ, а въ деревнъ считались сосъдками, потому что ея имъніе, село Андреевское, было въ ияти верстахъ отъ Ольгова и въ пятнадцати отъ насъ, и пока графиня была въ силахъ, мы все-таки разъ или два бывали другъ у друга во время лъта. Двоюродныя сестры Орловой – Ртишевы. Марья Михайловна и Татьяна Михайловна, были съ нами дружны и, бывая у нихъ въ деревнъ, я иногда встръчалась и съ Елизаветой Өедоровной. Она была гораздо старъе меня: женщина ласковая и приветливая, не большаго ума, но до того ко всемъ добрая, что ея очень простое обращение и не мудрыя ръчи были болъе каждому по сердцу, чъмъ самыя умныя бесёды. Она много дёлала добра и, пока имёла сред-

<sup>1)</sup> Въ 1856 году, когда предъ коронованіемъ Государя Императора Александра Николаевича быль торжественный въйздъ въ Москву, къ одной изъ старинныхъ золоченыхъ каретъ (именно въ той, которую графъ Алексъй Григорьевичъ Разумовскій поднесъ въ даръ императрицъ Елизаветъ Петровнъ, заплативъ за карету въ Парижъ очень большій деньги, потому что на дверкахъ кареты были нарисованы амуры и гириянды цвътовъ знаменитымъ художникомъ Ватто) сидъли четыре фрейлины, теперь уже умершія: Е. И. Нарышкина, М. А. Волкова, А. И. Пашкова и не припомию, кто была четвертая. Графиия Ев. И. Растопчина, извъстная по своему живому, игривому уму, смотръвшая откуда-то на въйздъ, воскликнула при видъ этой кареты: Voilà une veritable voiture auх amours.

ства, тайно благотворила; послѣ ей пришлось распродавать по частямъ свои золотыя вещи и жемчуги, а когда она умерла въ 1834 году, все ея имущество было продано съ молотка для покрытія ея долговъ. Она, по прежнему обыкновенію, содержала большую дворню, совершенно ей ненужную, но которую ей не котѣлось распустить, а дворня ее объѣдала и обкрадывала. Между прочимъ, у нея была дура, по имени Матрешка, которая была преумная и претонкая штука, да только прикидывалась дурой и иногда очень рѣзко и дерзко высказывала правду. Такъ она говаривала графинъ:

- Лизанька, а Лизанька, хочешь—я тебѣ правду скажу? Ты думаешь, что ты барыня, оттого что ты, сложа ручки, сидишь да гостей принимаешь?
- Такъ что я по твоему? со смѣхомъ спрашиваетъ графиня.
- А вотъ что: ты наша работница, а мы твои господа. Ну, куда ты безъ насъ годишься? Мы господа: ты съ мужичковъ соберешь оброкъ, да намъ и раздашь его, а себъ шишъ оставишь.

Эта дура очень любила рядиться въ разные поношенные и никому негодные наряды: надёнеть на голову какой-нибудь токъ съ перьями и цвътами, превратившійся въ совершенный блинъ: платье бальное, декольте, изъ-подъ котораго торчить претолстая и грязная рубашка и видна загорёлая черная шея; насурмить себъ брови, разрумянится елико возможно и въ этомъ видъ усядется у рътетчатаго забора, выходившаго на Пречистенку и предъ всѣми проходящими и проъзжающими присъдаетъ, кланяется и посылаетъ рукой поцълуи. Всъхъ, ъзжавшихъ къ Орловой, ея дура всегда встръчала и провожала, и всега просила: «пришли мнѣ цвѣточковъ, ниточекъ, дай башмаковъ бальныхъ, дай румянъ»... Въ то время, хотя и не вездъ, у вельможъ и богатыхъ господъ, какъ прежде, но водились еще туты и дуры, и были люди, которые находили ихъ шутки и дерзости забавными. Въ Москвъ на моей намяти было нъсколько извъстныхъ такихъ шутовъ: Орловская дура Матрешка, у князя Хованскаго, нашего сосъда, дуракъ Иванъ Савельичъ, карликъ и карлица у Настасьи Николаевны Хитровой. Въ 1817 и 1818 годахъ, по Пречистенкъ то и дъло что ъздили лица царской

фамиліи и разные принцы на Воробьевы Горы смотрёть на приготовленія къ предполагавшемуся храму Христа Спасителя. Воть однажды покойный императоръ Александръ Павловичь вхаль по Пречистенкв и когда поравнялся съ домомъ Орловой, слышить, чей-то голосъ громко кричить ему: «Вопjour, mon cher»! Онъ взглянуль направо и видить: за заборомъ у Орловой сидить разряженное чучело въ перьяхъ, въ цвътахъ, нарумяненная, набъленная женщина, кривляется и посылаеть ему рукой поцёлуи. Это его очень позабавило, онъ остановился и послаль своего адъютанта узнать, что это такая за фигура? «Я Орловская дура Матрешка», отвъчаеть она. Государь посмъялся и послъ прислаль ей сто рублей на румяна. Матрешка эта была пресмъщная: если кто изъ проходящихъ по тротуару ей понравится, схватить за рукавъ или за платье и тащить къ себъ: изволь съ нею черезъ ръшетку цъловаться, а того, кто ей не полюбится, щипеть или ударитъ.

Смутно помнится мнѣ, что я слышала, будто бы, о какомъ-то романѣ этой Матрешки, что въ молодости ей хотѣлось выдти за кого-то изъ Орловской прислуги, но что господа не позволили и что послѣ того она была долго больна и когда выздоровѣла, то стала дурачиться.

Дуракъ Хованскихъ, Иванъ Савельичъ, былъ на самомъ-то дълъ преумный, и онъ иногда такъ умно шутилъ, что не всякому остроумному человъку удалось бы придумать такія забавныя и смъшныя шутки.

Хованскіе его очень любили и баловали. Для него была устроена особая одноколка и лошадь дана въ его распоряженіе, и онъ пользовался этимъ экипажемъ и тажалъ на гулянья, которыя бывали на масляницъ и на Святой недълъ. Въ чемъ онъ катался зимой—не помню, а въ лътнее время онъ отправлялся на гулянье подъ Новинскимъ въ своей одноколкъ: дошадь вся въ бантахъ, въ шорахъ, съ перьями, а самъ Савельичъ во французскомъ кафтанъ, въ чулкахъ и башмакахъ, напудренный, съ пучкомъ и съ кошелькомъ и въ розовомъ вънкъ; сидитъ онъ въ своемъ экипажъ, разъъзжаетъ между рядами каретъ и во все горло поетъ: «Выйду ль я на ръченьку» или «По улицъ мостовой шла дъвица за водой». И всъ эти вздоры забавляли и тъшили тогдашнюю публику!

Тогда любили и каретныя гулянья, которыя были прекрасныя и премноголюдныя. Нить кареть начиналась отъ Новинскаго, тянулась въ два ряда по объимъ сторонамъ, шла по Поварской, Арбатомъ, по Пречистенкъ отъ Знаменки, и по Зубовскому и Смоленскому бульварамъ опять выходила на гулянье. Въ четвертокъ на Святой недълъ я обыкновенно приглашала къ себъ близкихъ знакомыхъ объдать и послъ того молодежь садилась къ окнамъ и смотръла на катающихся въ каретахъ; нъкоторые, проъхавшись по гулянью, пріъзжали къ намъ и оканчивали у насъ вечеръ; другіе, отобъдавъ у меня, ъхали на гулянье, пріъзжали къ Хрущовымъ, къ Нарышкинымъ или къ Хитровой Настасьъ Николаевнъ, объ которой къ слову разскажу подробно.

## VI.

Домъ Хитровой въ Москвъ быль одинъ изъ самыхъ извъстныхъ и уважаемыхъ въ теченіе, можеть быть, сорока льть, и хотя Настасья Николаевна была не особенно богата, знатна и чиновна, не было въ московскомъ дворянскомъ кружкъ отъ мала до велика никого, кто бы не зналъ Настасьи Николаевны Хитровой. Кого она не обласкала или приняла непривътливо? Домъ Хитровой былъ всегда открытъ для всъхъ и утромъ, и вечеромъ, и каждый пріъхавшій былъ принять такъ, что можно было подумать, что именно онъ-то и есть самый дорогой и желанный гость. Я прожила на Пречистенкъ около двадцати пяти лътъ и у меня остались въ памати о Хитровой только одни самыя пріятныя воспоминанія.

Домъ, въ которомъ жила эта московская старожилка, какъ я только стала себя помнить, значить, съ 1780-хъ годовъ, принадлежалъ уже Хитровымъ, и батюшка, тоже родившійся въ Москвъ, въ 1730 году, засталъ этотъ домъ уже Хитровскимъ. Свекоръ Настасьи Николаевны, Петръ Никитичъ, былъ очень чиновный человъкъ, при императрицъ Елизаветъ Петровнъ егермейстеромъ, но я его уже не запомню, а жена его, Ирина Өедоровна, почтенная и милая старушка, была лътъ около восьмидесяти, а можетъ быть, и болъе, когда она скончалась, незадолго до двънадцатаго года. Она была сама по себъ

княжна Голицына, дочь князя Өедора Алексвевича. Хорошенькая и субтильная старушка, слегка напудренная, въ кругломъ чепцѣ, то что называли старушечьимъ чепцомъ (à la vielle), съ большимъ бантомъ; въ роброндѣ, но со шлейфомъ; на высокихъ красныхъ каблукахъ и нарумяненная во всю щеку; въ пріемахъ, въ обращеніи — въ полномъ смыслѣ большая барыня; до послѣдняго времени все ѣзжала цугомъ и въ золоченой каретѣ, съ двумя лакеями. Ея мать была Лобанова, а бабушка, отцова мать, княжна Хилкова и тоже Ирина Өедоровна, въ честь которой вѣрно и она была названа Ириною, а ей въ честь—дочь Никиты Петровича, Ирина Никитична, что была за княземъ Урусовымъ.

Я еще не родилась, а Хитрова, Ирина Өедоровна, была уже вдовой и жила въ Зубовъ, гдъ быль домъ и у тетушки Анны Васильевны Кретовой, батюшкиной двоюродной сестры, къкоторой мы часто ъзжали.

Настасья Николаевна, сама по себъ Каковинская, была дочерью московскаго оберъ-коменданта Николая Никитича, женатаго на Марьъ Михайловнъ Сушковой, и была постарше меня не болбе, какъ лътъ на пять. Она была отмънно мала ростомъ, но до того мила, пропорціональна и лицомъ пріятна, что и въ мое время, когда было очень много хорошенькихъ и красавицъ, что называется писаныхъ, ни вокругъ кого на балахъ не вертвлось столько мотыльковъ, какъ около этого розанчика. Князь Иванъ Михайловичъ Долгоруковъ и не въ молодыхъ уже лътахъ, дважды вдовецъ и отецъ большой семьи, со вздохомъ все вспоминаль и разсказываль, какъ хороша и мила была Каковинская и какъ онъ былъ въ нее влюбленъ. Слыхала я (но правда ли или нътъ-не ручаюсь), что когда сватался Хитровъ за Каковинскую и ожидали на смотрины будущую свекровь, то опасаясь, чтобы нев'єста не показалась слишкомъ мала ростомъ, ее и поставили на скамейку и дали въ руки держать подносъ съ чъмъ-то и не велени ей сходить съ места, а только кланяться и просить. то-есть, подчивать. Никита Петровичь, мужъ Настасьи Николаевны, быль красивый и видный мужчина; гдв онь служилъ-я что-то не знаю, но имъль онъ генеральскій чинъ, и въ какое время скончался, теперь не могу припомнить; думаю, что до 1812 года.

Хитрову всё знали въ Москве и всё знавшіе ее любили, потому что она была одна изъ самыхъ милыхъ и ласковыхъ старушекъ, жившихъ въ Москве, и долго ея память не умретъ, пока еще живы знавшіе ее въ своемъ дётстве. Вотъ почти две современницы, Офросимова и Хитрова, подобныхъ которымъ не было и не будетъ боле: одной все боялись за ея грубое и дерзкое обращеніе, и хотя ей оказывали уваженіе, но боле изъ страха, а другую все любили, уважали чистосердечно и непритворно. Много странностей имела Хитрова, но и все эти особенности и прихоти были такъ милы, чтосмёшныя, можетъ быть, въ другой—въ ней нравились и были ей къ лицу.

Одъвалась она на свой ладъ: и платье, и чепецъ у ней были по особому фасону. Чепецъ тюлевый, съ широкимъ рюшемъ и съ превысокою тульей, которая торчала на маковкъ: на вискахъ по пучку буклей мелкими колечками (boucle en grappes de raisin), платье капотомъ, съ поясомъ и маленькимъ шлейфомъ, и высокіе каблуки, чтобы казаться какъ можно выше. Лицо ея и въ преклонныхъ лътахъ было очень миловидно и живые глазки такъ и бъгали. Она была очень мнительна и, при малъйшемъ нездоровьъ, тотчасъ ложилась въ постель, клала себъ компрессы на голову и привязывала уксусныя тряпички къ пульсу и такъ лежала въ постели. пока не прівдеть къ ней кто-нибудь въ гости. Поутру она принимала у себя въ спальной, лежа въ постели часовъ до трехъ; потомъ она вставала и иногда кушала за общимъ столомъ, а то и одна у себя въ спальной. Вечеромъ она выходила въ гостиную и любила играть въ карты, и чемъ больше было гостей, тъмъ она была веселъе и чувствовала себя лучше. А когда вечеромъ никого не было гостей, что, впрочемъ, случалось очень ръдко, она скучала, хандрила, ей нездоровилось, она лежала въ постели, обкладывалась разными компрессами, посылала за своею карлицей или Натальей Захаровной, которая пользовалась ея особою милостью и съ ея плеча носила обносочки и донашивала старые чепцы.

— Ну, садись, скажеть она ей, —разсказывай. И Захаровна начинаеть высыпать все, что она слышала и что можеть интересовать ея госпожу.

Если Захаровна разсказываетъ не занятное что-нибудь, Хит-

рова только лежить и слушаеть и скажеть: «Ну, хорошо, довольно, пошли ко мив... такого-то»; иногда позоветь карлика,— не помню, какъ его звали. Если же Захаровна затронеть какую-нибудь живую струну и потрафить барынв, та вскочить и усядется на постели, ножки кренделькомь, и станеть разспрашивать: «Кто же тебъ сказаль? оть кого ты узнала?.. ты миъ только скажи, а другимъ не сказывай, а я никому не скажу»...

Она была любопытна, любила все знать, но была очень скромна и умъла хранить тайну, такъ что никто и не догадается, знаетъ ли она или нътъ.

Она не любила слышать о покойникахъ и о томъ, что ктонибудь боленъ, и потому домашніе отъ нея всегда скрывали, ежели кто изъ родныхъ и знакомыхъ заболбетъ, и молчатъ, когда кто умретъ. Захаровна прослышитъ, что умеръ кто-нибудь и придетъ въ спальню къ ней и шепчетъ ей: «Сударыня, отъ васъ скрываютъ, что вотъ такая-то или такой-то умеръ: боятся васъ разстроить».

Хитрова значительно мигнеть, кивнеть головой и скажеть шепотомъ Захаровнъ: «Молчи, что я знаю; ты мнъ не говорила, слышишь»...

Пройдеть дёнъ десять, недёли двё, Хитрова и скажетъ кому-нибудь изъ своихъ:

«Что это я давно не вижу такого-то, ужь здоровъ ли онъ?» Вотъ тутъ-то обыкновенно ей и отвётять:

- Да развъ вы не слыхали, что его давно уже и въ живыхъ нътъ...
  - Ахъ, ахъ... да давно ли же это? спросить она.
  - Недъли двъ, или три, должно быть.
  - А мит-то и не скажеть никто, говорить она.

И тъмъ дъло и кончится, и объ умершемъ больше нътъ и помину.

Жило у Хитровой семейство Крымовыхъ—старушка мать и съ нею нъсколько дочерей-дъвицъ. До 1812 года Крымова имъла свой домъ въ Москвъ, который во время непріятельскаго нашествія сгорълъ и она лишилась всего состоянія. Хитрова пріютила безпріютныхъ у себя въ мезонинъ, и онъ жили у нея нъсколько лътъ. Одна изъ барышень Крымовыхъ была прекрасная собою, и ее очень полюбила графиня Анна

Алекстевна Орлова и помъстила въ какой-то институть, а потомъ взяла къ себъ, веселила ее, и молодая дъвушка имъла успъхъ по своей красотъ и по своему замъчательному голосу. Но, несмотря на всъ услажденія свътской жизни и на жизны въ богатомъ домъ, она пожелала вступить въ монашество. Графиня, хотя и сама была благочестива, отговаривала, однако, молодую девушку отъ ея намеренія, не доверяя, быть можетъ, ея молодости и считая это увлеченіемъ; но, по прошествіи двухъ-трехъ лътъ, молодая дъвица поставила на своемъ и, отказавшись отъ всего, пошла въ монахини. Потомъ она была казначеей въ петербургскомъ дъвичьемъ Воскресенскомъ монастыръ, при игуменьъ Өеофаніи Готовцевой; она была названа въ монашествъ Варсанофіей. Ея сестра, жившая у Хитровой, вдругь занемогла, все хуже, хуже ей и, наконецъ, умерла въ мезонинъ, гдъ жила почти надъ самою спальной Настасьи Николаевны. Сказать ей боятся, а выносить нокойницу нужно и приходится нести черезъ ту комнату, которая между спальной Хитровой и передней. Княгиня Урусова Ирина Никитична и Екатерина Өедөрөвна Хитрова шепчутся между собою, не знають, что имъ дълать: сказать боятся, а не сказать нельзя. Выручила изъ бъды Наталья Захаровна: «Прикажите только пораньше сдёлать выносъ, а я ужь знаю, что сказать, ничего не услышить и не спросить».

По совъту Захаровны, пригласили придти священника съ причтомъ, и рано-ранехонько, какъ можно тише, старались снести сверху и пронести въ переднюю. Княгиня и Екатерина Федоровна ни живы, ни мертвы—боятся, что Настасья Николаевна услышитъ. А Наталья Захаровна, между тъмъ, ужь побывала у своей барыни: вошла въ комнату на цыпочкахъ; барыня не спитъ; подошла къ ней, оглянулась, чтобы посмотръть, нътъ ли кого за ней въ дверяхъ. Хитрова, должно быть, смекнула въ чемъ дъло, спрашиваетъ шепотомъ: «Что?»—«Умерла», шепчетъ ей Захаровна, указывая пальцемъ на верхъ. Хитрова кивнула головой: «Ну, и молчи», шепчетъ она. Покойницу вынесли, схоронили, а Настасья Николаевна даже и не помянула объ ней, не спросила — жива ли она, гдъ она, какъ будто никогда ея и не бывало!

Кто была старушка Крымова, родня ли Хитровымъ или Урусовымъ— не знаю, или только изъ пріязни и по добротъ своей пріютила эту семью Настасья Николаевна, этого сказать не ум'єю. Потом'є я потеряла ихъ изъ виду и больше про нихъ не слыхала; это было въ 1830-хъ годахъ.

Иногда Настасьъ Николаевнъ ночью не спится, вотъ и по-

зоветь она девушку.

— Подай-ка мнъ шкатуночку.

Принесуть ей сундучокъ; она отопреть его и начнеть вынимать оттуда мъщечки: въ одномъ изумруды, въ другомъ яхонты, въ третьемъ солитеры...

На другой день и разсказываеть кому-нибудь:

— Мнъ ночью что-то не поспалось и я неребирала все свои солитерчики, которые для Настеньки готовлю.

Это была ея внучка, дочь княгини Ирины Никитичны Урусовой, княжна Настатья Николаевна, вышедшая за Ивана Сергъевича Мальцова, которую она очень любила.

У Настасьи Николаевны Хитровой было дв'є дочери: Ирина Никитична, за княземъ Николаемъ Юрьевичемъ Урусовымъ, и дъвица Екатерина Никитична. Урусова въ молодости своей была очень пріятной наружности, довольно худощавая и съ дътства имъвшая отвращение ко всякой мясной пищъ, отчего не могла объдать съ другими, потому что даже н самый запахъ всего мясного ей быль противенъ. Это объясняли тъмъ, что она страдала отъ солитера, а другіе думали-думаю и я такъ, что по своему благочестию она не желала вкушать мясной пищи, но, по своему христіанскому смиренію, скрывала это подъ предлогомъ отвращенія. Княгиня была особенно добра и снисходительна и не только никогда сама ни про кого не отзывалась дурно, но не могла терить, чтобы при ней и другіе про кого-нибудь злословили, и всегда, при первомъ словъ, бывало остановить. Эта душевная доброта княгини выражалась на ея лицъ, которое и въ немолодыхъ лътахъ имъло совершенно ангельское выражение. Оставшись, после кончины своего мужа, очень еще молодою вдовой, она посвятила себя воспитанію своихъ троихъ дётей (двухъ сыновей, князя Сергія Николаевича, князя Дмитрія Николаевича, и княжны Настасьи Николаевны) и ухаживанью за матерью старушкой. Она была истинная христіанка, благочестивая, богомольная, сострадательная и, живя въ міръ, вела жизнь не только монахини, но я думаю, что не погръщу, ежели

скажу, что она была праведница. Подъ каждое воскресенье и подъ каждый праздникъ у Хитровыхъ непременно была на дому всенощная.

Если у кого изъ знакомыхъ было горе или семейная потеря—повзжай въ этотъ домъ и навърно или встрътишь княгиню Ирину Никитичну, или услышишь, что она уже была. Выдавъ свою дочь за Мальцева, она перестала ъздить въ свътъ и дома принимала только до кончины своей матери, а послъ того стала вести жизнь самую уединенную. Господь видимо наградилъ ее въ этой еще жизни: дочь она пристроила какъ нельзя лучше, сынъ женился по ея мысли и она про свою невъстку говаривала съ восхищеніемъ и называла ее ангеломъ, а другой ея сынъ, князь Дмитрій, вступилъ было въ монастырь, но слабый здоровьемъ, не могши вынести строгости монашеской жизни, возвратился домой и, чуждый всего суетнаго, мірского, посъщая церковь, продолжаль жить у себя дома, какъ въ кельи.

Меньшую дочь Хитровой, дъвицу Екатерину Никитичну, никогда никто изъ постороннихъ не видывалъ: кто говорилъ, что она родилась слабоумною, а кто сказывалъ, что она слъпорожденная, но жила она не мало и умерла (въ годъ Клеонатриной кончины) въ 1848 году, имъя лътъ 60 отъ рожденія.

Въ домъ у Хитровой жила ея двоюродная племянница Екатерина Өедоровна Хитрова, пожилая дъвица, дочь Өедора Александровича и внука Александра Никитича, то-есть дяди Никиты Петровича. Она имъла собственный домъ напротивъ дома Урусовыхъ, но въ немъ помъщалась аптека Блехшмидта, а сама Екатерина Өедоровна жила у тетки и, послъ ея кончины, осталась жить съ княгиней Урусовой и въ ея домъ окончила жизнь. Ея братъ Николай Өедоровичъ былъ женать на дочери князя Кутузова-Смоленскаго, былъ гдъ-то посланникомъ и умеръ въ чужихъ краяхъ.

Пока не была еще замужемъ княжна Урусова, у Хитровой бывали балы и танцовальные вечера; роскоши въ домъ не было: зала была не велика, однако, для полъ-Москвы доставало мъста и всъ веселились больше, можетъ быть, чъмъ тенерь веселится молодежь, потому что и гости менъе требовали отъ хозяекъ, и хозяйки были такъ привътливы и внимательно

радушны, какъ теперь, я думаю, немногія ум'єють быть со своими гостями.

Вотъ еще особенность въ характеръ Настасьи Николаевны Хитровой. Она была не то что малодушна, а очень вещелюбива, любила, когда ей привозятъ въ именины и въ рожденье или въ новый годъ какую-нибудь вещицу или бездълушку. Она не смотръла, дорогая ли вещь или бездълка, и трудно было угадать, что ей больше понравится. Для всъхъ этихъ вещей у ней было нъсколько шкановъ во второй гостиной и тамъ за стекломъ были разставлены тысячи разныхъ мелочей дорогихъ и грошевыхъ. Она любила и сама смотръть на нихъ, и показывать другимъ, и ей это доставляло большое удовольствіе, когда хвалили ея вещицы.

Вообще обо всемъ семействъ Хитровыхъ и Урусовыхъ слъдуетъ сказать, что это было истинно благочестивое и христіанское семейство, гостепріимное, радушное, гдѣ никто изъ гостей не былъ стѣсненъ, каждый чувствовалъ себя какъ бы дома, но никто не смѣлъ дозволить себѣ ни малѣйшаго двусмысленнаго слова и, Боже избави, злословія на счетъ ближняго. Всѣ только и помышляли о томъ, какъ бы угодить почтенной старушкѣ, умѣвшей заслужить всеобщее уваженіе московскаго общества, которая родилась, жила весь вѣкъ въ Москвъ, умерла будучи почти 80 лѣтъ 1) и никого никогда не обидѣла, никому не сказала жесткаго слова и потому никто не помянетъ ее лихомъ, но всѣ съ сожалѣніемъ вздохнутъ о ней и помянутъ добромъ.

## VII.

Сестра Анна Петровна, давно собиравшаяся вступить въ монастырь и подготовлявшая все къ своему выходу изъ міра, послѣ нѣсколькихъ лѣтъ испытанія, рѣшилась, наконецъ, исполнить свое давнишнее намѣреніе. Послѣдніе годы она больше все жила у брата Николая Петровича въ Москвѣ, въ его домѣ на Знаменкѣ, а лѣтомъ—въ селѣ Покровскомъ, въ маленькомъ лѣтнемъ домикѣ, и частію гостила и у насъ. Свою

<sup>1)</sup> Родилась въ 1764 году; скончалась 1-го января 1840 года.

костромскую деревню, по смежности съ деревнею брата, сестра отдала ему, а себъ выговорила пожизненную плату по скольку-то въ годъ; серебро свое частью отдала мнъ, сестръ Вяземской и Комаровой; также раздала и деньги. Во время стройки дома я заняла у сестры 18 тысячъ ассигнаціями; она отдала ихъ Грушенькъ и Анночкъ и оставила себъ только на пріобрътеніе кельи и на самонужнъйшіе расходы.

Изо всёхъ московскихъ монастырей ближайшіе отъ всёхъ насъ были два: Алексевскій — у Пречистенскихъ воротъ и Зачатіевскій — за Остоженкой. Оба монастыря были прекрасные, но первый былъ совсёмъ на юру и на шумномъ мёсть, а Зачатіевскій, и теперь въ глухомъ мёсть, въ то время былъ почти и совсёмъ за городомъ, и кромѣ того, тамъ была церковь, строенная нашими Римскими-Корсаковыми, и дъдушка, батюшкинъ отецъ, Михаилъ Андреевичъ, тамъ погребенъ вмѣстъ съ своими родителями. По этой причинъ сестра и облюбовала этотъ монастырь.

Мы всегда часто взжали въ этотъ монастырь и очень къ нему привыкли. Когда у батюшки былъ еще старый домъ у Ильи Обыденнаго, откуда я шла замужъ, мы зачастую бывали тамъ по воскресеньямъ и праздникамъ, знали игуменью и многихъ монахинь, и были тамъ точно у себя. Въ дътствъ моемъ тамъ была игуменья Амфилохія, а въ скоромъ времени, послъ моего замужества, туда поступила Доримедонта, изъ рода Протопоновыхъ, и скончалась въ 1817 году, въ преклонныхъ лътахъ. Сестра при ней еще устроилась насчетъ кельи, но не суждено ей было пожить при ней.

Бывшая игуменья Георгіевскаго дѣвичьяго монастыря (который послѣ 1812 года быль упразднень), старица Митрополія поступила въ 1818 году въ Зачатіевскій монастырь. Она была добрая и простая старуха, но ужь очень безтолкова, и при ней-то пришлось моей сестрѣ быть въ монастырѣ, а казначея была мать Палладія, преумная, престрогая, которая очень понравилась сестрѣ и она избрала ее себѣ матерью-наставницей. Очень было мнѣ грустно разставаться съ сестрой предъ ея поступленіемъ въ монастырь, и въ первое время ея тамъ пребыванія, она просила всѣхъ насъ, своихъ знакомыхъ и родныхъ, чтобы мы ее не посѣщали и дали ей привыкнуть къ своей кельѣ.

Отказываясь отъ всёхъ суетъ житейскихъ, сестра устроилась въ своей кельи, какъ возможно проще и, кромъ полудюжины серебряныхъ столовыхъ и чайныхъ ложекъ, ничего цённаго и дорогого съ собой не взяла. Три небольшихъ комнатки. и кухонька, въ которой помъстилась Спиридоновна-стряпуха. благочестивая вдова-солдатка, жена одного солдата, убитаго въ 1812 году, —вотъ келья, въ которую перебхала сестра Анна Петровна. Она вела самую уединенную и монашескую жизны: ходила въ церковь постоянно ко всемъ службамъ, келій чужихъ не посъщала, у себя занималась рукодъліемъ, работаль что-нибудь для церкви, и такъ какъ хорошо вышивала золотомъ, то вышила много для церкви по картъ. Къ себъ она принимала вевхъ, кто приходилъ, и сказала разъ навсегда Спиридоновнъ, чтобы тъмъ изъ монахинь, которыя придутт попросить чего-нибудь: муки, крупы, маслица и т. п., ни вта чемъ никогда не отказывать, и каждый день, хотя нёсколько копъекъ положила себъ всегда подавать нищимъ, которые стоять при выходъ изъ церкви, а тогда ихъ бывало очень много.

Въ числѣ прочихъ нищихъ, которые прихаживали въ За чатіевскій монастырь, была одна нищенка съ дѣвочкою лѣтъ ияти или шести; мать нерѣдко испивала и бѣдную дѣвочку. холодную и голодную, нерѣдко съпьяна бивала. Монашенки, изъ жалости, иногда отнимали бѣдняжку у пьяной матери приводили къ себѣ въ келью, отогрѣвали, отмывали, кормили досыта и, продержавъ у себя нѣсколько часовъ, а кто дени два, опять отдавали матери. Дѣвочка была очень непри глядна лицомъ, немного рябовата, но преживая, преумпая. Кто-то изъ монахинь говорить однажды сестрѣ Аннѣ Петровнѣ,—это было еще въ 1808 или въ 1809 году: «сдѣлали бы вы доброе дѣло и взяли бы къ себѣ бѣдную дѣвочку, она когда-нибудь или съ голода помретъ, или мать погубить ее».

Сестра была очень добра, ее разжалобили и она рѣнилась дѣвочку взять; звали ее Аленушкой. Когда стали говорити объ этомъ пьяной нищенкѣ, она, вмѣсто того, чтобы благодарить Бога, что къ хорошему мѣсту пристраиваетъ своего ребенка, начала ломаться: «невыгодно мнѣ, меньше будутъ подавать». Однако, нищенку уговорили, сунули ей въ руку сколько-то денегъ и дѣвочку выручили, и въ скоромъ вре-

мени нищая умерла, а дъвочку взяла къ себъ сестра Анна Петровна. Когда братъ Николай Петровичъ женился, сестра въ скоромъ времени стала больше жить у брата, и невъстка Марья Петровна расположилась къ Аленушкъ и взяла ее на свое попеченіе. Д'ввочка оказалась преумная и преспособная, ей дали хорошее воспитание и всему чему слъдуеть учили. Въ особенности она имъла расположение къ рисованию и очень хорошо въ последствій рисовала и писала масляными красками, и когда Настенька, дочь брата, стала подростать и учиться, Аленушка, будучи гораздо старше чёмъ она, была для невъстки моей большою подмогой: она слъдила за уроками и была правою рукой въ домъ. Когда Еленъ Даниловнъ было около сорока лътъ, нашелся очень хорошій человъкъ, отставной полковникъ Александръ Андревичъ Протасовъ, за котораго она вышла замужъ; братъ прилично наградилъ ее, они купили себъ имъньице возлъ Черни и тамъ жили; дътей у нихъ не было. Елена Даниловна была очень хорошая, умная и разсудительная женщина, всею душой преданная семейству брата, и вознаградила за тъ попеченія, которыя о ней имъли въ ея дътствъ и молодости.

Мать Палладія, строгая и опытная въ жизни монашеской, принявъ подъ свое руководство сестру Анну Петровну, вела ее какъ слёдуетъ путемъ не легкимъ и была къ ней очень взыскательна, а по нашему, по мірскому, даже и слишкомъ сурова. Иногда пріёдемъ мы къ сестрѣ на цѣлый день, она и скажетъ намъ: «вы говорите, а я буду молчать». И весь день, а иногда и нѣсколько дней сряду она молчитъ: значитъ, что мать Палладія запретила ей говорить. Иногда она цѣлый день оставалась безъ пищи и питья или ей велѣно было лежать. Все, что мать Палладія говорила ей дѣлать или не дѣлать, она исполняла безпрекословно, и никогда нимало не роптала. Я всегда удивлялась ея терпѣнію и нерѣдко осуждала за то, что ее слишкомъ строго испытывали.

Сестра ходила въ церковь и тамъ читала по очереди Псантирь и Синодикъ.

Въ непродолжительномъ времени ее постригли въ ряску и, нъсколько спустя, она пожелала и настоящаго пострижения, то-есть, въ мантію; объ этомъ скажу послъ.

# ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

I.

Въ 1819 году, въ первыхъ числахъ марта, преставился архієпископъ Августинь, управлявшій московскою епархіей болье пятнациати льть. Онь еще при жизни покойнаго митрополита Платона сталъ завъдывать дълами, когда тотъ, по старости лътъ и по болъзненности своей, отказался отъ управленія. Москва привыкла къ нему, и хотя его и не особенно любили, но всь о немъ очень жальли. Покойный Дмитрій Александровичъ и я — мы не были съ нимъ коротко знакомы и бывали у него только тогда, когда имели какую нужду по нашей церкви, но часто съ нимъ встръчались у Обольянинова, видались у Апраксиныхъ, у сестры Неклюдовой и у другихъ нъкоторыхъ нашихъ знакомыхъ. Въ то время вообще какъ-то не часто ъзжали къ архіереямъ: сами ли они были черезчуръ недоступны, или свътскіе люди не очень домогались втираться въ домъ къ архіереямъ, только къ нимъ мало ъзжали и не докучали имъ, какъ потомъ это завелось Москвъ, разумъется, кромъ особыхъ случаевъ знакомства, какъ вотъ, напримъръ, дядюшка графъ Степанъ Өедоровичъ Толстой, который быль дружень съ преосвященнымъ Тихономъ Задонскимъ и велъ съ нимъ переписку. Да и архіереи мало посъщали нашу братію, за исключеніемъ городскихъ должностныхъ сановниковъ или какихъ-нибудь особенно сановныхъ особъ. Но въ губерніяхъ архіереи больше им'єли общенія съ дворянствомъ, и у батюшки въ Бобров'є преосвященные бывали и онъ ихъ угащивалъ съ подобающимъ приличіемъ.

Преосвященному Августину, когда онъ преставился, было лътъ интъдесятъ съ чъмъ-нибудь, не болъе.

Онъ былъ изъ себя хорошъ, сановитъ и важенъ, въ служеніи величественъ, несмотря на то, что былъ не великъ ростомъ и не по росту тученъ. Цвътъ лица у него былъ отменно ярокъ, былъ и румянецъ во всю щеку; взглядъ имълъ пріятный, но внушающій уваженіе. Проповъди онъ сказывалъ

мастерски и всегда приличныя обстоятельствамь; въ этомъ онъ имѣлъ большую сноровку и въ двѣнадцатомъ году имѣлъ много случаевъ выказать свое краснорѣчіе, потому что обстоятельства были потрясающія. Тогда онъ составилъ молитву на изгнаніе супостатовъ, сочинилъ пастырское увѣщаніе и говорили, что и въ составленіи манифеста государя онъ принималъ участіе.

Митрополить Платонь къ нему особенно благоволиль и просиль государя, чтобъ Августина у него не брали и никуда не переводили; потому-то онъ съ 1804 года и до своей кончины въ 1819 году, все въ Москвъ и находился, а то бы его давно куда-нибудь въ губернію непремънно вывели.

Государь его очень жаловаль и оказываль ему довёріе и награждаль не маловажно: онъ быль еще дмитровскимъ епископомъ, когда получилъ Александровскую ленту, а потомъ имъль эту кавалерію, украшенную алмазами, алмазный кресть да клобукъ и очень цънную панагію, пожалованную отъ государя. Въ 1818 году, онъ былъ переименованъ изъ дмитровскаго епископа въ архіепископа московскаго и коломенскаго, и поживи онъ еще годъ или два, мы увидћии бы его московскимъ митрополитомъ, но Господь въку ему не продлилъ. И отчего онъ умеръ? Не знаю, многимъ ли это извъстно. Вообще говорили, что онъ скончался отъ тяжкой болезни и даже будто бы отъ чахотки. Это вздоръ: онъ былъ преплотный изъ себя, а ему придумали смерть отъ чахотки! Онъ умеръ просто-на-просто отъ икры. Но какъ было сказать, что кончина архіерея посл'ядовала отъ икры? — неприлично. Какъ будто и святые не умирали, събденные отъ звбрей, когда Господь попускаль; мало ли какой случай можеть выдти; туть конфузнаго ничего нътъ для святителя. Вотъ какъ это случилось.

Преосвященному прислалъ кто-то въ гостинецъ передъ масляницей большую банку зернистой икры, которую онъ любилъ кушать каждый день. Въ субботу, либо въ воскресенье, ему мало ли подали къ столу икры, или вовсе не подали, только онъ, сидя уже за столомъ, потребовалъ, чтобы принесли. Келейникъ бросился на погребъ опрометью и отъ посиъшности поскользнулся, упалъ и разбилъ банку. Зная горячій и вспыльчивый нравъ владыки, келейникъ не ръшился доложить ему о томъ, что случилось. Страха ради, служка наскоро

выбралъ самые крупные осколки стекла и подалъ икру на тарелкъ. Преосвященный кушалъ торопливо, а тутъ онъ былъ еще въ сердцахъ, что заставили его дожидаться, стало-быть, талъ, не замъчая, что глотаетъ мелкіе кусочки стекла... Къ вечеру онъ сталъ чувствовать спазмы въ желудкъ, страшную ръзь; тотчасъ послали за его докторомъ Мудровымъ. Сдълалось воспаленіе, и въ нъсколько дней такъ его свернуло, что на первой недълъ пришлось пъть надъ нимъ «со святыми упокой».

Погребеніе было торжественное, и въ Кремлѣ, гдѣ отпѣвали, собралось народу премножество; но мнѣ не пришлось, не помню почему, быть самой на погребеніи. Потомъ тѣло повезли въ Троицкую Лавру и тамъ положили въ Успенскомъ соборѣ, на томъ мѣстѣ, которое онъ для себя облюбовалъ. Разсказывали мнѣ, что года еще за два или за три до своей кончины, будучи однажды въ Лаврѣ, онъ вошелъ въ Успенскій соборъ и—ни съ того, ни съ сего—остановился съ лѣвой стороны собора, гдѣ положенъ какой-то рязанскій архіерей 1), и посмотрѣвъ, сказалъ: «Здѣсь просторно, здѣсь и для меня мѣсто будетъ». Такъ по его желанію его и схоронили у западной стѣны, напротивъ южныхъ дверей.

Отецъ преосвященнаго Августина былъ сперва въ Москвъ дьячкомъ, а потомъ священникомъ; звали его Василіемъ. Онъ занимался иконописаніемъ и когда былъ причетникомъ при церкви Большого Вознесенія, что на Никитской, имѣлъ случай сдѣлаться лично извѣстнымъ князю Потемкину, которыт жилъ въ его приходѣ, и заслужилъ его милостивое къ себтрасположеніе; по прозвищу онъ былъ Виноградскій. Будучи искуснымъ въ иконописаніи, онъ участвоваль въ числѣ трудившихся мастеровъ надъ поновленіемъ стѣнной иконописи московскаго Успенскаго собора, при императрицѣ Екатеринѣ. въ 1770-хъ годахъ, и преосвященный Августинъ, говорятъ, всегда съ умиленіемъ взиралъ на стѣнныя изображенія святыхъ въ этомъ соборѣ, почитая память своего родителя, и старался угадывать, что было дѣломъ его кисти, а можетъ-статься, и зналъ по наслышкѣ, что именно его трудовъ. Послѣ двѣ-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Моисей, архіепископъ рязанскій, † въ 1651 году, живя на покої въ Троицкой Лавръ.

надцатаго года, когда посл'в непріятельскаго раззоренія обновляли Кремль и вс'в соборы и храмы подъ наблюденіемъ преосвященнаго Августина, онъ въ особенности заботился о томъ, чтобъ Успенскій соборъ былъ приведенъ совершенно въ прежній видъ, не столько, можетъ статься, потому, чтобъ им'єлъ попеченіе о сохраненіи старины, сколько желалъ, чтобъ уц'єльти труды его отца.

## Π.

Мудровъ, который былъ врачомъ преосвященнаго Августина, въ свое время имълъ большую извъстность и почитался весьма искуснымъ и опытнымъ. Онъ былъ хорошій человѣкъ и добрый старикъ, но горячъ нравомъ, и потому у него не разъ выходили съ преосвященнымъ размолвки и ссоры, такъ что они подолгу другъ съ другомъ не видались. Разъкакъ-то они о чемъ-то поспорили, сперва шутя, по-дружески покалывали другъ друга; но преосвященный, какъ это съ нимъ иногда бывало, разгорячился вдругъ взаправду и Мудрова задълъ какимъ-то словцомъ за живое. Тотъ тоже былъ самолюбивъ и самонравенъ,—какъ ни крѣпился, а вспылилъ.

- Вы, я вижу, владыко, начинаете сердиться; при вашемъ сложеніи вамъ это вредно и потому я васъ оставлю.
- Сдълай милость, уходи, давно бы пора: ты миъ надоълъ своимъ споромъ.
- А, я вамъ надовлъ, благодарю покорно... Такъ прощайте же, я вамъ больше не слуга, ищите себв другого врача; я васъ лечить не стану...
- И не нужно, убирайся вонъ... кричаль, вскочивъ, Августинъ, кланяться вашему брату не буду...

На лъстницъ Мудровъ повстръчался съ секретаремъ преосвященнаго, Малиновскимъ, который, услышавъ, что владыка кричитъ и топаетъ ногами, бъжалъ снизу узнать, что такое приключилось.

— Что владыка? спрашиваетъ онъ.

— Что? съ досадой передразнилъ его Мудровъ, — чего тебъ спрашивать: развъ ты его не знаешь? Разсвиръпълъ... Вотъ помяни ты мое слово, что хватитъ его когда-нибудь ударъ наповалъ, такъ что и не пикнетъ.

Такъ они и разсорились и перестали видаться. Преосвященный сталъ бранить Мудрова и встръчному, и поперечному, и по своему, не стъсняясь въ словахъ, и это доходило до Мудрова съ разныхъ концовъ и, пожалуй, еще съ добавленіемъ.

— Ну, ладно, брани меня и ругай, а ужь нога моя у него не будеть; умирать станеть — и тогда не поъду я къ нему.

Прошло послѣ этого нѣсколько времени. Преосвященный плотно покушаль и занемогь не на шутку. Домашніе видять, что безъ доктора не обойдтись.

- За къмъ послать? спрашиваетъ экономъ и секретарь.
- Кого хочешь, хоть съ торгу бери, только не Мудрова, про него никто и не заикайся: не хочу его, вздорнаго старичишку.

Взяли какого-то другого лекаря, который, не зная привычекъ преосвященнаго, не понялъ въ чемъ дѣло и сталъ лечить его невпопадъ, такъ что вмѣсто облегченія усилилъ бользнь. Больной пуще раздражается и всѣми лекарствами недоволенъ. Экономъ и Малиновскій шепчутся:

- Не послать ли за Мудровымъ?
- Прогоните вы отъ меня этого негодяя, говорить преосвященный.
- Не довольны вы имъ, прикажите послать за Мудровымъ, предлагаетъ секретарь...
- Разъ что я сказалъ, что не хочу его и прогналъ его отъ себя, сдержу слово: не позову.

Малиновскій зналь характерь преосвященнаго, не сталь настаивать, чтобъ еще пуще не раздосадовать его, а взяль да отъ себя и послаль извъстить Мудрова, что владыка болень.

Прошло довольно времени послѣ ссоры. Мудровъ былъ не злопамятенъ и душевно привязанъ къ преосвященному Августину. Узнавъ, что онъ нездоровъ, старикъ не вытериѣлъ и по старой дружбѣ тотчасъ явился на зовъ. Малиновскій прямо безъ доклада повелъ его къ больному.

— Что, владыко, говоритъ Мудровъ, — должно-быть, старый другъ лучше новыхъ двухъ?

Преосвященный обрадовался.

- Ты на меня сердишься? спрашиваеть онъ.
- Видите, я прітхаль, стало быть, не сержусь... а вы сердитесь?...

- Ну, ну, полно, я тебѣ радъ и давно бы послалъ, да изъ упрямства хотѣлъ на своемъ поставить... Пріъхалъ, ну, и спасибо.
- Что же такое съ вами приключилось, чёмъ вы нездоровы? Покажите-ка языкъ? Да, говоритъ Мудровъ, язычкомъ вамъ хвалиться нельзя; у васъ, владыко, прескверный языкъ.

Оба расхохотались, опять поладили. Мудровъ попрежнему сталъ ѣздить каждый день, и преосвященный скорехонько выздоровълъ.

#### III.

Преосвященный Августинъ имёлъ много прекрасныхъ свойствь: онъ былъ весьма строгъ, но справедливъ; консисторію держалъ въ ежевыхъ рукавицахъ и бълое духовенство, въ то время по большей части грубое и распущенное, его трепетало. Онъ иногда по-отечески бивалъ своею тростью, а не то и руками, кто его прогнѣваетъ, но никого не дѣлалъ несчастнымъ. Когда просились на мѣсто изъ его родственниковъ и были чужіе достойные люди, онъ всегда оказывалъ предпочтеніе чужимъ, а своихъ заставлялъ ждать, иногда и подолгу:

— Свои люди, не взыщуть, сочтемся.

Онъ не быль ни пристрастень, ни корыстолюбивь, и главный его недостатокь состояль въ чрезмърной запальчивости; но ежели онъ кого во время гнъва обидъль, послъ того всегда старался утъщить—когда деньгами, когда давъ лучшее мъсто.

При своей природной остроть ума, онъ быль очень скоръ на отвъты и находчивъ, и не взирая ни на какое лицо, не обинуясь, говорилъ правду, даже и въ глаза. Однажды, послъ служенія въ московскомъ Успенскомъ соборъ (въ 1814 или 1815 году), онъ произнесъ поучительное слово о томъ, что слъдуетъ обуздывать свои страсти и удаляться отъ вредныхъ ученій западныхъ безбожниковъ.

При этомъ словъ присутствовалъ одинъ изъ московскихъ сановниковъ, очень дерзкій на языкъ и извъстный по своему безнравственному образу жизни. Во время проповъди преосвященный часто и пристально на него посматривалъ; вельможу

коробило, онъ блёднёль, багровёль и, волей-неволей, должень быль выслушивать и молчать. Когда обёдня отошла и преосвященный, надёвь мантію, вышель изъ алтаря на амвонь, чтобы благословлять народь, этоть недовольный вельможа нарочно сталь у самаго амвона, громко разговаривая со своимь сосёдомь; тоть его толкнуль локтемь и сказаль внолголоса:

- Потише, архіерей.
- Ну, что же, что архіерей? Онъ и самъ мнѣ нынче всѣ уши прокричаль...

Полуобернувшись къ этому дерзкому, преосвященный черезъ плечо сказалъ ему, во всеуслышание присутствующихъ:

— Что же дёлать, ваше сіятельство: слово Божіе одно для всёхъ, а такъ какъ въ толиё много бываетъ и глухихъ, то ихъ ради и приходится намъ говорить громко, чтобъ и они услышали слово истины; глухимъ кричатъ, вёдь, и на ухо, не взышите...

Тотъ прикусилъ себѣ языкъ: онъ хотѣлъ оконфузить архіерея и, вмъсто того, самъ себя одурачилъ.

Люди, не расположенные къ преосвященному, сложили про него стихи, которые ходили по рукамъ и мнъ кто-то ихъ далъ:

Всёмъ москвичамъ намъ знать не худо, Какія мы имёемъ чуда: Въ Кремлё стоитъ большой Ванюшка И пребольшущая царь-пушка... А чудо третье—Августинъ кадушка И кроткая ханжа Мареушка.

Эта Мароушка была извъстная въ свое время Мароа Яковлевна Кроткова.

## IV.

Кротковыхъ я стала знать еще въ молодости. Къ намъ въжала одна немолодая дъвица Арина Степановна, преумная и пребойкая. Ей было лътъ сорокъ или слишкомъ; нехорона собой, сутуловата, но премилая и прелюбезная. Батюшка очень къ ней благоволилъ: какъ узнаетъ, что она у насъ, ужь непремънно придетъ. — Ну, что новенькаго да хорошенькаго ты намъ привезла? чай, по въстямъ поъхала?

Сидитъ часа два она у насъ и не увидишь, какъ время идетъ; ни на минуту не умолкнетъ, все говоритъ, все говоритъ, и не то чтобы вздоръ какой-нибудь, а все очень умное и складное.

И батюшка все сидить, не отойдеть ни на минуту: находиль удовольствие ее слушать.

— Экая, вёдь, умница, скажеть онь бывало, какъ она отъ насъ уёдеть.

Мы даже подшучивали промежь себя, что Арина твядить къ намъ, чтобы въ себя влюбить батюшку и сдтаться нашею мачихой.

Она была самая старшая изъ дѣтей Степана Егоровича Кроткова. Эти Кротковы татарскаго происхожденія, какъ и многіе наши дворянскіе роды, происшедшіе отъ князьковъ, выѣхавшихъ изъ Орды. Они искони гнѣздились гдѣ-то въ Симбирской губерніи. Отецъ Арины Степановны былъ небогатый помѣщикъ, жившій въ своемъ имѣньицѣ, въ Симбирской глуши; онъ былъ женатъ, имѣлъ слишкомъ двадцать человѣкъ дѣтей, еле-еле сводилъ концы съ концами и жилъ въ великой скудости.

Когда злодъй Пугачевъ сталъ свиръпствовать въ той мъстности, грабя и убивая богатыхъ помъщиковъ, нагрянулъ онъ и къ Кроткову. Все въ домъ переполошилось.

- Подавай какія у тебя есть деньги, требуеть онъ,— выкладывай все свое серебро.
- Какія деньги, говорить Кротковь: что получу, то и проживу, а серебра у меня и въ заводъ не бывало.

Облюбовалъ Пугачевъ Кротковское имѣньице и началъ строить тамъ разные сараи да вышки для складки грабежомъ добытыхъ имуществъ, и наѣздами тамъ живалъ со своею ватагой. Кротковъ не участвовалъ ни въ какихъ пугачевскихъ нападеніяхъ, а только, страха ради, сторожилъ все, что къ нему привозили. Но когда Пугачеву стало жутко отъ посланныхъ противъ него отъ императрицы, онъ почему-то захватилъ съ собою и Кроткова, опасаясь, можетъ-статься, чтобы тотъ какъ-нибудь его не выдалъ. Кротковъ видитъ, чте дѣло плохо, что вотъвотъ не нынче-завтра схватятъ злодѣя, и что тогда, пожалуй,

и его сочтуть за укрывателя и припутають къ дёлу, и будеть ему очень худо; онъ улучиль удобное время и даль тягу.

Когда Пугачева схватили и Кротковъ увърился, что ему уже опасаться больше нечего и Пугачевъ къ нему не возвратится, онъ и началъ все оставшееся разбирать и разсматривать. Тогда оповъщено было отъ правительства, что все, что оставлено бунтовщикомъ въ тъхъ имъніяхъ, въ которыхъ онъ имълъ притоны со своею шайкой или склады, все поступаетъ въ пользу владъльцевъ. Пошелъ Кротковъ по сараямъ, да по клътушкамъ и вышкамъ и нашелъ тамъ боченки съ золотомъ и съ серебромъ, серебряную посуду, мъха, оружіе, иконы въ дорогихъ окладахъ и множество церковной утвари, похищенной по разнымъ церквамъ и монастырямъ. Въ овинной ямъ золото было насыпано ворохомъ просто на цыновкъ; серебряной посуды оказалось десятки пудовъ.

Касательно церковной утвари Кротковъ старался разузнать, гдѣ что было похищено, въ какомъ монастырѣ или изъ какой церкви, и все по принадлежности возвратилъ, а все прочее оставилъ въ свою пользу и объявилъ онъ, что ему досталосъ тысячъ на триста, что по тогдашнему было очень много, а кто говорилъ, что онъ только въ половину сказалъ, сколько ему досталось.

Началь онъ покупать себъ имънія и въ одномъ выстроиль церковь и пожертвоваль въ нее все, у него оставшееся въ числъ пугачевскаго наслъдства, церковное имущество, утварь, облаченіе и прочее, неизвъстно откуда захваченное и потому не возвращенное куда бы слъдовало. Стало быть, онъ не попользовался ничъмъ церковнымъ.

Но не въ прокъ пошло богатство, доставшееся такъ неожиданно. У Кроткова было нъсколько сыновей, сколько именно — не съумъю сказать, но знаю только, что они были лихіе молодцы и ловко спускали съ рукъ пугачевскіе золотенькіе и ни въ чемъ себъ не отказывали. Въ особенности который-то изъ нихъ былъ гораздъ на всякія проказы и ни передъ чъмъ не останавливался: когда что задумаетъ, все ему было ни почемъ, лишь бы на своемъ поставить.

Степанъ Егоровичъ былъ нравомъ крутенекъ, а на денежку скупенекъ и очень нехотя давалъ денегъ своимъ молодцамъ на мотовство, а этого-то сына, говорятъ, зачастую бивалъ, и напослѣдокъ, наскучивъ его мотовствомъ и шалостями, чуть ли не велѣлъ конюхамъ выпороть на конюшнѣ. Это водилось въ наше время и не считалось безчестіемъ: не отъ чужого побои, а отъ родителя.

Сынъ, однако, разобидълся на отца и задумалъ отмстить ему.

Отецъ прогналъ его отъ себя.

Что жь онъ придумаль? Безъ въдома отца взяль да и продаль одно изъ лучшихъ его имъній и въ число крестьянь велъль вписать и отца—Степана Егорова.

Можно себъ представить удивление старика: онъ и знать не знаетъ и въдать не въдаетъ, и вдругъ оказывается, что его имъние продано, да еще въ добавокъ проданъ и онъ самъ и изъ дворянина попалъ на старости лътъ въ подушный списокъ кръпостныхъ крестьянъ.

Это дёло было очень гласно въ свое время, и какъ ни просто въ ту пору было продать и купить имёніе, старикъ едва выпутался изъ бёды, и ежели бы онъ не взмиловался надъ своимъ сыномъ, тому не миновать бы ссылки за подлогъ и ужасный свой поступокъ съ отцомъ. Сначала старикъ и слышать не хотёлъ о прощеніи сына,—такъ онъ былъ на него раздраженъ.

— Издыхай онъ, окаянный, въ кандалахъ, Іуда, продав-

Однако, потомъ сестры уломали старика и склонили его выручить брата изъ бъды. Старику это дъло дорого стоило; энъ выгородилъ сына, но видъть его не хотълъ и сравнительно зъ братьями далъ ему самую ничтожную часть изъ своего имънія. Всъ братья были замъшаны въ этомъ дълъ, кромъ Степана Степановича, который почему-то участія въ немъ не принималъ и потому въ послъдствіи времени отъ этого очень выигралъ.

Чтобы наказать своихъ сыновей за ихъ продерзость и чтобъ они не выжидали корысти ради отцовской смерти, старикъ задумалъ жениться и женился на молодой дѣвушкѣ, дворянкѣ, но бѣдной, на Мареѣ Яковлевнѣ. Чьихъ была она сама по себѣ—не припомню; жила она въ одномъ знатномъ домѣ, была собою очень недурна и преблагочестивая и пребогомольная. Вотъ Господь и поискалъ ее счастьемъ: вдругъ

сватается за нее богатый и старый вдовець. Женившись на ней, старикъ укрѣпиль за женой всѣ свои самыя лучшія и богатыя имѣнія и не ошибся: Мареа Яковлевна оказалась очень хорошею женой, мужа-старика уважала и покоила до его кончины, была ко всѣмъ несчастнымъ очень сострадательна и много дѣлала добра.

Она была набожна и очень потому расположена къ духовенству, и въ особенности она питала уважение къ преосвященному Августину. Изъ этого и составили цѣлую сплетню. Кроткову злословили, называли ханжей и на преосвященнаго взводили разныя напраслины, и на нихъ клеветали. Не мудрено, что и сыновья Кротковы тутъ принимали участие и въ отместку своей мачихѣ не щадили ея репутации. Очень понятно, что будучи молодою, благочестивою и бездѣтною вдовой и располагая большими средствами, она много жертвовала на храмы и монастыри и что чрезъ это снискала особое благоволение преосвященнаго Августина, но изъ этого выводили совсѣмъ иныя заключенія.

Изо всёхъ пасынковъ лучше другихъ съ Мароою Яковлевной былъ Степанъ Степановичъ, за то и она ему оставила прекрасный каменный домъ въ Москвѣ на Басманной съ пространнымъ садомъ, въ которомъ были пруды, вымощенные бѣлымъ камнемъ. Жену его я знала еще молоденькою дѣвушкой, когда у отца ея, отставнаго генералъ-маіора, было имѣніе верстахъ въ сорока отъ нашихъ Яньковыхъ, у которыхъ въ Петровѣ я познакомилась съ нею, а потомъ мы всегда были хороши.

Они долго жили у себя въ деревнѣ, въ Симбирскѣ, и пріѣзжали въ Москву на короткое время.

Степанъ Степановичъ былъ добрый, хоротій и прямой человѣкъ, но очень необтесанъ въ обращеніи. Жена его была добрѣйшая и благочестивая женщина, очень умная, разсудительная и характеръ имѣла вполнѣ кроткій. Мужъ былъ ей во многомъ обязанъ и вполнѣ это чувствовалъ и не разъ мнѣ со слезами говаривалъ: «Это, матушка, моя благодѣтельница, мой ангелъ-хранитель; не будь она моею женой, я бы совсѣмъ пропалъ и погибъ, я бы съ круга спился и былъ бы нищимъ».

Изъ сестеръ его я больше всёхъ знавала Арину Степа-

новну, которая умерла незамужняя, и Варвару Степановну, которая была за Шалимовымь, и когда они были нашими сосъдями и жили въ Пескахъ, я часто съ ними видалась. Шалимовъ лечилъ меня электрическою машиной отъ ревматизма въ рукъ и мнъ помогъ. Онъ былъ очень умный и ученый человъкъ, служилъ секретаремъ въ московскомъ депутатскомъ собрани и, пока былъ здоровъ глазами, занимался химіей и былъ членомъ масонской ложи. Потомъ совершенно ослъпъ. Пески они продали, и я ихъ потеряла изъ виду.

Еще одна изъ сестеръ, Александра Степановна, была за Порошинымъ, братомъ того, который находился при великомъ князъ Павлъ Петровичъ преподавателемъ, и ему было пожаловано имъніе въ 300 душъ за братнины заслуги.

#### V.

Въ 1820 году, октября 2-го, я лишилась дочери Софьи; ей пошелъ четырнадцатый годъ и болье уже года была она больна сухоткой. Въ послъдніе мъсяцы ея бользии были три странныхъ случая съ нею, о которыхъ доктора не мало разсуждали, — она имъла даръ ясновидънія.

Однажды Авдотьъ Өедоровнъ Барыковой портниха принесла платье, лиловое, прекраснаго цвъта, и она за двъ комнаты отъ той, въ которой лежала больная, стала примъривать это платье.

Вдругъ Сонюшка говорить дъвушкъ:

— Поди и попроси Авдотью Өедоровну, чтобъ она платья не снимала и пришла бы въ немъ мнѣ показаться; цвѣтъ платья очень хорошъ.

Спрашивають у больной: «да почему же вы знаете, что Авдотья Өедоровна примъряеть платье; развъ кто вамъ сказываль?»

— Нътъ, мнъ никто не говорилъ, я и не знала, что ей сшили новое платье, а я вижу, что цвътъ очень хорошъ.

Въ другой разъ, ночью, она говоритъ сестръ Аннъ Петровнъ, которая, отпросившись у игуменьи побыть у меня нъсколько дней, спала въ Сонюшкиной комнатъ:

— Тетенька, вы не бойтесь меня разбудить; можете повернуться, я не сплю.

А сестра, проснувшись, хотъла повернуться на другой бокъ, но изъ боязни разбудить больную, лежитъ и не шевельнется, и та вдругъ угадала ея мысли. .

- Да по чему же ты знаешь, что я проснулась? спрашиваеть сестра.
- Я сама не знаю по чему, только я чувствовала, что вы не почиваете, и знала, что вы думаете.

Дня за три до кончины Сонюшки, я стала собирать разныя мелочи, которыя хотёла отправить при случай въ деревню, и между прочимъ, попались мнѣ два Сонюшкиныхъ подносика, и завернувъ ихъ въ бумагу, я хотёла было тоже положить въ ящикъ; это было внизу.

Въ эту минуту сверху отъ Сонюшки идетъ дѣвушка и говоритъ мнѣ:

— Софья Дмитріевна приказала вамъ сказать, сударыня, что вы напрасно хотите отправить ея два подносика: они, можетъ-быть, еще понадобятся.

Доктора объясняли тогда эти три случая и называли ихъ природнымъ ясновидъніемъ и приписывали магнетизму, который иногда примъчается у слабыхъ больныхъ отъ особенной чувствительности нервовъ и отъ ихъ возбужденія при упадкъ тълесныхъ силъ.

Сонюшку отпъвали въ нашемъ приходъ, у Пятницы Божедомской, а хоронить повезли въ Горки и положили въ церкви у придъла пророка Даніила, возлъ южныхъ дверей.

Мадамъ Рено неутъшно плакала по Сонюшкъ и, чувствуя, что она уже больше не нужна въ домъ, такъ какъ Клеопатръ было уже 20 лътъ, пришла ко мнъ и, отказавшись отъ жалованья, которое получала, просила остаться жить въ домъ, предлагая даже платить за себя. Я очень ее любила, какъ добрую и хорошую старуху, съ удовольствіемъ согласилась ее у себя оставить и, конечно, не дозволяла ей за себя платить. Она была мнъ большою подмогой и часто съ моими барышнями выъжала въ городъ, дълала визиты и такъ прожила у меня въ домъ до своей кончины, которая послъдовала два года спустя, въ то время, какъ мы были въ Петербургъ, въ 1822 году.

#### VI.

Сестра княгиня Александра Вяземская болбе года жила уже въ Петербургъ со своими двумя мальчиками, Андрюшей и Сашей, которые были записаны юнкерами и готовились поступить на службу въ полкъ. Она писала ко мнъ и звала меня пріъхать въ Петербургъ пожить съ нею и, вмъстъ съ тъмъ, потышить дътей, которыя очень все грустили и объ отцъ, и послъ кончины Сонюшки. Въ Петербургъ я никогда не бывала и мнъ любопытно было и самой побывать въ этомъ пресловутомъ городъ, и хотълось показать его дочерямъ. Братъ князь Николай Семеновичъ былъ въ Москвъ зачъмъ-то, онъ и уговорилъ меня тапъ

Такъ я и собрадась въ концѣ августа, или въ началѣ сентября. Князь Николай Семеновичъ поѣхалъ въ своей коляскѣ, а я въ четырехмѣстной каретѣ: я, три мои дочери, Авдотья Өедоровна Барыкова и горничная; изъ людей я взяла Фоку да Өедора.

Бхали по старой петербургской дорогь, которою вздили, когда еще не было тоссе. Дорога была, какъ всь большія трактовыя дороги, мъстами хороша, но были и очень дурныя мъста; мосты каменные, построенные при покойной государынъ Екатеринъ, и каменныя пирамиды вмъсто верстовыхъ столбовъ. Такъ какъ мы ъхали на наемныхъ лошадяхъ, то останавливались гдъ и когда хотъли и по нъскольку часовъ лишеяго проводили въ городахъ, на которые лежалъ намъ путь.

Первый большой городъ былъ Тверь; останавливались не надолго, однако кое-что видѣли; городъ очень чистенькій и его очень красить Волга. Покойная государыня очень къ Твери благоволила, и когда городъ сгорѣлъ, въ концѣ 1760-хъ годовъ, она послала большое денежное пособіе, —говорятъ, будто бы милліонъ, —и что поэтому-де и главная улица называется Милліонная; такъ я слышала. Въ особенности Тверь украсилась съ тѣхъ поръ, какъ въ ней пожила великая княжна Екатерина Павловна, 1811—1812 годахъ, сестра покойнаго государя Александра Павловича, бывшая сперва за принцемъ Ольденбургскимъ, который и былъ генералъ-губернаторомъ въ Твери. Городъ очень возвысило то, что онъ былъ подъ

управленіемъ государева зятя. Для нихъ тогда быль выстроень прекрасный дворець съ двумя церквами, православною и лютеранскою, въ двухъ зданіяхъ, соединенныхъ съ дворцомъ длинными галдереями. Дворецъ почти рядомъ съ соборомъ, очень древнимъ. Великая княгиня овдовъла въ концъ 1812 года и, говорять, была неутъшна, такъ что опасались тогда за ея жизнь, а въ 1816 году она вышла вторымъ бракомъ за короля Виртембергскаго и скончалась въ 1819 году. Вдовствующая императрица Марія Өедоровна, въ особенности любившая Екатерину Павловну, очень горевала о ея кончинъ, и государь быль очень тронуть этою потерей. Въ Твери, за Волгой, Отрочь монастырь, въ которомъ жилъ въ заточенін Филиппъ митрополитъ, гдъ онъ и пріялъ мученическій конецъ, и туть же некоторое время быль настоятелемь преосвященный Тихонъ Задонскій, прежде своего еписконства. Версты четыре отъ города -- Желтиковъ монастырь, гдё мощи свитителя Арсенія. Дорога песками и сосновымъ боромъ; монастырь старинный.

Верстъ 60 за Тверью—Торжокъ, хорошенькій и чистенькій городокъ; тамъ монастырь мужской, построенный преподобнымъ Ефремомъ Новоторжскимъ; мощи его на вскрытіи, и подъ спудомъ мощи келейника его, преподобнаго Авраамія.

Станціи три за Торжкомъ начинаются Валдайскія горы и тянутся версть на 60, такъ что приходилось болье дня тхать этими горами. Эта часть пути очень утомительна. На одной изъ станцій валдайскія дівки пристають къ пробіжимъ со своими баранками и кренделями. Князь Николай Семеновичъ быль очень тугъ на денежки, и когда къ нему стали приставать валдайки со своими кренделями, онъ все съ ними бранился и ничего не хотіль покупать; вдругь одна какаято поудаліте говорить ему: «купи у меня, баринь, а и тебя поцілую». Что-жь, відь растаяль и накупиль премножество этихъ баранокъ, прислаль намъ въ карету нісколько связокъ и потомъ съ досады, что истратиль какой-нибудь рубль или два, нісколько станцій быль не въ духі и на всіхъ нась дулся, а ямщику всю спину простучаль тростью за то, что тоть тихо его везеть...

На другой станціи торгують валдайскими колокольчиками, которые особенно звонки. Въ Новгородъ мы останавливались дольше и побывали въ соборъ и монастыряхъ, гдъ много мощей и святыни. Были въ Юрьевъ монастыръ, который неподалеку отъ города. Въ то время онъ былъ древній монастырь, очень не важный по своимъ постройкамъ, показавшійся мнъ даже очень обветшавшимъ и совсьмъ не таковымъ, какъ сдълался въ послъдствіи, когда благочестивая и богатая графиня Орлова стала ему благотворить, изъ желанія угодить отцу Фотію, котораго тогда тамъ еще не было.

Пожелала я помянуть и несчастнаго князя Долгорукова, казненнаго при императрицѣ Аннѣ, мужа извъстной Натальи Борисовны, дочери фельдмаршала Шереметева и отца князя Михаила Ивановича; нашли ту церковь, гдѣ онъ погребенъ, и поминали.

При нашемъ прівздв въ Петербургъ, погода стояла прекрасная, и мы на первыхъ же порахъ могли многое осмотрвть. Я сговорилась съ сестрой Вяземской, и мы нашли себв домъ, въ которомъ мы могли жить вмёств, где-то около Офицерской улицы.

Первые мои вытуды были въ домикъ Петра Великаго, чтобы приложиться къ иконт Спасителя, которая тамъ находится, въ Казанскій соборъ и въ Невскую Лавру.

Казанскій соборъ быль отділань вновь, съ серебрянымь иконостасомъ, сдъланнымъ изъ серебра, отбитаго у французовъ, и всъ восхищались его великолъпіемъ. Икона Казанской Божіей Матери, въ богатъйшей ризъ изъ чистаго золота, украшена очень крупными брилліантами и жемчугомъ, частію изъ пожертвованныхъ объими императрицами; все это было тогда недавно сдёлано и объ этомъ много было разговоровъ. Показывали одинъ очень крупный цветной камень — изум- . рудъ ли, или синій яхонтъ — не припомню, принесенный въ даръ покойною великою княгиней Екатериной Павловной, и который ценили очень дорого, а всю ризу оценили тысячъ въ четыреста ассигнаціями, какъ тогда считали. По ствнамъ развъшено множество иностранныхъ знаменъ, ключей отъ кръпостей, взятыхъ нашими войсками, и несколько фельдмаршалскихъ жезловъ, взятыхъ въ послъднюю войну съ французами, разворителями Москвы.

Въ Невской Лавръ мнъ хотълось побывать, во-первыхъ,

нотому, что тамъ мощи благовърнаго князя Александра Нев скаго, а потомъ и потому, что тамъ, подъ Благовъщенском церковью, быль положень дёдь Дмитрія Александровича, Да ніиль Ивановичь Яньковь, и мнё хотелось отслужить по немт панихиду. Онъ скончался въ 1738 году, живя въ Петербургъ, поэтому тамъ и схороненъ, а жена его — въ московскомъ Никитскомъ монастыръ. Мы отыскали его могилу и служил по немъ панихиду; потомъ, говорятъ, эту церковь перестраи вали и, можеть статься, тенерь и могилы его не найдени: надъ нимъ была плита, отлитая изъ чугуна. Меня очень удпвило, что рака съ мощами благовърнаго князя не открыта, я просила приложиться и мнв сказали, что рака никогда не открывается, потому что Петръ Первый, положивъ тамъ мощу, заблагоразсудиль раку запереть и ключи бросиль въ Неву. Очень это страннымъ показалось меж. Монашествующихъ тамч. что-то не много, все больше среднихъ лътъ, и молодые послушники; старичковъ три или четыре. Про одного изъ нихъ мн разсказывали очень трогательную и назидательную исторін:

Онъ былъ гвардейскимъ офицеромъ; фамиліи его и имен не помню. Служилъ онъ при императоръ Павлъ. Вмъстъ съ нимъ находился въ томъ же полку его родственникъ, съ ко торымъ онъ былъ однихъ почти лътъ и очень друженъ. Этот о пріятель его быль очень разсъянной жизни, ужасно влюбчив: и, полюбивъ одну молодую дъвушку, задумалъ ее увезти Но дъвушка хотя и любила молодца, будучи строгихъ правинъ, хотъла сперва обвънчаться и потомъ готова была бъ жать, а не иначе, а влюбленный офицерь быль уже женатть только жиль съ женой не вмёстё, стало быть, ему венчаться было невозможно. Что дёлать въ такомъ затруднения? Он .. открылся своему другу. Тотъ и придумалъ сыграть комедію: обвънчать пріятеля своего на дому, одъвшись въ священиическую ризу. Предложили молодой дівиців візнчаться по сокрету, дома, подъ предлогомъ, что тайный бракъ въ церкви священникъ вънчать не станетъ. По неопытности своей, молодая дъвушка не поняла, что туть обмань, согласилась въ извъстный день, обвънчавшись со своимъ мнимымъ мужемъ, бъжала. Онъ пожилъ съ нею сколько-то времени, она родила дочь, и потомъ онъ ее бросилъ. Не знаю, примиридась ли она съ своими родными, только нашлись люди, ко-

торые ей помогли напасть на следъ ея мужа, и она узнала. что онъ уже женатый и отъ живой жены на ней женился. Она подала прошеніе на высочайшее имя императора Павла, объясняя ему свое горестное положение. Императоръ вошелъ въ положение несчастной молодой девушки, которую обманули, и положиль замёчательное рёшеніе: похитителя ея велёль разжаловать и сослать, молодую женщину признать имъющею право на фамилію соблазнителя и дочь ихъ законною, а вънчавшаго офицера постричь въ монахи. Въ резолюціи было сказано, что «такъ какъ онъ имъетъ склонность къ духовной жизни, то и послать его въ монастырь и постричь въ монахи». Сперва молодой человъкъ быль, говорять, въ отчаянии, но съ именнымъ повелѣніемъ спорить не станешь. Раба Божія отвезли куда-то далеко и постригли. Онъ былъ внъ себя отъ такой неожиданной развязки своего легкомысленнаго поступка и жиль совсемь не по-монашески, но потомь благодать Божія коснулась его сердца: онъ раскаялся, пришелъ въ себя, и когда мнъ его показывали, онъ быль уже не молодъ и велъ жизнь самую строгую, такъ что многіе къ нему приходили за совътами и онъ считался опытнымъ и весьма хорошимъ старцемъ. Сперва онъ былъ гдъ-то въ дальнемъ монастыръ, а такъ какъ о немъ просили, то и перевели его потомъ въ Невскую Лавру. Такъ Господь разными путями къ Себъ призываеть, неръдко и безразсудства наши обращаеть намъ во спасеніе.

Смольный монастырь, устроенный при императрицѣ Елизаветѣ Петровнѣ, въ то время былъ уже упраздненъ и со временъ императрицы Екатерины обращенъ въ институтъ, который, однако, продолжалъ называться Смольнымъ монастыремъ, и я застала еще двухъ старушекъ-монахинь, которымъ дозволено было тамъ доживать свой вѣкъ. У насъ была родственница Станкевичъ, воспитывавшаяся въ этомъ институтѣ и вышедшая оттуда въ 1810 или 1809 году; при ней было еще шесть монахинь, которыя участвовали въ воспитаніи дѣвицъ.

## VII.

Въ Петербургъ у меня нашлись родные и знакомые, съ которыми давно я не виделась и которые мнѣ очень обрадовались. Самая близкая мнъ и по родству, и по сердечному чувству, была сестра Екатерина Александровна Архарова. Мужа ея, Ивана Петровича, не было уже въ живыхъ; онъ скончался за годъ до кончины Дмитрія Александровича, и она переселилась жить въ Петербургъ со своими дочерьми Софьей и Александрой. Онъ тамъ вышли замужъ. Софья Ивановна была за графомъ Александромъ Ивановичемъ Соллогубъ. Его мать была по себъ Нарышкина, звали ее Наталья Львовна, родная сестра Дмитрія Львовича, женатаго на прекрасной собою и весьма извъстной тогда Марьъ Антоновнъ, урожденной княжив Четвертинской. Графу Александру Ивановичу на видъ было лътъ подъ сорокъ, онъ былъ весьма пріятной наружности и самый привътливый и ласковый человъкъ, какихъ я видала: войдетъ онъ въ гостинную и никого не позабудетъ, всемь найдеть что сказать пріятное, и старику и ребенку, каждому улыбается, каждаго приласкаеть; жена его, очень милая женщина, была мало общительна и имъла какое-то пренебрежительное выражение лица, не очень къ ней располагавшее. Тогда у нихъ было два мальчика: Левушка, лътъ девяти или десяти, и Володя, лътъ семи.

Александра Ивановна была замужемъ за Алекстемъ Васильевичемъ Васильчиковымъ, лётъ пятидесяти или болте. Этотъ былъ очень не общителенъ, холоденъ въ обхожденіи, высокаго роста, красивый лицомъ и съ волосами очень ръдкими на головъ. Его мать звали Анной Кирилловной; она была урожденная графиня Разумовская, родная племянница извъстнаго графа Алексъя Григорьевича Разумовскаго, который былъ тайно обвънчанъ съ императрицей Елизаветой Петровной. Анна Кирилловна Васильчикова была потомъ монахиней въ которомъ-то изъ московскихъ монастырей.

Родной дядя Алексъ́я Васильевича Васильчикова, Александръ Семеновичъ, говорятъ, весьма видный изъ себя мужчина и очень привлекательный по наружности, былъ нъкоторое время въ особой милости императрицы Екатерины.

Екатерина Александровна Архарова живала по лътамъ въ Павловскомъ, и покойный государь Александръ Павловичъ къ ней очень благовонилъ и иногда запросто приходилъ къ ней и у ней кушиваль. Однажды съ ней быль пресмъшной случай, и будь это съ другою, то, можетъ статься, та бы и переконфузилась, а Екатерина Александровна показала присутствіе духа. Быль у нея государь и, какъ обыкновенно, когда кушиваль у ней, вель ее къ столу; вдругь она чувствуеть, что съ нея спускается одна изъюпокъ; она пріостановилась, дала ей время упасть, перешагнула и, какъ будто не замъчая, что случилось съ нею, продолжала идти къ объду и не подала и виду, что замътила, и во все время объда была такъ же весела и спокойна, какъ и обывновенно. Она была кавалерственною дамой меньшого креста, а Александра Ивановна-фрейлиной. Она была высока ростомъ, имъла прекрасный цвъть лица и въ первой своей молодости была очень привлекательна лицомъ и привътлива и ласкова.

Екатерина Александровна очень мнѣ обрадовалась, приняла по-родственному, и ей мы были обязаны, что многое видѣли по ея протекціи, чего бы иначе, можеть статься, и не видали.

Въ то время жили въ Петербургѣ и наши сосѣди по деревеѣ — Голицины: князь Сергѣй Сергѣевичъ, женатый на Натальѣ Степановеѣ Апраксиной и будучи егермейстеромъ, онъ тоже отворялъ намъ многія двери, которыя остались бы для насъ заключенными.

Павловское было любимымъ загороднымъ мѣстопребываніемъ вдовствующей императрицы, и я много объ немъ слыхала отъ покойнаго брата князя Дмитрія Михайловича Волконскаго, который тамъ былъ директоромъ. Сперва это было небольшое помѣстьице, но когда императоръ Павелъ, будучи еще великимъ княземъ, облюбовалъ это мѣсто, онъ сталъ тамъ строиться, начали сажать паркъ и садъ, чтобъ осушить мѣстность, очень сырую. Это вышло царское жилище.

Разсказывали мнѣ люди достовѣрные и которые могли знать, что дѣлалось при дворѣ Екатерины и помнили то время, что императрица, которая, какъ извѣстно, была не слишкомъ нѣжная мать, не старалась никогда приблизить къ себѣ сына, сначала поощряла его строиться въ Павловскомъ, которое

только въ пяти верстахъ отъ Царскаго села, гдѣ она по лѣтамъ всегда изволила жить; но потомъ напла, что это все еще слишкомъ близко. Многіе изъ вельможъ Екатерины, хотя и вертѣлись предъ нею своими лисьими хвостами, помышляли, однако, что придетъ время, когда Екатерины не станетъ и что плохо тогда имъ будетъ отъ ея наслѣдника; они, чтобы заранѣе заручиться, втихомолку ѣзжали и въ Павловское. Кто-то императрицѣ объ этомъ шепнулъ и она купила тогда у любимца своего Григорія Орлова его имѣніе Гатчину и пожаловала всю Гатчинскую волость своему сыну. Это было гораздо подальше отъ Царскаго села, а отъ Петербурга очень не близко, верстъ сорокъ или болѣе.

Названіе Гатчины, говорять, отъ того произошло, что тамъ много гатей отъ топкости мъстности. Строенія тамъ были уже и при Орловъ очень достаточныя, но великій князь строился еще и расширяль дворець и сдълаль для себя тамъ жилище вполнъ царское.

# ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

I.

Павловское хотя и было очень хорошо своими постройками и очень обширнымъ паркомъ въ новомъ вкусъ— въ англійскомъ, то, что прежде называли пейзажнымъ садомъ (jardin paysager), далеко, однако, уступаетъ во всъхъ отношеніяхъ Гатчинъ, гдъ замъчательна прозрачная вода въ прудахъ: точно хрустальная, такъ что видно все, что на самомъ днъ. Въ Павловскъ, напротивъ того, пруды сильно цвътутъ и отъ того всегда зеленоватаго цвъта.

Когда императрица тамъ пребывала, каждый день ранехонько утромъ и пошлютъ нъсколько человъкъ въ лодкахъ ко всъмъ прудамъ: они плывутъ и славливаютъ зелень.

Будучи въ Павловскъ, мы ходили смотръть знаменитый Розовый Павильонъ (le Pavillion des roses); цвъты только-

что начинали еще распускаться, но я думаю, что когда всъ распустятся — это точно должно быть неописанной красоты.

Тутъ я въ первый разъ увидѣла и узнала, что такое называется Эолова арфа, и слышала какъ она играетъ, когда вѣтеръ шевелитъ струны; выходитъ очень складно.

О Царскомъ селѣ я много слыхала отъ батюшки, потомъ отъ братьевъ, когда при императрицѣ Екатеринѣ они служили въ гвардіи. По воскресеньямъ иногда они удостоивались тамъ обѣдать за царскимъ столомъ. Но они не могли видѣть того, что я видѣла: батюшка, служившій при императрицѣ Елизаветѣ Петровнѣ и вышедшій въ отставку въ первые годы императрицы Екатерины, видѣлъ только одно начало того въ полномъ смыслѣ царскаго помѣстья, которое изъ него сдѣлала государыня. Иностранцы, пріѣзжавшіе при ней въ Россію, не могли довольно надивиться этому чуду. Изъ нихъ кто-то сказалъ очень умно, когда государыня спросила его: какъ ему нравится дворецъ?

— Тамъ все роскошно и великолъпно, не достаетъ только одного...

Императрица посморъла съ удивленіемъ, не понимая, чего еще могло бы недоставать.

— Недостаетъ футляра для этой неоценимой драгоценности. Къмъ это было сказано, не могу припомнить...

Но въ то время все было еще только вновъ, и царскосельскій садъ разводили и засаживали, а я все это видъла спустя 50 или 60 лътъ: садъ разросся и около дворца былъ уже цълый городъ.

Сказывали мнъ, что, съ небольшимъ за годъ до моего прівзда въ Петербургъ, былъ большой пожаръ въ Царскомъ селъ, во время котораго сгоръла дворцовая церковь и часть дворца. Очень опасались за покои императрицы Екатерины, и въ особенности за янтарную комнату; но Господь помиловалъ, и хотя убытку было болъе, чъмъ на два милліона, къ году все привели въ прежній видъ. Тогдашній петербургскій генеральгубернаторъ графъ Милорадовичъ, узнавъ, что горитъ царскосельскій дворецъ, живо скомандовалъ, прискакалъ, не теряя времени, съ пожарными трубами и, благодаря его расторопности, пожаръ остановили; однако, церкви спасти не могли и часть государевыхъ покоевъ не уцѣлъла. Янтарная комната, про которую столько кричали когда ее отдёлали и считали чудомъ, мнё совсёмъ не такъ понравилась, какъ я ожидала, послё всего, что я про нее слышала: я думала, что янтари подобраны подъ цвётъ и составлены изъ нихъ разводы и узоры, а увидёла я сплошную мозаику изъ мелкихъ и крупныхъ кусочковъ разной величины, въ разбродъ и какъ попало...

Очень это пестро, но нимало не поражаетъ и совсѣмъ не такъ выходитъ, какъ думается, не видавъ. Можетъ-статься, это очень дорого стоило, и рѣдкость, что могли собрать столько янтарей, да только на видъ не особенно хорошо.

#### IT.

Показывали намъ неподалеку отъ дворца тотъ домнкъ, въ которомъ нѣсколько уже лѣтъ сряду жилъ тогда историкъ Карамзинъ.

Карамзины, — симбирскіе старинные дворяне, но совсём неизв'єстные, пока не прославился написавшій Русскую Исторію. Они безвытадно живали въ своей провинціи и принихь не было слышно.

Карамзинъ-историкъ въ молодости путешествовалъ по чужимъ краямъ и описалъ это въ письмахъ, которыя въ свое время читались на расхватъ, и очень хвалили ихъ, потому что хорошо написаны; но я ихъ не читывала, а съ удовольствіемъ прочитала его чувствительную исторію о «Бъдной Лизъ», и такъ какъ была тогда молода и своихъ горестей у меня не было, то и поплакала читая.

Онъ жилъ тогда на дачъ у Бекетова подъ Симоновымъ монастыремъ и такъ живо все описалъ, что многія изъ московскихъ барынь начали туда тадить, принимая выдумку за настоящую правду. Видя, что ему повезло, онъ напечаталъ, немного спустя, еще другую исторію, которая тоже очень встив полюбилась— «Наталью, Боярскую Дочь», а послтитого «Мареу Посадницу».

Многіе его критиковали за то, что онъ пишетъ разговорнымъ языкомъ, а другіе его за это-то именно и хвалили. Мнъ

всѣ эти три исторіи очень нравились, и Дмитрій Александровичь ихъ весьма одобрялъ.

Когда Карамзинъ задумалъ писать Русскую Исторію, многіе надъ нимъ трунили и говорили: ну гдѣ же какому-нибудь Карамзину тягаться съ Татищевымъ и Щербатовымъ? На дѣлѣ вышло, однако, иначе: онъ всѣхъ перещеголялъ, и Дмитрій Александровичъ, читая его историческія статьи, оставался всегда ими доволенъ и не разъ говаривалъ мнѣ:

— Ну, матушка, этотъ, пожалуй, и твоего прадъда 1) за поясъ заткнетъ; мастерски и бойко онъ пишетъ и очень легко его читать.

Мать Карамзина умерла, когда онъ быль еще ребенкомъ, и отецъ его женился на другой, на Дмитріевой, и кажется, она была добрая женщина, а не злая мачиха. У нея быль илемянникъ Иванъ Ивановичъ, съ которымъ Карамзинъ былъ очень друженъ и черезъ него онъ сталъ извъстенъ тогдашнему куратору московскаго университета Муравьеву. Этотъ имълъ доступъ къ государю, былъ человъкъ благонамъренный и, узнавъ, что молодой Карамзинъ вызывается писатъ Русскую Исторію, довелъ объ этомъ до свъдънія государя, который это милостиво принялъ, назначилъ жалованье и приказалъ дозволить Карамзину пользоваться всъми архивами и библіотеками. Это было приблизительно въ 1802 или 1804 году, когда мы жили въ тамбовской деревнъ и узнали объ этомъ изъ журнала «Въстникъ», который тогда получали.

На комъ былъ женатъ Карамзинъ въ первомъ бракъ, я не знаю; овдовъвъ, онъ женился на дочери князя Вяземскаго, дальняго родственника нашихъ Вяземскихъ—Екатеринъ Андреевнъ. Черезъ Вяземскаго и черезъ своего пріятеля Дмитріева, онъ сдълался лично извъстенъ великой княгинъ Екатеринъ Павловнъ, жившей въ Твери. Его туда выписали и тамъ онъ представился государю, по крайней мъръ, такъ я слышала. Онъ читалъ государю отрывки изъ своей исторіи; государь остался очень доволенъ, и тутъ онъ пошелъ въ гору; объ императрицы къ нему расположились, потому что онъ былъ весьма хорошій человъкъ и пріятный въ бесъдъ. Государь къ нему благоволилъ, находилъ удовольствіе съ нимъ

<sup>1)</sup> Василія Никитича Татищева.

разговаривать и, будучи весьма простъ въ обращеніи, для того, чтобъ имъть пріятнаго и умнаго человъка поближе, назначиль ему для лътняго житья одинъ изъ домиковъ въ царскосельскомъ саду.

Павильйонъ этотъ или домикъ—неподалеку отъ дворца; ве время пожара онъ былъ въ большой опасности, нъсколько разъ загорался, но государь приказалъ непремънно, во что бы то ни стало, домикъ Карамзина отстоять, и его спасли. Кромъ того, что государь былъ милостиво расположенъ къ искусному историку, онъ зналъ, что у него на дому много ръдкихъ рукописей и за нихъ опасался. На другой день послъ пожара, государь самъ ходилъ къ Карамзинымъ въ гости и навъстилъ Екатерину Андресвну, которая была очень милая и достойная женщина. Императрицы ее ласкали, и она не ръдко запросто съ своимъ мужемъ у нихъ объдывала въ Царскомъ селъ и въ Павловскъ.

## III.

Въ 1822 году, пароходы были еще новостью и не очень усовершенствованы и потому ихъ опасались. Моимъ барышнямъ хотѣлось попробовать съѣздить въ Петергофъ на нароходѣ, однако, я ихъ не послушала, а наняла карету взадъ и впередъ и заплатила за нее два золотыхъ, т. е., сорокъ рублей.

Сперва мы были въ Петергофъ утромъ и въ простой день, въ будни, чтобъ удобнъе все разсмотръть. Въ то время во дворцъ никто не жилъ, и мы по всему дворцу ходили и все видъли.

Сравнительно съ другими дворцами, онъ кажется не великъ и во внутренности оставался въ томъ видѣ, какъ былъ при Петрѣ Великомъ, который его построилъ, и убранствомъ своимъ нисколько не удивляетъ; есть частные дома, которые общирнѣе и богаче.

Стриженый садъ, въ подражаніе версальскому саду, былъ разведенъ и разбитъ какимъ-то очень извъстнымъ садовникомъ, выписаннымъ изъ Голландіи. Такихъ стриженыхъ садовъ, съ регулярными аллеями, въ мое время было премножество, съ тою только разницей, что этотъ гораздо обшир-

нъе, но что показалось мнъ диковиннымъ — это фонтаны, которые на каждомъ шагу: куда ни обернись, все фонтаны, и нъкоторые для насъ пускали нарочно, чтобы дать намъ понятіе.

Въ другой разъ, мы вздили на петергофскій праздникъ. іюля 22-го, въ день именинъ императрицы Маріи: всѣ фонтаны были пущены и весь садъ иллюминованъ. Кто не видаль Петергофа въ день праздника, тотъ не имъетъ о немъ понятія; это такъ хорошо и ослёпительно, что, не видавъ. н вообразить себъ этого невозможно. Бывавшіе въ Версаль говорять, что своими постройками Версаль превосходить всв царскія резиденціи, но множествомъ фонтановъ и ихъ красотой Петергофъ несравненно великоленте, потому что тамъ воду откуда-то провели машинами и накачивають, а зубсь воды вволю, она течетъ прямо изъ озера, которое выше дворца, и изъ фонтановъ уходить въ море. На берегу есть небольшой домикъ, называемый Монплезиръ, оттуда видъ на самое море удивительный. Этотъ домикъ въ особенности любила императрица Елизавета Петровна, и тамъ-то часто она пировала, то-есть, ужинала, потому что при ней и въ мое время объдывали рано, а настоящій пиръ былъ ужинъ, часовъ въ 8 или въ 9 вечера. Въ среду и въ пятокъ у госудат ини вечерній столь быль послів полуночи, потому что она строго соблюдала постные дни, а покушать любила хорошо. а чтобъ избъжать постнаго масла, отъ котораго ее тошнило. она дожидалась перваго часа следующаго непостнаго дня, и ужинъ былъ сервированъ уже скоромный. У императрицы быль, говорять, замёчательный столовый сервизь, изъ котораго мет довелось видеть еткоторыя штуки. Такъ какъ блюда ставились на столь, то, обыкновенно, они были съ крышками, чтобы кушанье не скоро остывало, и сервизъ императрицы быль презамысловатый: крышки были сдёланы изъ фар вора, на подобіе кабаньей головы, кочна капусты, окорок: и т. п., и очень искусно.

1-отъ еще странность императрицы, про которую я слышала отъ батюшки. Государыня терпъть не могла яблоковъ, и, мало того, что сама не кушала ихъ никогда, до того не любила яблочнаго запаху, что узнавала по чутью, кто ълъ недавно, и гнъвалась на тъхъ, отъ которыхъ пахло: ей дълалось дурно, и ея приближенные весьма остерегались, и даже наканунъ того дня, когда имъ слъдовало являться ко двору, до яблоковъ и не дотрогивались. Было, говорятъ, нъсколько случаевъ, что императрица, почувствовавъ съ отвращеніемъ этотъ противный для нея духъ, отъ себя прогоняла со строгимъ выговоромъ.

#### IV.

Мы вздили въ Кронштадтъ и въ Шлиссельбургъ. Тутъ ужь двлать было нечего, въ каретв не повдешь, —пришлось плыть на пароходв. Сначала мнв было очень боязно, я тревожилась и трусила, потомъ перестала бояться и подъ конецъ мнв это очень даже понравилось. Двигаешься впередъ и скоро, а тебя не тряхнетъ, не толкаетъ, какъ въ экипажв—покойнве. Время было хорошее, море спокойно, и мы преблагополучно доплыли изъ Петербурга въ Кронштадтъ, но на обратномъ пути что-то такое приключилось съ машиной, и мы возвратились уже на боку и еле-еле дотащились до набережной.

Будучи въ Шлиссельбургъ, я живо припомнила все то, что больше чёмь за пятьдесять лёть мнё разсказывала покойная тетушка Марья Семеновна Римская-Корсакова. Ея мужъ, дядюшка Александръ Васильевичь, стояль тамъ со своимъ полкомъ въ то время, когда вышла смута и произошла извъстная исторія Мировича, составившаго заговоръ въ пользу Іоанна Антоновича, сидъвшаго въ Шлиссельбургской кръпости. Въ суматохъ, которая сдъладась когда распространился слухъ, что узникъ бъжалъ, кого-то убили, но, говорили, что убитый былъ не Іоаннъ Антоновичъ. Іоаннъ Антоновичъ бъжалъ, а убитъ быль другой по ошибкъ, и цълые три дня обыскивали всъ дома. Приходили и къ тетушкъ и вездъ все перешарили, перерыли во всёхъ сундукахъ, ходили по погребамъ и чуланамъ и лазили по чердакамъ. Такой обыскъ утвердилъ всёхъ въ мысли, что узникъ бъжалъ, хотя и говорили, что онъ убитъ. Тетушка была твердо увърена, что онъ бъжалъ. Нъкоторые подтверждали это мнѣніе и тѣмъ, что Мировича казнили, а императрица была милосердна, и ежели бы Мировичъ не упустилъ узника, то навърное государыня его бы помиловала.

Какъ ни секретно держали Іоанна Антоновича, однако, были люди, которымъ довелось его видъть, и они разсказывали, что онъ былъ красавецъ, высокаго роста, бълокурый, съ голубыми глазами; говорилъ тихо, плавно и былъ уменъ. Тетушка подробно про него разсказывала, но я многое позабыла, а иному и повърить трудно...

#### V.

Въ то время, какъ мы жили въ Петербургѣ, ко мнѣ пріѣзжаеть однажды одна моя хорошая знакомая, вдова среднихъ лѣтъ, имѣвшая единственнаго сына, только-что произведеннаго въ офицеры.

- Я къ вамъ съ просьбой, Елизавета Петровна; сдёлайте милость, не откажите.
- Что такое, моя милая, говорила я ей,—скажи мнѣ, и ежели я могу—сдѣлаю.
- Позвольте вашимъ двумъ лакеямъ придти ко мнѣ завтра поутру.
- Съ большимъ удовольствіемъ; на что они тебѣ понадобились?
- Вы знаете, я им'тю сына, котораго недавно сдълали офицеромъ...
  - Ну, такъ что же?
- Онъ сталъ дурно себя вести, замотался, на дняхъ возвратился домой выпивши, а вчера распроигрался; хотя я имъю состояніе, но его не надолго хватить, ежели мой сынъ такъ станетъ жить.
- Это очень жаль, только я все-таки не понимаю, на что тебъ мои люди понадобились.
  - Я хочу сына высёчь, говорить мать, а сама плачеть...
- Что это, матушка, ты за вздоръ мнѣ говоришь, статочное ли это дѣло? ему подъ двадцать лѣтъ, да еще въ добавокъ онъ и офицеръ; какъ же могутъ мои люди его сѣчь? за это ихъ подъ судъ возьмутъ.
- Да я имъ сѣчь и не дозволю; они только держи, а высѣку его я сама...
  - Милая моя, онъ офицеръ, какъ же это возможно...
  - Онъ мой сынъ, Елизавета Петровна, и какъ мать, я

вольна его наказать какъ хочу,—кто же отняль у меня это право?...

Какъ я ни уговаривала ее, она поставила на своемъ, вы-

просила у меня моихъ людей Фоку и Өедора.

Они пошли къ ней на другой день поутру. Сынъ ея былъ еще въ постели, она вошла къ нему въ комнату съ моими лакеями, заставила ихъ сына держать, а сама выпорола его, говорять, такъ, что онъ весь день отъ стыда и отъ боли пролежалъ, не вставая.

Это средство помогло, какъ рукой сняло: полно пить и въ карты играть.

Потомъ она пріъзжала меня благодарить и моимъ людямъ дала по рублю каждому.

Лътъ десять спустя послъ этого, докладываютъ мнъ, что прівхаль такой-то; приняла, а сама не знаю, съ къмъ говорю, совершенно позабыла его фамилію... спасибо, самъ мнъ напомнилъ.

— Помните въ Петербургъ вашихъ людей брала у васъ покойная матушка, чтобы меня высъчь?.. я тогда былъ еще почти мальчикомъ.

Тутъ только я и вспомнила.

— Очень тогда мий это было конфузио, а теперь отъ души благодарю покойную матушку, что она прибъгла къ такому домашнему средству; благодарю и васъ, что помогли матушкъ.

Вотъ какъ въ прежнее время умныя матери исправияли своихъ взрослыхъ сыновей, и не смѣли они сердиться и отъ злости не стрѣлялись и не давились, а еще благодарили.

Попробуй-ка теперь кто это сдёлать, да что бы такое вышло?

Онъ спросилъ меня, живы ли еще тѣ два человѣка, которые помогали его матери его высѣчь. Я отвѣчала, что живы еще, и онъ, уѣзжая, пожелалъ ихъ видѣть и каждому изъ нихъ далъ сколько-то на чай и сказалъ имъ дасковое слово и большое спасибо.

Онъ вышелъ очень хорошимъ человъкомъ, трезвымъ и не играющимъ и былъ послѣ въ чинахъ, но я его совсѣмъ потеряла изъ виду и про него болѣе и не слыхала 1).

<sup>1)</sup> Кто быль по фамиліи этоть офицерь, бабушка никогда не хотила

### VI.

Все, что было замѣчательнаго въ Петербургѣ, мы все видѣли. Зимній Дворецъ мы осматривали во время отсутствія двора и потому могли побывать во всѣхъ покояхъ. Эрмитажъ, который послѣ того не разъ передѣлывали, тогда былъ еще въ томъ видѣ, какъ при императрицѣ Екатеринѣ, которая такъ имъ утѣшалась, и гдѣ она задавала такіе замысловатые праздники, ярмарки и лоттереи. Тамъ былъ особый театръ, въ который допускались только избранные изъ царедворцевъ.

Можетъ статься, теперь больше картинъ и разныхъ рѣдкостей, чѣмъ было въ ту пору и этимъ лучше Эрмитажъ и богаче, да ужь не тотъ онъ, гдѣ бывала великая государыня, гдѣ бывалъ Потемкинъ, Румянцевъ и всѣ эти знаменитости того времени.

Осматривая Академію Художествъ, мы познакомились съ начальникомъ мозаическаго отдъленія—Веклеромъ.

Моимъ барышнямъ очень понравилась эта работа, я и приглашала Веклера бывать у насъ и давать имъ уроки.

Онъ былъ большой мастеръ своего дёла и работалъ хорошо и очень живо. При началѣ работы большая пачкотня, когда заливаютъ формочки составомъ, въ который потомъ начинаютъ вставлять цвѣтныя стеклышки. Очень это медленная раработа, но разъ сдѣланное никогда уже не испортится. Много разныхъ вещицъ тогда надѣлала Грушенька и подарила мнѣ пейзажъ для табакерки — Красная Шапочка, который я велѣла обдѣлать въ черепаховую оправу 1).

Въ то время была большая мода рисовать по дереву цвъты гуашью и по бълому бархату.

сказать, какъ я ни добивадся: «Статочное ли это дъло назвать его: это было бы для него конфузно, что другіе узнають, что его съкла мать... Молодъ быль, шалиль, ну, мать и наказала».

Я неоднократно допытывался про фамилію, такъ и не узналь, а наконець, бабушка сказала мнѣ: «Представь себѣ, что я и сама позабыла, какъ звали мою знакомую, что сына-то высѣкла». Тайна осталась тайной навсегда, такъ что послѣ того я уже и не допытывался, а теперь не у кого и спросить.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Эта мозаика, вынутая изъ табакерки и оправленная въ золото, превратилась въ прекрасную брошку и принадлежитъ правнукъ разсказчицы.

Туть я тоже пригласила двухъ рисовальныхъ учителей, такъ-что, живя въ Петербургъ, мои дъвицы кой-чему понаучились.

Сестръ княгинъ Александръ Петровнъ онъ подарили прекрасныя ширмы изъ чинароваго дерева въ восемь половинокъ: верхнія филенки — большіе букеты цвѣтовъ, рисованныхъ по дереву, а среднія—по темновишневому фону разные купидоны и барельефныя фигуры; тогда это было очень модно, казалось хорошо, и знатоки цѣнили дорого. Каждая изъ дочерей нарисовала и для себя нѣсколько вещей—работныхъ ларчиковъ и корзиночекъ.

Рисованье по бархату было въ большомъ употребленіи, и англійскій бумажный бархать оттого очень вздорожаль. Тогда рисовали по бархату экраны для каминовъ, ширмы, нодушки для дивановъ, а у нѣкоторыхъ богатыхъ людей бывало и вся мебель на цѣлую комнату; дѣлали рисованные мѣшки для платковъ или ридикюли, которые стали употреблять послѣ того, какъ вышли изъ моды карманы, потому что платья стали до того узить, что для кармановъ и мѣста не было; но мы, люди немолодые, отъ кармановъ не отступали, а ридикюли носили ради приличія.

Помню я, что въ прежнемъ московскомъ дворцѣ была цѣлая комната съ такими бархатными рисованными стѣнами: матерія была полосатая, полоса голубая и полоса бѣлая, а по ней гирлянда розановъ разныхъ цвѣтовъ; стѣны и мебель, — все было одинаковое. Навѣрно и теперь еще гдѣ-нибудь въ дворцовыхъ кладныхъ или рухлядныхъ палатахъ хранятся эти старые обои.

Къ слову пришлось, — застала я, но только это очень давно было, почти-что въ дни моего дътства, въ началъ 1780-хъ годовъ, и мужчины нашивали такіе рисованные жилеты съ сюжетами, т.-е., не мало, что съ картинами, только по бълому атласу, и шитые шелками, а пуговицы на кафтанахъ величиною въ мъдный пятакъ — съ разными изображеніями и фигурами, рисованныя на кости, по перламутру и даже эмалевыя въ золотой оправъ, очень дорогія. Потомъ, когда перестали носить французскіе кафтаны и пудру, всъ эти прихоти оставили, попало въ моду сукно, куда ужъ кружева носить! — и бълья, бывало, ни на комъ не увидищь: жилетъ

застегнутъ до верху, а на рукахъ ни манжетокъ, ни рукавчиковъ и не ищи.

#### VII.

Во время зимы 1822 года было нѣсколько маскарадовъ при дворѣ; намъ достали билеты, мы ѣздили въ зимній дворецъ и съ хоръ смотрѣли, что дѣлалось внизу въ залѣ.

Графъ Александръ Ивановичъ Соллогубъ, который доставалъ намъ билеты, снизу увидёль, что мы пріёхали, кивнулъ намъ головой, немного погодя пришелъ къ намъ на хоры и, уствиись съ нами, началъ намь встхъ называть. Императрица Елизавета Алекстевна, которую я видтла въ первой ея молодости, оставалась въ моей памяти ангельской красоты, — тутъ я увидъла ее ужасно постаръвшею, довольно полною и съ лицомъ, на которомъ мъстами показывались красныя пятна; словомъ, она была неузнаваема, такъ измънилась. Но зато великая княгиня Александра Өеодоровна, очень мит понравившаяся на балт у Апраксиныхъ въ 1818 году, тутъ показалась мив еще привлекательные и я нашла, что она удивительно похорошела. Мужь ея, великій князь Николай Павловичь, высокій ростомь и стройный, быль очень худощавъ въ то время и совсемъ не такъ величественъ и важенъ, каковымъ я видала его послъ того въ Москвъ въ соборахъ.

Михаиль Павловичь быль тогда почти что юношею и женать еще не быль, а женился онъ года два спустя на Виртембергской принцессъ, которую, по принятіи православія, стали называть Еленой Павловной; она приходилась императрицъ Маріи Өедоровнъ какъ-то племянницей, т.-е., считались въ родствъ между собою.

Не будучи чиновною и не имъя доступа ко двору, мнъ никогда не приходилось видъть придворнаго бала, потому что балы въ собраніяхъ въ присутствіи высочайшихъ особъ— это совсъмъ другое дъло, чъмъ балъ при дворъ. Очень мнъ любопытно было слъдить за всъми этими господами, какъ они старались незамътнымъ манеромъ другъ друга оттереть и будто бы случайно стать тамъ, гдъ могли привлечь къ себъ вниманіе, или надъялись услышать милостивое слово. Всъ

эти фокусы находящимся въ залъ незамътны, а съ хоръ видно всъхъ въ одно время: смотри только, такъ вотъ и увидишь, куда всъ стремятся...

## VIII.

Стоворившись съ сестрой жить въ одномъ домѣ, мы положили, чтобы никому не стъснять себя, утромъ не дожидаться другь друга къ чаю и пить его у себя по комнатамъ, но объдать, пить вечерній чай и ужинать вмѣстѣ.

Домъ мы нанимали пополамъ и за столъ я платила сестръ половину, а то князь Николай Семеновичъ при своей скупости меня бы со свъту сжилъ и считалъ бы каждый кусокъ, который мы глотаемъ. Я была покойна, что Вяземскимъ не въ тягость и такъ же, какъ и они, была у себя дома.

Сестра здоровьемъ видимо слабъла: чувствовала большую слабость, боль въ желудкъ и неръдко не выходила къ столу, худъла и желтъла. Смолоду она была прекрасна собой: высока ростомъ, стройна, величественна и держала себя съ большимъ достоинствомъ. Ее называли la belle Korsakoff, а меня — la petite Korsakoff. Не видавшись съ сестрой года два и свидъвшись въ Петербургъ, я была поражена ея перемъной; будучи немного старъе меня, она предо много казалась старухой.

Мой прівздъ ее сначала нісколько оживиль и она мнісочень обрадовалась.

— Ахъ, голубушка моя, какъ я рада тебѣ; часто я стала прихварывать, не долго мнѣ остается пожить, а хотълось бы мальчиковъ моихъ людьми видѣть... ну, когда они на своихт ногахъ будутъ?..

Я утёшала сестру, а сама я знала, что она непрочна Слава Богу, что хоть эти десять мёсяцевъ мнё приплось ст нею побыть и утёшить и себя, и ее предъ концомъ ея жизни. Мы были съ нею всегда дружны, потому что она была немногимъ меня старше, всего года на два; мы вмёстё выёзжали, стало, всё наши воспоминанія молодости были одни зтё же, да и по характеру мы съ нею приходились другъ друг по сердцу.

При бѣшеномъ и невыносимомъ нравѣ (очень добраго сердцемъ) князя Николая Семеновича, сестрѣ было иногда очень тяжело, и я думаю, что отчасти и болѣзнь, отъ которой она и умерла, причину свою имѣла въ частыхъ волненіяхъ и раздраженіяхъ. Кому могла сестра передать свои скорби? Въ наше время никакая порядочная женщина не дозволяла себѣ разсказывать про непріятности съ мужемъ постороннимъ лицамъ: скрѣпи сердце да и молчи.

Сестра мнѣ открывалась не разъ, что ей часто очень тяжело: мужъ разсердится за пустякъ и бездѣлицу и недѣли по двѣ дуется. Мальчикамъ Вяземскимъ было уже лѣтъ 17 и 16; они все это видѣли; сестра старалась скрыть отъ нихъ безалаберность ихъ отца, брала на себя быть веселою, обращала въ шутку, что князъ не въ духѣ, и все это ей стоило не мало труда.

Князь Андрей, старшій изъ моихъ племянниковъ, быль высокъ ростомь, прекрасно сложень, строень, лицомъ очень красивъ и имѣлъ въ то время прекрасный цвѣтъ лица и такую нѣжность кожи, что скорѣе былъ похожъ на дѣвочку, чѣмъ на мальчика, отчего его товарищи иногда и дразнили, называли его Катенькой, и онъ очень этимъ обижался.

Характеромъ онъ былъ кротокъ и мягокъ, откровененъ, къ матери ласковъ, и потому и отецъ, и мать замътно его больше любили, чъмъ его брата.

Князь Александръ, немного пониже ростомъ, лицомъ былъ еще красивъе брата, глаза голубые, прекрасные, но со взглядомъ до того пронзительнымъ, что онъ становился иногда непріятенъ... Умнъе старшаго брата, онъ былъ очень вспыльчивъ и по нраву скоръе походилъ на отца, чъмъ на мать. Насмъшливъ и дерзокъ на отвъты, и онъ часто съ отцомъ ссорился, того и гляди, что князь Николай Семеновичъ его поколотитъ; сестра бывало какъ на горячихъ угляхъ, когда у нихъ выйдетъ перестрълка.

Князю Андрею никогда не было ни въ чемъ удачи: лошадь ли ему купять, ружье ли или тамъ что-нибудь еще, что-нибудь да выйдетъ ему непріятное, а князю Александру, напротивъ того, все везло и во всемъ была удача, и не попадись онъ по своей необдуманности въ исторію 14 декабря, онъ далеко бы опередилъ своего брата. Этимъ онъ совсѣмъ испортиль свою карьеру; однако, нашлись добрые люди, которые выручили его изъ бёды, такъ что онъ не быль даже отставлень отъ службы, а только изъ гвардіи переведень въ армію. Много ему тогда помогла сестра Екатерина Петровна Архарова: она имёла сильныхъ и вліятельныхъ друзей, была коротка съ баронессой Ливенъ, воспитательницей великихъ княженъ, имёвшей большое вліяніе на покойную императрицу Марію Өеодоровну, къ которой и сама имёла свободный доступъ, такъ что въ Павловскѣ зачастую ѣзжала къ ней просидѣть съ нею запросто вечерокъ.

Князь Андрей, напротивь того, служиль всегда законному государю върой и правдой, быль хорошо принять на придворныхъ балахъ и былъ изъ числа тъхъ кавалеровъ, къ которымъ благоволила императрица Александра Өеодоровна. и весьма часто онъ удостоивался чести съ нею танцовать. Знатныя старухи его ласкали и прочили ему своихъ внучекъ; такъ княгиня Наталья Петровна Голицына желала, чтобъ онъ женился на ен внукъ Строгановой, вышедшей потомъ за графа Ферзена, но этотъ бракъ почему-то не состоялся. Князь Даріонъ Васильевичъ Васильчиковъ, братъ княгини Татьяны Васильевны Голицыной, сваталь ему свою дочь, прекрасную и премилую девушку, которая и ему нравилась, но дело разошлось по скупости князя Николая Семеновича. Васильчиковъ, будучи очень расположенъ ко князю Андрею и желая имъть его своимъ зятемъ, посылалъ спращивать у отца, «сколько онъ будетъ давать сыну на содержание, ежели онъ женится». Отецъ Вяземскій быль очень тугь на денежку, отвътиль, что больше того, что онъ теперь даеть сыну, онъ дать не можеть; такъ дъло и кончилось ничъмъ. Эта Васильчикова была потомъ за Лужинымъ и умерла очень молодою...

Во время коронаціи императора Николая Павловича, князь Андрей быль при особъ государя и во все время царской трапезы въ Грановитой Палатъ стояль у ступенекъ трона съ обнаженнымъ палашомъ... Государь милостиво вспоминалъ объ этомъ и неоднократно говаривалъ ему: — «А помнишь, какъ ты меня короновалъ?..»

Влестящая ожидала его будущность, умъй онъ умненько воспользоваться всъми благопріятствовавшими ему обстоятельствами: такъ нътъ же, все не въ прокъ ему пошло. Первое что ему повредило — это особенная его дикость и излишняя боязливость показаться навязчивымъ: ему предлагаютъ, а онъ совъстится — отказывается; ну, разумъется, кто быль побойчъе его, тотъ и шелъ впередъ и лъзъ въ гору. Потомъ ему было великою пом' бхой то, что онъ былъ слишкомъ влюбчивъ и охотникъ кружить головы молодымъ женщинамъ. Самъ красавецъ и достаточно уменъ, чтобы быть любезнымъ, онъ нечасто встречаль жестокихь красавиць; сперва онь завлекаль. а потомъ ужь и самъ такъ увлекался, что и невозможно было отстать во время. Конечно, эти красавицы были не какіянибудь такія, которыхъ и назвать нельзя, а самые дучшіе цвътки тогдашняго петербургскаго высшаго круга, и несмотря на всю свою скромность и осторожность, чтобы не скомпрометтировать благородныхъ женщинъ, многое всплывало кверху и навлекло на него ненависть и вражду людей сильныхъ, которые ему изподтишка мстили и вредили.

Братъ князь Николай Семеновичъ, не бывъ никогда самъ ни волокитой, ни шаркуномъ, вмѣсто того, чтобъ отговаривать молодого мальчика, ему точно поблажалъ, и когда въ 30-хъ годахъ князь Андрей гащивалъ по зимамъ въ Москвѣ, старикъ нарочно тащится бывало въ Благородное Собраніе на балъ, чтобы потомъ разсказать мнѣ, за кѣмъ сынъ его волочится. Разъ я не вытерпѣла и сказала зятю: «Я, право, тебѣ, братъ, удивляюсь, чему ты тутъ радуешься, что твой сынъ у мужей отбиваетъ женъ: развѣ хорошо, что-ль, или похвально такое волокитство? Дай Богъ, чтобъ ему самому въ жизни это современемъ не отозвалось; знаешь, по пословицѣ: чего не желаешь себъ, того не дѣлай и другимъ».

Не понравилось это старику, онъ надулъ на меня губы и нъсколько дней сряду ко мнъ ни ногой, пока не сошла съ него дурь...

#### IX.

Въ то время, какъ мы жили въ Петербургъ, презабавную онъ выкинулъ штуку съ Анночкой. Теперь мнъ это смъшно, а тогда куда какъ было мнъ досадно и прискорбно. Телеръмнъ по утромъ по лавкамъ, были и въ мъховой, прицънились къ мъховымъ палатинамъ (palatine), какіе тогда были въ модъ.

Воть за объдомъ Анночка и разсказываеть сестръ, что мы видъли и говоритъ, «что хороши палатины, да дороги—нътъ меньше ста рублей».

- А тебѣ очень нравится палатинъ? вдругъ спрашиваетъ князь Николай Семеновичъ у Анночки.
  - Да, дяденька, очень правится, да нахожу, что дорого...
  - Ну, я тебъ дарю...

Повхалъ на другой день, купилъ палатинъ и подарилъ Анночкъ.

Та въ большой радости... Смотримъ, къ вечеру князь Николай Семеновичъ, какъ въ воду опущенный: не глядитъ ни на кого, молчитъ, спросишь—не отвъчаетъ.

Не въ диковинку намъ съ сестрой были эти штуки; думаемъ, такъ что-нибудь ему попритчилось... На другой день стали примъчать, что онъ дуется на Анночку; какъ та въ комнату войдетъ, онъ замолчитъ или выйдетъ изъ комнаты, за столомъ сядетъ къ ней бокомъ, чтобы на нее не глядъть, да такъ двъ недъли на нее и дулся за то, что подарилъ ей палатинъ!

Эта пустячная исторія много перепортила намъ всёмъ крови: Анночка пресамолюбивая, видить, что дядя на нее дуется и здороваться съ нею даже не хочеть; сестръ совъстно за мужа, жаль племянницу, которая ни въ чемъ не виновата; неловко со мною, и мнъ конфузно, да и, признаюсь, досадно было на зятя. Къ счастію, пришлось такъ, что, черезъ двѣ недъли послъ подарка этого палатина, я прослышала, что которому-то изъ мальчиковъ Вяземскихъ хочется купить ружье. Стоить оно полтораста рублевь, денегь своихъ нъть, а отцу и заикнуться не смъй, я и подарила ему денегь на ружье, а чтобы другому не было завидно, дала столько же и ему, сколько его брату. Къ вечеру узналь это князь Николай Семеновичъ, совъстно стало ему... «Ты, сестра, все мотаень. говорить онь мнь, - ну, на что ты балуешь моихъ мальчиковъ, даришь имъ деньги на пустяки, къ мотовству ихъ только пріучаешь»?

- Напрасно ты говоришь, князь Николай Семеновичь, что я ихъ балую; ты тъшишь моихъ дътей, а я твоихъ: долгъ платежомъ красенъ...
  - Я тъпу твоихъ, говоришь ты, а чъмъ же бы это?

- А какъ же: палатинъ ты Анночкъ подарилъ...
- Ахъ, да... а я и позабыль, ха-ха-ха, громко захохоталь онъ,—тъмъ все и прошло. И къ вечеру сталь говорить съ Анночкой, какъ будто ничего никогда и не бывало. Такой быль престранный человъкъ.

Нагостившись вдоволь въ Петербургъ, я стала поговаривать объ отъъздъ и заказала себъ у лучшаго каретнаго мастера Вебера большую дорожную четверомъстную карету, за три тысячи рублей. Эта карета-то меня и задержала, а то бы, можетъ-статься, я уъхала и прежде.

Не жалбю я, что позамѣшкалась въ Петербургѣ — побыла я съ сестрой на послѣднихъ порахъ ея жизни: разстались мы съ нею въ іюлѣ 1822 года, а 7 мая слѣдующаго 1823 года ея не стало въ живыхъ. Она послѣдніе годы очень хворала, болѣла желудкомъ и очень страдала; оказалось потомъ, что у нея былъ ракъ въ желудкѣ и отъ того изнурительная лихорадка.

Очень мы плакали, разставаясь: я чувствовала, что намъ больше не суждено было видъться въ этой жизни. Она тоже предчувствовала, что не долго наживеть и говорила мнѣ это. Я, конечно, ее утъшала, звала въ Москву, а сама видъла, что при ея слабости и боляхъ, она не жилица. Утъшило ее, что мальчиковъ ея произвели въ офицеры; не могла она довольно на нихъ налюбоваться. Милая, хорошая, умная и достойная была женщина и, несмотря на всю безалаберность мужа, любила его какъ слъдуетъ женъ и была прекрасная мать.

Сестру схоронили на Охтенскомъ кладбищѣ. Изо всѣхъ моихъ сестеръ и братьевъ я любила сестру Вяземскую болѣе другихъ, она была умнѣе всѣхъ насъ и лучше всѣхъ изъ себя; была привѣтлива и ласкова, но держала себя очень важно и съ достоинствомъ, и такъ какъ была довольно большого роста, то имѣла величественную осанку и съ виду была совершенная княгиня.

Мы возвратились изъ Петербурга въ іюлъ мъсяцъ и, проведя нъсколько времени въ Москвъ, поъхали въ деревню, гдъ и жили довольно поздно. Годъ окончили благополучно. Не было у насъ въ родствъ ничего замъчательнаго, потому ничего не приходитъ на память.

## ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.

I.

Во время зимы 1823 года были въ Москвъ увеселенія, и мои барышни выъзжали немало. Голицыны и Апраксины были коренными хлъбосолами Москвы и умъли тъшить публику, и Дворянское Собраніе было послъ 20-хъ годовъ во всемъ блескъ.

Года съ два послѣ непріятеля, Москва все еще обстраивалась, а мы всѣ кряхтѣли, а съ 17 и 18 годовъ, когда царскій дворъ долго пребывалъ въ Москвѣ, все опять пошло на прежній ладъ и стало во всемъ больше роскоши примѣтно.

По возвращеніи нашемъ изъ Петербурга, я застала на балахъ дочь моей двоюродной сестры, графини Елизаветы Степановны Салтыковой—Сашеньку. Очень была она мила, свѣжа лицомъ, привлекательна, стройная, живая, преумная и прелюбезная, одна дочь у матери, которая только ею и дышала; знали, что дадутъ за нею немало, такъ около дѣвочки мужчины точно рои пчелъ такъ и жужжали; она была гораздо моложе моихъ дочерей... Мнѣ было очень пріятно, что сестра Елизавета ѣздитъ на балы; сядемъ, бывало, рядышкомъ и смотримъ на нашихъ дѣтей...

Въ эту зиму и рѣшилась судьба Сашеньки Салтыковой: сестра просватала ее за Павла Ивановича Колошина. Онъ служилъ при князѣ Дмитріѣ Владиміровичѣ Голицынѣ, который къ нему благоволилъ, и княгиня Татьяна Васильевна, кажется, эту свадьбу и смастерила. Колошинъ былъ изъ себя, нельзя сказать, чтобы хорошъ, но видный мужчина и въ обращеніи ловкій и любезный. Онъ былъ уменъ и очень хорошо воспитанъ и имѣлъ очень порядочное состояніе, хлѣбородное имѣніе гдѣ-то въ Симбирскѣ или Саратовѣ, душъ 600 или 700, не больше. Мать Колошина была сама по себѣ Олсуфьева и какъ-то въ родствѣ съ Адамовичами, а дядя Павла Ивановича былъ женатъ на Екатеринѣ Акимовнѣ Мальцевой, которая, овдовѣвъ, выстроила себѣ домикъ возлѣ Аносина монастыря, рядомъ съ сестрой Варварой Петровной Комаровой. Когда

придеть ея черёдъ, скажу и объ ней. Быль у Колошина брать Петръ Ивановичь, послѣ того сенаторъ, и тоже былъ женать на Мальцевой. Одна изъ сестеръ Колошиныхъ, Марья Ивановна, была за Пущинымъ. Варвара Ивановна какая-то, говорятъ, была чудачка, осталась въ дѣвицахъ, а Елена Ивановна, очень нехороша собой, но пребойкая и преумная штука, вышла за князя Александра Ивановича Долгорукова; но это было уже гораздо позже, послѣ холеры, въ 31—32 году.

Свадьба Колошина была, кажется, въ апрълъ.

Въ послъднихъ числахъ того же мъсяца, овдовълъ старшій сынъ моего деверя Янькова, Александръ Николаевичъ. Онъ былъ женатъ на Аннъ Александровнъ Грушецкой; ея мать была по себъ княжна Голицына, звали Елизаветой Андреевной, ей въ честь и была названа дочь Яньковыхъ Лизанька, которая потомъ вышла за Выропаева. Кромъ дочери, осталось еще пять сыновей: Сергъй, Николай, Павелъ, Дмитрій и Петръ. Добрая была и хорошая женщина. Такъ какъ они жили у Покрова въ Левшинъ, то ее тамъ и отпъвали, а схоронили въ Новодъвичьемъ монастыръ.

Мой деверь и невъстка очень жалъли о своей снохъ.

## II.

Весной, по просухѣ, мы поѣхали въ деревню. Бабушка Мареа Ивановна Станкевичъ, которая жила по сосѣдству отъ насъ верстахъ въ пяти, въ Колошинѣ, стала мнѣ поговаривать про какого-то Посникова, не знаю какъ имъ сродни по Румянцевымъ, и прочила его въ женихи Грушенькѣ, которую она очень любила, и дочь Станкевича, Өедосья Епафродитовна, нашептывала Грушѣ про этого le beau colonnel, какъ она его называла.

Въ скорости послё того, въ маё мёсяцё, говорить мнё бабушка Станкевичь, чтобъ я къ ней пріёхала съ дочерьми отоб'єдать. У Грушеньки разбол'єлись зубы, и я по'єхала только съ Анночкой и нашла у нихъ ихъ родственника Посникова. Видный и разбитной малый, л'єть подъ 30, очень любезный и разговорчивый, и понравился онъ Анночке: вотъ что значить судьба. Возвратясь домой, Анночка и говорить Груш'є: «ну, видъла я хваленаго Посникова, — лихой полковникъ и ежели онъ за меня посватается, я тебъ его, Agrippine, не уступлю».

Черезъ нъсколько дней Станкевичъ привезла его ко мнъ; дъло пошло на ладъ, онъ сталъ бывать у меня, Анночкъ онъ нравился, сдълалъ предложеніе, мы его приняли, и 1-го іюля была помолвка, а 11-го свадьба въ Москвъ, у меня въ домъ; въъхали въ приходъ Пятницы Божедомской, что на Пречистенкъ. Я уступила молодымъ мезонинъ своего дома, не желая зятя вводить въ ненужные расходы, а потомъ мы отправились въ деревню.

Посаженымъ отцомъ у жениха былъ родной его дядя, Николай Васильевичъ, женатый на Өедосьъ Степановнъ Карновичъ. Они жили въ своемъ домъ подъ Донскимъ, самый первый домъ отъ монастыря по лъвую сторону, ежели ъхать оттуда. Домъ небольшой, но очень помъстительный и прекрасно расположенъ, строенъ извъстнымъ и несчастливымъ строителемъ храма Спасителя на Воробьевыхъ горахъ, Витбергомъ.

## III.

До замужества Анночки я объ этихъ Посниковыхъ никогда и не слыхивала, — велика Москва, они все тамъ жили на самомъ краю города, а я туда и не заглядывала. Въ 1823 году Николаю Васильевичу было лѣтъ подъ 60, но онъ былъ еще свѣжъ и замѣчательно хорошъ собой. Говорятъ, онъ смолоду былъ такъ привлекателенъ, что императрица Екатерина Вторая обратила на него особое вниманіе, и многіе предсказывали ему блестящую судьбу. Далеко, однако, онъ не пошелъ. Ногу ли подставили красавцу приближенные ко двору, или онъ не умѣлъ склонить на свою сторону извѣстную Перекусихину, пользовавшуюся особымъ довѣріемъ государыни, — не знаю. Но былъ онъ въ близкихъ отношеніяхъ съ княгиней Екатериной Романовной Дашковой, состоялъ при ней секретаремъ, пользовался ея неограниченнымъ додовѣріемъ и особымъ, исключительнымъ благорасположеніемъ. Можетъ легко статься, что эта короткость съ Дашковой именно и повредила ему въ его придворной карьерѣ

гакъ какъ извъстно, что сперва другъ и наперсница императрицы, Екатерина Романовна почувствовала послъ того къ себъ охлаждение государыни и сама стала видимо удаляться отъ двора, уъхала за границу и долгое время путешествовала.

Сама я Дашковой не знала, мелькомъ видела раза два въ то время, какъ въ последніе годы она жила въ Москве, по возвращеніи своемъ изъ ссылки въ деревню, куда ей велёно было уёхать на житье при императоре Павле, и потому о ней не могу ничего сказать достовернаго, а за верность слышаннаго ручаться не могу, говорить же о столь известныхъ подяхъ по наслышке не приходится. Знаю только, что у княгини были большія контры съ Орловыми, въ особенности же съ самимъ главнымъ фаворитомъ — Григоріемъ: онъ мётиль очень далеко и ужь черезчуръ высоко, а Дашкова открывала глаза императрице и, не стёсняясь, высказывала ей всю истину; это и было самою важною причиной ихъ взаминаго охлажденія. Григорій Орловъ велъ за границей жизнь безпорядочную: Дашкова все это видёла, знала, конечно, собщала и окончательно съ Орловыми стала во враждё.

Посниковъ о княгинъ говорилъ ръдко, но всегда съ восхищеніемъ и великимъ уваженіемъ: «Великій, матушка, была она человъкъ, имъла умъ геніальный, европейскій». Много разспрашивать объ ней старика было неловко и не деликатно, а конечно онъ подробно могъ бы объ ней поразсказать...

Жена Николая Васильевича, Оедосья Степановна, урожденная Карновичь, была тоже въ своемъ родъ лицо замъчательное. Ея отецъ былъ любимцемъ великаго князя Петра Оедоровича, т.-е., Петра III, который, будучи еще великимъ княземъ, пожаловалъ ему графство по своему Голштинскому герцогству, сдълалъ генералъ-маюромъ и придворнымъ своимъ оберъ-камергеромъ, но такъ какъ вскоръ послъ того скончалась императрица Елизавета Петровна, а самъ онъ царствовалъ не больше полугода, то и не успълъ подтвердить этого пожалованія, какъ императоръ, ну, а послъ него върно Карновичъ считалъ безопаснъе для себя притаиться и не просить подтвержденія графства, чтобы себъ еще какой бъды не нажить черезъ это. Но что онъ былъ графомъ, это извъстно всъмъ его близкимъ; и были ему пожалованы боль-

шія имѣнія въ Ярославской губерніи, а кромѣ того, онъ владѣль и въ Малороссіи наслѣдственными вотчинами, какъ какъ отецъ ли или дѣдъ его служили въ казачествѣ.

Өедосья Степановна была дочь отъ второй жены; отецъ ея быль сперва женать на Швановичевой, а потомъ на Нероновой, Софьъ Васильевнъ; сестра ея Елизавета Васильевна была за Херасковымъ стихотворцемъ, съ которымъ покойный Дмитрій Александровичь быль коротко знакомъ; знавала и я ее, но домами мы знакомы не были. Посникова была небольшого роста, худенькая и миловидная женщина. немного помоложе своего мужа, большая чудиха и привередница на счетъ своего здоровья, и когда къ нимъ не прітажай, она все, бывало, лежить на кушеткъ, совсъмъ одътая в платьъ, а ноги прикрыты турецкою шалью, и все кряхтитъ. что ей нездоровится; мнъ кажется, что она это только такъ для пущей важности, интересничала и только или хандрила. мли просто прикидывалась хворою. Смолоду, сказывали, оне была красавица и большая щеголиха, и Николай Васильевичь тоже быль не послъдній франть. Оба они, мужь и жена, имъли очень хорошее состояніе, но не умъючи вели свои дъла и въ послъдствіи хотя и не были въ большой нуждь, но жили очень поприжавшись. Съ какого времени поселились они въ Москвъ, я не знаю, но въ ту пору, какъ графъ Алексъй Григорьевичь Орловъ живалъ въ Москвъ, въ началъ 1800-хъ годовъ, и тъпилъ свою единственную дочь роскошными праздниками, Посниковы ютились уже подъ Донскимъ и съ Орловыми хлъбъ-соль водили, а двъ дочери ихъ, Софья Николаевна и Авдотья Николаевна, были коротки съ графиней Анной Алексъевной, но были помоложе, чъмъ графиня.

Старшая, Софья, была высока ростомъ, плотно сложена, съ очень рёзкими чертами и походила на отда только вдурнѣ. Меньшая, Авдотья, немного помѣченная оспой, была очень интересна, ростомъ меньше сестры, немного худощава. При женитьбѣ ихъ двоюроднаго брата на моей дочери, онѣ обѣ были уже очень зрѣлыя дѣвицы, были прекрасно воспитаны, говорили по-французски очень хорошо, въ обращеніи очень привѣтливы и любезны и, бывая часто въ обществѣ графини Орловой, держали себя очень хорошо, какъ дѣвицы самаго лучшаго круга.

Не будучи ни знатнымъ, ни чиновнымъ и совствиъ не богатымъ, Посниковъ умълъ пріобръсти уваженіе всей Москвы: кого онъ только ни зналъ, кто-кто у него ни бывалъ, и всъ относились къ нему съ почтеніемъ, и многія молодыя женщины, когда онъ быль уже больнымъ старикомъ, цъловали у него руку. Онъ былъ умный и милый старикъ, превъжливый и простой въ обращени, всъхъ зналъ, про все помнилъ и разсказывалъ хорошо и занимательно, шутилъ очень тонко, но никогда ни про кого дурно не говорилъ и даже избъгалъ быть съ людьми невоздержными на языкъ. Онъ быль ко мнъ хорошо расположенъ и изредка пріезжаль ко мне запросто отобъдать или просидъть вечеромъ часа два-три и потомъ непременно уже отправится въ Англійскій Клубъ. По утрамъ онъ всегда бывалъ дома, и ежели ему не случится гдъ-нибудь. объдать въ городъ, а у себя, то въ 6 часовъ онъ салится на дрожки или въ санки въ одну лошадку и изъ Замоскворъчья тащится черезъ весь городъ въ Англійскій Клубъ и просидить тамъ до двенадцати часовъ. Какан бы ни была погола или дорога, ему все равно: надёнеть на себя высокую шляпу съ широкими полями, старомодную шинель, и ъдетъ въ клубъ. точно на службу.

Онь часто взжаль къ Хитровой, Настасьв Николаевне, которая старика любила; къ нему и княгиня Урусова была расположена; онъ быль какъ-то въ свойстве съ Хитровыми, сестра его жены была за какимъ-то Хитровымъ, а какъ его звали, не умёю сказать. Все что было въ Москве знати, все благоволило къ Посниковымъ: у князя Сергія Михайловича Голицына онъ былъ свой человекъ, да и къ тому, служилъ онъ по тюремному комитету, его любилъ и покойникъ Юсуповъ князь Николай Борисовичъ; съ Шереметевыми онъ былъ тоже въ свойстве по своей свояченице, Авдотье Степановне; Мальцевы, Мухановы, Орлова—все это любило ихъ и къ нимъ взжало.

Дѣвицы были очень благочестивы и богомольны, посты строго соблюдали, въ деркви бывали чуть не у всѣхъ службъ, знали всѣхъ игуменій, настоятелей, архіереевъ, читали книги все больше духовныя и нравственныя, словомъ сказать, были мірянками только по платью, а жили какъ совершенныя монахини. Орлова была съ ними въ перепискъ и присылывала ммъ гостинны.

Прежде всѣхъ умерла Өедосья Степановна, почти ходя и не бывъ очень больна. Потомъ старикъ вывихнулъ себъ ногу въ бедрѣ и волей-неволей засѣлъ дома. Тутъ-то и оказалась къ нему всеобщая любовь и расположеніе: когда ни прізжай, днемъ или вечеромъ, все кто-нибудь да есть, и вѣдь гдѣ же? на краю свѣта; значитъ любили, что не тяготились ѣздитъ въ такую даль. И мужъ и жена погребены въ Донскомъ монастырѣ. Изъ дочерей сперва скончалась Авдотья Николаевна, потомъ Софья Николаевна продала свой домъ и переѣхала жить со своею пріятельницей княгиней Голицыной, Авдотьей Михайловной, рожденною Нарышкиной, сестрой Бородинской игуменьи Маріи Тучковой, которая тоже была коротка съ ними.

Хорошее, почтенное и рѣдкое было семейство. Въ прежнеє время много бывало такихъ домовъ въ Москвѣ, куда всѣ ѣзжали по искреннему сердечному расположенію, безо всякой особой надобности и безъ ожиданія какихъ-нибудь веселостей, потому что умѣли чтить и уважать истинное достоинство, оттого и было больше общительности; теперь каждый сталъ думать только о самомъ себѣ.

# IV.

Про самый родъ Посниковыхъ много я не знаю, но однакоже кой-что слышала и запомнила; болѣе всѣхъ могла мнѣ объ нихъ передать бабушка Станкевичъ.

Гнёздо ихъ было съ поконъ вёка въ Костром'є, въ Галич'є, гдё они родились, плодились и умирали, и были всё люде очень достаточные и уважаемые въ той м'єстности, но никто изъ нихъ никогда не бывалъ ни въ высокихъ чинахъ, ни въ особомъ случать.

Отецъ Николая Васильевича, Василій Кирилловичь, былъ женать сперва на Колотыровой и оть нея имѣлъ двухъ сыновей: Алексѣя и Николая, и дочь Наталью Васильевну, а во второмъ бракѣ былъ женатъ на вдовѣ Бологовской, рожденной Румянцевой. Звали ее Александра Өедоровна и была она теткой бабушкѣ Станкевичъ, рожденной тоже Румянцевой; сестра ея Анна Өедоровна была за Зубовымъ, не гра-

фомъ. Отъ второй жены у Посникова былъ только одинъ сынъ Василій Васильевичъ, отецъ моего зятя. Онъ былъ женать на Еленъ Александровнъ Алалыкиной; старшій изъея братьевъ, Александръ Александровичъ, былъ при императоръ Александръ Павловичъ гофъ-интендантомъ, и, кажется, послъднимъ, до самаго упраздненія этой должности. Женатъ онъ былъ на Аннъ Ивановнъ Лавровой, и оба они доживали свою жизнь у себя въ деревит, въ селт Дубякахъ, въ Галичъ. Меньшой брать, Николай Александровичь, женился потомъ на Өедось Епафродитовнъ Станкевичъ, и тоже безвы вы ва деревив, тамъ же. Мать Алалыкиныхъ звали Прасковьей, урожденная Бартенева, въ первомъ бракъ за Алалыкинымъ, а когда овдовъла, будучи еще молода и очень хороша собою, вышла вторично замужъ за Николая Петровича Колычева, и было у нихъ три сына, но до совершеннольтія дожиль только средній, Петръ Николаевичь (отецъ Анны Петровны Боде). У Елены Александровны Посниковой было еще двъ сестры: Елизавета, за княземъ Вадбольскимъ, Николаемъ Петровичемъ, Наталья, за какимъ-то генераломъ Корфомъ, но былъ ли онъ барономъ, или нътъ и какъ его звали-не умъю сказать.

Свою сватью Елену Александровну я никогда не видывала: она въ Москву не вздила, а я въ Галичв не бывала. Слыхала я про нее, что она очень умная женщина, но пренастойчивая и пресамонравная. Она постоянно жила въ своей деревнв, въ Куриловв, и имвла большое семейство; сыновей было только двое: Николай Васильевичь, мой зять, да брать Дмитрій Васильевичь, не женатый, и пять дочерей: Варвара (за Турчаниновымъ), Софья (сперва за Петромъ Николаевичемъ Сумароковымъ, а потомъ за Сергвемъ Александровичемъ Яньковымъ; Сумароковъ приходился мнв внучатымъ братомъ, а Яньковъ двоюроднымъ внукомъ), Прасковъя, умерла ъ дъвицахъ, Любовь (за Доливо-Добровольскимъ) и Надежда, за Вальмусъ.

Деревенское житье-бытье Посниковой-старухи и ея дочерей было вполнъ барское, не въ роскоши, но въ простотъ и довольствъ.

По старинъ, былъ въ домъ дурачокъ Макарушка, который старуху смъшилъ и забавлялъ; къ ней съъзжались сосъди,

подолгу гостили, но особеннымъ расположениемъ она не пользовались по своему непокладистому характеру.

Когда Посниковъ сдълалъ Анночкъ предложение, мнъ Станкевичъ и говоритъ: «Ты, милая, не жди, чтобы мать Посникова написала письмо тебъ или невъстъ, не таковская: пресамонравная и съ кастрючимъ характеромъ».

Ей не хотълось, чтобы сыновья женились, да и дочерей бы оставила дъвушками, ежелибы онъ были не такъ бойки; второй сынъ, Дмитрій, такъ и не женился, въ угодность матери, и дочь Прасковья, — хуже всъхъ лицомъ, — пережила мать и дожила дъвицей уже немолодою.

Прітхавъ въ деревню, я повезла своихъ молодыхъ знакомить съ нашими состдями; они погостили у меня мъсяца полтора и потхали въ Кострому, а я вскоръ собралась на богомолье въ Ростовъ.

### V.

Мит доводилось не одинъ разъ бывать и прежде того въ Ростовъ, и съ покойнымъ мужемъ бывали мы не однажды, а тутъ я узнала, что отецъ Амфилохій очень слабъетъ; я была его духовною дочерью, очень любила и уважала этого великаго старца и ръшила, не теряя времени, съъздить помолиться къ мощамъ святителя Димитрія и получить въ послъдній, можетъ-быть, разъ благословеніе благочестиваго и строгаго подвижника. Ему тогда было уже слишкомъ семьдесятъ лътъ, и болъе сорока лътъ онъ находился гробовымъ іеромонахомъ при мощахъ святителя.

Очень мит было грустно посит отътзда моихъ молодыхъ и, проводивъ ихъ, я собралась тхать развлечь себя, дочерей и помолиться ростовскимъ угодникамъ Божіимъ и чудотворцамъ.

Августь быль уже на исходь, но погода стояла еще хорошая. Помолясь у Троицы, мы повхали далье. Въ Переяславль останавливались и служили въ Даниловъ монастыръ молебень у мощей преподобнаго Даніила, въ Никитскомъ—у преподобнаго Никиты Столиника и въ Өедоровскомъ женскомъ монастыръ панихиду на могилъ Елизаветы Ивановны Зимковой, отъ которой новгородское череповское имъніе перепло къ батюшкѣ, потомъ ко мнѣ, а я отдала его въ приданое дочери Посниковой. Выѣхали мы рано утромъ и въ тотъ же день, сентября 1-го, были въ Ростовѣ. За нѣсколько дней до насъ, въ Ростовѣ былъ государь Александръ Павловичъ, два раза въ одинъ день посѣтилъ Яковлевскій монастырь и, зная и уважая іеромонаха Амфилохія, ходилъ къ нему въ келью и болѣе получаса провелъ у него въ духовной бесѣдѣ.

Въ 1818 году, въ бытность свою въ Ростовъ, государыня пмператрица Марія Өеодоровна посъщала Яковлевскій монатырь, и такъ какъ въ то время тамъ не было настоятеля, недавно предъ тъмъ умершаго, то принималь императрицу старецъ Амфилохій, какъ старъйшій изъ братіи, и госуданыня съ нимъ милостиво бесъдовала.

За нъсколько мъсяцевъ предъ тъмъ, ему былъ высочайще эжалованъ наперсный алмазный крестъ.

Онъ быль родомъ изъ самаго Ростова, гдв отецъ его былъвященникомъ въ одной изъ приходскихъ церквей, а дъдъ, роже священникъ въ одномъ селъ, былъ рукоположенъ сажимъ святителемъ Димитріемъ. Мірскимъ именемъ отца Амфилохія звали Андреемъ; онъ съ дътства, говорять, любиль модить въ церковь и плакиваль, когда ему случалось пронать утреню. Такъ какъ въ Ростовъ изстари много былояконописцевъ и въ особенности мастеровъ, пишущихъ иконы по финифти, то и онъ научился этому мастерству и сдълался екуснымъ иконописцемъ. Когда онъ пришелъ въ совершенный возрасть, отець его жениль, и онь быль въ скоромъ гремени послъ того посвященъ во діакона и имълъ дочь. При покойной императрицъ Екатеринъ потребовалось въ Москвъ поновить Успенскій соборъ живописью. Для этого велёно было выбрать хорошихъ мастеровъ и преимущественно изъ духовенства, которое тогда много въ этомъ упражнялось. Въ числъ прочихъ, сподобился и ростовскій діаконъ Андрей погрудиться во храмъ Успенія Богоматери. Покуда онъ въ Мовевъ работалъ, жена его умерла. Возвратясь на родину, онъ догореваль о жень, дочь свою отдаль кому-то изъ родныхъ на воспитаніе, а самъ пошель въ Яковлевскій монастырь и, по протестви немногихъ лътъ, былъ постриженъ, посвященъ во јеромонаха и назначенъ гробовымъ къ мощамъ святителя.

Жизнь его была самая строгая, подвижническая, и въ особенности онъ отличался кротостію, терпъливостію и смиреніемъ. Весь городъ его чтиль и уважаль и всѣ, посѣщавшіе Ростовъ, желали быть его духовными дътьми. Между прочимъ, въ числъ ихъ была и графиня Орлова, которая по нъскольку недъль гащивала въ Ростовъ, преимущественно во время четыредесятницы. Онъ первый указаль ей на отца Фотія, который быль въ началъ 1820-хъ годовъ неизвъстнымъ игуменомъ какого-то новгородскаго монастырька и быль почему-то извъстень отцу Амфилохію. Впрочемь, не мудрено, потому что его всв знали, и когда графиня Орлова стала просить у старца указать ей на опытнаго человъка, руководительству котораго она могла себя ввърить, онъ ей тогда и указаль на Фотія; это было или въ 1820, или въ 1821 году. Съ этихъ поръ Фотій и пошель въ гору, его стали переводить изъ монастыря въ монастырь и, наконецъ, перевели въ Юрьевъ монастырь, который и обязанъ ему тъмъ, что онъ изъ него сдълалъ при щедрой помощи Орловой.

Случившееся предъ нашимъ прітідомъ постіщеніе государя такъ обрадовало отца Амфилохія и потрясло, что дня два спустя, 25 или 26 августа, съ нимъ сдёлалось дурно въ церкви и его оттуда вынесли на рукахъ, и что онъ съ тёхъ поръ все пребываетъ у себя въ кельт. Однако, слабость его не помъщала ему насъ исповъдать, но сидя, и онъ благословилъ насъ иконами.

Онъ былъ, повидимому, въ прежнее время довольно высокаго роста, но тутъ онъ былъ уже сгорбленъ. очень худъ и блъденъ и говорилъ слабымъ и едва внятнымъ голосомъ; видно было, что свъча догорала.

Настоятелемъ монастыря быль въ то время родной племянникъ отца Амфилохія — архимандритъ Иннокентій, бывшій прежде священникомъ и, овдовѣвъ, пошедшій въ монашество. Онъ былъ невысокъ ростомъ, довольно плотный, съ очень пріятнымъ лицомъ и весьма ласковымъ, мягкимъ взглядомъ; человѣкъ привѣтливый и умѣвшій говорить очень красно и сладко. Онъ былъ настоятелемъ почти тридцать лѣтъ и заслужилъ общее уваженіе. Подъ конецъ онъ сталъ страдать ногами, сдѣлались раны, потомъ оказалась у него каменная болѣзнь, отъ долгихъ стояній и продолжительныхъ служеній,

и онъ умеръ въ концъ 1840 годовъ. Его очень любила Орлова, которая тоже не мало сдълала и для Яковлевскаго монастыря.

Отецъ Амфилохій недолго пожиль послё насъ; въ маё иёсяцё слёдующаго 1824 года его не стало: онъ, говорять, скончался тихо, заснуль съ молитвою въ устахъ.

#### VI.

Упомянувъ о Фотів, при случав скажу все, что про него слышала отъ людей, коротко его знавшихъ и, между прочимъ, и отъ твхъ же Посниковыхъ, которыхъ Орлова съ нимъ познакомила. Одни его черезчуръ хвалили, другіе взводили на него напраслины и всячески на него клеветали; доставалось и на долю Орловой. Вся его монашеская жизнь была на моей памяти; часто говаривала мнъ про него Катерина Сергъевна Герардъ, великая поклонница митрополита Филарета, не совсъмъ долюбливавшаго Фотія, но и она, хотя и не превозносила его до небесъ, никогда дурно про него не отзывалась.

Откуда онъ былъ родомъ, хорошенько не припомню; кажется, отецъ его былъ причетникомъ, по фамиліи Спасскій; мальчика звали Петромъ. Онъ учился очень усердно, такъ что по окончаніи всъхъ ученій, быль самъ сдёланъ законо-учителемъ. Жизни онъ былъ очень воздержной и совсѣмъ монашеской, хотя еще и не былъ монахомъ. Кто обратилъ на него сперва вниманіе—не знаю, но только онъ въ скоромъ времени попалъ въ настоятели въ Новгородскую губернію и былъ игуменомъ Сковородскаго и Деревяницкаго монастыря; въ которомъ прежде — не знаю, и тутъ онъ и познакомился съ Орловой. По ея знатности, богатству и по приближенности ко двору, всъ предъ нею низкопоклонничали и лебезили, а онъ обощелся съ нею просто, холодно и даже сурово. Именно этимъ-то онъ графиню и расположилъ къ себѣ: ей страннымъ показалось, что онъ обращается съ нею не какъ всѣ прочіе.

Когда она приглядълась къ нему и увърилась, что онъ хорошій монахъ, да еще и строгій подвижникъ, она обратилась къ нему за духовными наставленіями. Онъ и тутъ ее ошеломилъ и сказалъ ей прямо, о чемъ другіе и намекнуть

ей боялись: «Ты не очень превозносись своимъ богатствомъ: оно гръховное, преступно нажитое». Графиня отца своего любила, чтила его память и, узнавъ о немъ подробности, которыя отъ нея таили, ръшилась посвятить всю свою жизнь побрымъ дъламъ и, расточая на нихъ свои богатства, замаливать гръхи отца и спасти его душу. Изъ благодарности къ Фотію, что онъ открыль ей тайны объ ея отцъ, она вполнъ предалась его руководству, и Фотій сталь распорядителемь ея имущества и совътникомъ всъхъ ея дъйствій. Когда его перевели въ Юрьевъ монастырь, подъ самымъ Новгородомъ, рядомъ съ монастыремъ графиня купила мызу и стала обновлять забытый и объднъвшій, очень древній монастырь. Думаю, что Фотія перевели въ Юрьевъ монастырь въ 1822 или въ 1823 году, потому что когда мы жхали въ Петербургъ въ 1821 году, его тамъ еще въ ту пору не было, и въ продолженіе тринадцати или четырнадцати літь, что Фотій быль Юрьевскимъ архимандритомъ, онъ сдълалъ бъднъйшій монастырь однимъ изъ самыхъ богатыхъ въ Россіи. Что разсказывали недоброжелатели и враги Фотія про его, будто бы, предосудительныя отношенія къ графинь, пустая выдумка и злая клевета. Онъ былъ строгой жизни и къ женщинамъ вообще очень суровый, а графиня пребогомольная и преблагочестивая дъвица. Говорили, что она была въ тайномъ постригъ и что она пошла бы и совстить въ монастырь, да не было ей позволено, и потому она оставалась въ міру, а носила подъ своими богатыми туалетами власяницу и жила, какъ монахиня. Фотій считался нъкоторыми людьми за фанатика оттого, что строго держался православія и не одобряль многихь духовныхъ книгъ, которыя въ то время, т. е., въ 1820-хъ годахъ, стали печатать при тогдашнемъ министръ духовныхъ дълъ князъ Голицынъ, Александръ Николаевичъ. Голицынъ почуяль, чтс Фотій ему недоброжелатель и старался было его придавить но тоть забраль уже силу, и Орлова его оберегала отъ погибели всъмъ своимъ сильнымъ вліяніемъ. Можетъ-статься, Фотій и взаправду преувеличивалъ вещи и видёль бёсовщину, гдё ея и не было, но только это совсёмь не изъ притворства, а потому что ему самому чуялось во многомъ вражеское навождение. Его упрекали, что онъ и графиню слишкомъ запугалъ дьяволомъ и такъ прибралъ къ

рукамъ, что она, бъдная, ступить боялась, не посовътовавшись и не спросясь, не зная, не будеть ли это въ угождение врагу.

Сказывали, что когда Фотій читалъ какую-нибудь духовную книгу и встрѣчалъ мысль, съ которою не былъ согласенъ, то отмѣчалъ на поляхъ: ложь, ересь бѣсовская. Катерина Сергѣевна Герардъ иногда посмѣивалась надъ Фотіемъ и говаривала: «Il voit le diable où il n'existe pas», но никогда ни мало не заподозрила его искренности, и не отвергала его подвижнической строгой жизни, а я знаю, что она глядѣла глазами митрополита Филарета и руководилась его мыслями.

Года за два или за полтора до своей смерти, Фотій прітажаль въ Москву, жиль сколько-то времени и посттиль многіе изъ московскихъ городскихъ и загородныхъ монастырей и вездъ сдълаль пожертвованія: гдъ брилліантовый кресть, гдъ панагію, гдъ такъ далъ деньгами, а то и графиню расположилъ помочь тамъ, гдъ видълъ нужду. Отъ очень строгаго поста и всегдашняго воздержанія, здоровье отца Фотія стало слабъть, онъ изнемогалъ, чувствовалъ упадокъ силь и окончилъ жизнь въ 1836 или 1837 году.

## VII.

Въ сентябръ мъсяцъ 1823 года, постригли въ монашество и произвели во игуменію мою родственницу и пріятельницу, княгиню Авдотью Николаевну Мещерскую, построившую у себя въ подмосковной, въ Аносинъ, церковь и при ней сперва богадъльню, а потомъ и общину. Я объ этомъ уже прежде упоминала, теперь доскажу о княгинъ до конца.

Послѣ преосвященнаго Августина, года съ два былъ въ Москвѣ архіепископомъ преосвященный Серафимъ, а послѣ того, какъ онъ былъ переведенъ въ Петербургъ митрополитомъ, въ Москву назначили преосвященнаго Филарета изъ Твери. Про него слышно было, что онъ человѣкъ очень ученый, искусный проповѣдникъ, но весьма строгій и столько же требовательный къ другимъ, сколько воздержный въ своей жизни, и духовенство съ первой поры трепетало предънимъ. Онъ былъ расположенъ къ монашеству, часто ѣзжалъ

и гащиваль по монастырямь и быль очень взыскателень съ монахами, такъ что всё очень его боялись. Княгиня Авдотья Николаевна Мещерская съ нимъ познакомилась, онъ очень къ ней расположился, и такъ какъ она была точно въ Богѣ живущая и усердно хлопотавшая объ устройствъ своей общины, которую ей желалось сдёлать монастыремъ, то она часто у него бывала, находила большое утѣшеніе въ его духовныхъ бесѣдахъ и имѣла съ нимъ постоянную переписку. Онъ одобрилъ ея желаніе устроить монастырь общежительный по образцу мужскихъ, каковыхъ тогда женскихъ еще не было въ московской епархіи, и взялся выхлопотать ей высочайшее разрѣшеніе. Когда все это дѣло уладилось и общину разрѣшено было переименовать въ монастырь, княгиня очень обрадовалась и поѣхала къ архіерею Филарету. Онъ и говоритъ ей:

— Вотъ ваше желаніе, княгиня, исполнилось; теперь только вамъ слѣдуетъ принять постриженіе и вступить въ управленіе новою обителью.

Это ее очень смутило.

- Постриженіе я готова принять, владыко, говорить она ему, а начальства я не желаю: мнъ лучше повиноваться, чъмъ повелъвать...
- Вы основательница и учредительница, кому же быть и настоятельницей, какъ не вамъ? Готовьтесь къ постриженію.
- Да къ постриженію-то я рада съ великою любовію приготовляться, но отъ начальства избавьте...
- Если хотите быть монахиней, то прежде всего научитесь послушанію и этимъ докажите, что ум'єте повиноваться; а если желаете, чтобъ община стала монастыремъ, то сами сдёлайтесь игуменьей. Предоставляю вашему р'єшенію, иначе монастырь открытъ не будетъ; выбирайте.

Княгиня пришла въ великое затруднение: желала монашества, а начальства избъгала и хотъла, чтобъ община была обращена въ монастырь, а монастыря не хотъли открывать, ежели она не приметъ начальства.

Какъ тутъ быть? Дѣлать было нечего: княгинѣ пришлось сдѣлаться монахиней, а монахинѣ нельзя было ослушаться своего архіерея. Согласилась.

— Да будетъ, говоритъ, воля Божія и ваша; что благословите, то и сдълаю.

Владыка самъ пожелалъ постричь княгиню и совершилъ этотъ трогательный обрядъ подъ Воздвиженьевъ день, въ Вознесенскомъ дѣвичьемъ монастырѣ, что въ Кремлѣ. Тамошняя игуменья Аванасія была почтенная старица и раба Божія, она была воспреемница отъ Евангелія; княгиню Евдокію назвали Евгеніей.

Всѣ родные и близкіе съѣхались на постриженіе, и очень было это трогательно и умилительно видѣть, какъ постригаемая плакала и произносила обѣты...

На следующій день, за об'єдней, новопостриженную посвятили во игуменію, и она отправилась къ себ'є въ обитель, которую переименовали монастыремъ, а для открытія и встр'єчи быль туда отправленъ который-то изъ московскихъ архимандритовъ.

Новая игуменья завела у себя въ монастыръ самый строгій порядокъ и во всемъ себъ отказала: келію имъла самую убогую, пищу очень простую и даже суровую и даже спала не на постели, а на досчатой скамьъ на войлокахъ, прикрываясь своею монашескою одеждой, и только предъ концомъжизни стала дълать себъ нъкоторыя послабленія, ради немощей тълесныхъ.

Несмотря на свое косноязычіе, она часто читала въ церкви и очень ясно и внятно; бывала у всёхъ службъ и своею жизнію для всёхъ монахинь была примёромъ подвиговъ и душеспасительнаго житія.

Достигнувъ давно желаемаго и оставивъ міръ, къ которому сердце ея не лежало, она не избъгла искушеній, удалившись въ монастырь, который сама устроила и гдѣ была настоятельницей,—гдѣ, стало-быть, и дѣлалось все по ея желанію... Видно, отъ себя да отъ скорбей никуда не уйдешь. Была у нея казначея Серафима, преумная, прерасторопная и дѣловая, но самонравная и, какъ попросту говорится, пройдоха. Сперва она лебезила предъ игуменьей и старалась вкрасться въ ея довъріе и расположеніе, а потомъ, какъ добилась этого, и стала мутить въ монастырѣ, всѣхъ смущать и возстановлять противъ игуменіи изподтишка, какъ будто сама не причемъ... Игуменія сперва этого и не подозрѣвала, а потомъ, какъ уви-

дъла, откуда все зло, очень этимъ огорчилась, но такъ какъ была въ самомъ дълъ смиренна сердцемъ и не властолюбива. то и хотъла было сложить съ себя бремя начальства; нарочно уважала на богомолье въ Кіевъ и не малое время была въ отсутствіи, думая, что между тёмъ все успокоится въ монастыръ. Она долго таила это отъ митрополита Филарета и попросилась на покой, будучи готова уступить свое мъсто Серафимъ, но митрополитъ на это не соизволилъ и когда подробно узналъ въ чемъ дёло, то казначею смёнилъ и послъ того выслаль изъ своей епархіи. Тогда игуменья вздохнула свободнее и пожелала иметь казначеею свою бывтую служительницу, а потомъ келейницу Александру, названную въ монашествъ Анастасіею. Это была добрая и простая монахиня, очень недалекая, но усердная и преданная; на ея рукахъ игуменья и скончалась въ 1837 году, 2-го февраля, и послъ ея смерти она была сдълана игуменьею.

## VIII.

Въ этомъ же 1823 году, сентября 20, скончался въ Москвъ мой зять Иванъ Елисеевичъ Комаровъ, мужъ сестры Варвары Петровны; отпъвали у Троицы на Арбатъ, а схоронили въ Новодъвичьемъ монастыръ.

У сестры дътей не было, а былъ пасынокъ Николай Ивановичъ, къ которому она была очень расположена; но онъ плохо отплатилъ ей за ея любовь и всъ попеченія, которыя она о немъ имъла.

Когда Иванъ Елисеевичъ женился (въ 1804 г.), онъ былъ уже не молодъ — лѣтъ сорока или слишкомъ, вице-губернаторъ калужскій, человѣкъ честный, добрый и знающій по службѣ, но совсѣмъ не особенной наружности, ни замѣчательный умомъ и любезностію. Онъ былъ даже довольно молчаливъ и не очень общителенъ, и не будь онъ вице-губернаторомъ, а сестра помоложе, то я не знаю, и согласился ли бы покойный батюшка на этотъ бракъ.

Но сестра была уже въ лѣтахъ, собою далеко не красавица, батюшка начиналъ уже чувствовать, что онъ слабъетъ, такъ онъ и далъ свое согласіе, что называется, скръпя сердце.

Сестра жила спокойно и мирно, въ большомъ почетв, пока ея мужъ былъ на должности; а потомъ, когда по разстроенному здоровью, онъ долженъ былъ выйти въ отставку, она за больнымъ ухаживала съ большою заботливостію и до конца его жизни прекрасно исполняла свои обязанности.

Подъ конецъ, послъ параличнаго разслабленія, онъ пришель въ такое положеніе, что сталь какъ малое дитя и имъль недугъ, который мъшаль ему выходить изъ своей комнаты, гдъ быль воздухъ отъ этого нестерпимый. Эти послъдніе дватри года для сестры были очень тяжелы.

Пасынокъ ея имъть характеръ заносчивый и сварливый, и какъ сестра ни нянчилась съ нимъ, онъ какъ волченокъ все въ лъсъ глядълъ. Онъ былъ уменъ, любезенъ и въ обществъ пріятенъ и былъ онъ женатъ на Софъъ Григорьевнъ Охотниковой, которую сестра очень полюбила; была и она хороша къ сестръ.

Когда сестра овдовъла, то хотъла сгоряча тотчасъ идти въ монастырь въ Аносино; однако, сестра Аванасія и я удержали ее и уговорили не спъшить, чтобы послъ не сожальть. Сестра Аванасія, точно для Бога все оставившая и слишкомъ уже иять лътъ жившая въ Зачатіевскомъ монастыръ, хотя и ладила съ игуменьей, но не совсъмъ была довольна тъмъ, что много было сплетенъ и дрязгъ въ монастыръ и потому сестръ Варваръ Петровнъ совътовала не спъшить.

Въ то время въ Зачатіевскомъ монастырѣ были монахини все больше не изъ нашего сословія, а такъ, изъ простого званія, которыя были охотницы шмыгать по кельямъ, а сестра ни къ кому не ходила и къ себѣ не звала, у игуменьи бывала рѣдко и знала только храмъ Божій, а у себя читала, молилась и занималась рукодѣльемъ. Придраться было не къ чему, такъ нѣтъ: сложили про нее сплетни, что она раскольница и еретичка. Кто занимался этимъ и сплетничалъ, я не могу сказать, но только это дошло и до архіерея Филарета, который сестру потребовалъ къ себѣ. Она, бѣдная, ужасно перетрусила, явилась къ архіерею, вся дрожитъ и трепещетъ.

— Ты худо живешь въ монастыръ, и на тебя жалуются... Сестра молчить, еле жива отъ страху, ждеть, что дальше будеть. — На тебя мив доносять, что ты раскольница и еретичка... правда ли это?

Это сестру удивило и ободрило.

— Ваше преосвященство, я пошла въ монастырь по объщанію и по усердію, чтобы служить Богу; въ семействъ у насъ, у Римскихъ-Корсаковыхъ, никогда никто не отступалъ отъ православія, и ежели вамъ такъ обо мнъ донесли, то это, въроятно, по недоразумънію, ежели не по недоброжелательству.

Преосвященный поняль, что этоть донось была глупая сплетня и что смёшно было бы повёрить такой нелёпости.

Онъ сестру посадилъ, сталъ разспрашивать объ ея образъ жизни и увърился, что только по недоброжелательству возможно было выдумать на благочестивую монахиню такую несодъянность, и, успокоивъ сестру, отпустилъ ее ласково и съ благословеніемъ.

Но эта смёшная и глупая выдумка, не имёвшая никакого основанія, глубоко оскорбила сестру, не потому, что про нее дурно сказали, но потому, что она желала со всёми жить въ мирё и дёлала всёмъ одно только добро, а ей отплачивали ненавистью за возлюбленіе, по слову пророка.

Очень въроятно, что любительницы ходить по кельямъ и были недовольны ею, что она сама не ходила никуда и къ къ себъ не принимала никого безъ дъла и не охотница была до сплетенъ.

Сестра Варвара Петровна послушалась общихъ нашихъ совътовъ и въ монастырь тотчасъ не пошла, но отложила до времени.

Игуменія Аносинская посовътовала ей поселиться возлъ монастыря и, не принимая монашества, жить такъ, какъ она жила бы, будучи въ монастыръ.

Прошель годь, сестра все еще была въ нерѣшимости, что ей дѣлать. Она поѣхала къ себѣ въ деревню — въ Субботино и вотъ однажды, когда она была въ церкви у обѣдни и въ смущеніи молилась Господу, чтобъ онъ научилъ ее, что ей дѣлать съ собою и какъ ей жить — во время обѣдни прибѣжали ей сказать, что ея домъ горитъ.

Конечно, это ее очень взволновало, однако, скръпя сердце и помышляя, что это вражеское искушение, она не потеряла присутствия духа и сказала прибъжавшему въ церковь:

— Спасайте прежде всего иконы, бумаги и книги, а тамъ что можете, а какъ скоро окончится служба, возвращусь и я; на все воля Божія.

И еще съ большимъ усердіемъ старалась молиться, вполнъ предавшись Богу.

Этотъ день рѣшилъ судьбу сестры: когда она возвратилась отъ обѣдни, то нашла, что домъ ея сгорѣлъ и что кромѣ иконъ, бумагъ, книгъ и серебра, немногое могли спасти. Послѣ пожара она пріютилась на первое время гдѣ-то во флигелькѣ, а тамъ и стала помышлять о томъ, чтобъ уйдти въ монастырь или жить гдѣ возлѣ монастыря.

— Значить, Господь для того и отнять у меня мой собственный кровь, чтобъ я поселилась въ обители подъ кровомъ Бога небеснаго, — такъ она толковала себъ въ утъщеніе.

Я звала ее жить съ собою; она погостила у меня, но не оставила своего нам'ъренія и опять обратилась за совътомъ къ игуменіи Евгеніи.

— Избирай, сестра, любое, говорить ей та: — угодно, вступай въ монастырь, не желаешь, — выстрой домикъ и живи возлъ монастыря за оградой; помолись, и какъ Господь возвъстить тебъ, такъ и дъйствуй.

Поживъ въ Аносинскомъ монастыръ, она возвратилась ко мнъ, ни на что не ръшившись.

Однажды, она повхала къ объднъ за Москву-ръку ко Взысканію Погибшихъ, гдъ прекрасная икона этого явленія Божіей Матери; отстояла тамъ объдню, отслужила молебенъ и, пріъхавъ домой, говоритъ мнъ:

— Ну, поздравь меня, сестра: я рѣшилась построить домикъ возлѣ Аносина монастыря и буду тамъ жить.

Такъ она и сдълала; сперва поселилась въ гостинницъ, а нотомъ стала строить для себя домикъ на монастырской землъ, которую наняла, и положила себъ исполнять монашеское правило, не вступая въ монастырь. Она отказалась отъ мірской пищи и не стала носить ничего, кромъ чернаго камлотоваго платья.

Вскоръ, рядомъ съ нею, выстроила себъ домикъ Екатерина Акимовна Колошина, жена родного дяди Павла Ивановича Колошина, женатаго на моей двоюродной племянницъ Салтыковой. Она была сама-по-себѣ Мальцева, сестра Ивана Акимовича и Сергѣя Акимовича Мальцевыхъ; добрая была старушка, благочестивая, но, — что очень страннымъ казалось и въ наше время, — была совершенно безграмотная, несмотря на то, что была дочь очень богатыхъ людей. Она имѣла дочь, которая пошла въ Хотьковъ монастырь, гдѣ и умерла монахиней; въ міру ее звали Маріей. Говорятъ, она была характера очень сварливаго, и матери отъ нея не было житья. Какъ жила она въ монастырѣ — не знаю, но только мать, добрая старуха, отъ дочери чуть не бѣжала.

Имъніе свое сестра Варвара Петровна предлагала мнъ съ тъмъ, чтобъ я выплачивала ей ежегодно по три тысячи рублей ассигнаціями; предлагала братьямъ моимъ и Посниковымъ, но никто изъ насъ не пожелалъ взять его. Тогда она предложила его пасынку своему, Николаю Ивановичу, и передала его женъ. Когда она умерла, то имъніе поступило въ опеку, и сестра осталась бы совершенно безо всего, еслибы тетка Комаровой, Емельяненкова, урожденная Охотникова, ее воснитавшая, не вошла въ положение сестры и не вызвалась платить ей ежегодно по три тысячи пожизненно, и къ чести ея должно сказать, что она до кончины сестры очень исправно высылала ей эти деньги. Этимъ сестра и жила безо всякой нужды и не только сводила концы съ концами, но еще умъла и годъ за годъ оставлять понемногу и раздавала нищимъ. Она всякій день бывала у всёхъ службъ церковныхъ, дома исправляла монашеское правило, а въ остальное время читала духовныя книги и вышивала шелками и блестками по канвъ для церкви, пока была въ силахъ; по вечерамъ вязала для себя бумажные чулки. Раза два въ годъ она гащивала у меня недъли по три и по мъсяцу, но ръдко болъе; она такъ обжилась у себя и такъ привынла къ уединенію, что ее домой такъ и тянуло; она скончалась 14-го декабря 1849 года; схоронили ее въ монастыръ возлъ церкви.

# IX.

Въ 1824—25 годахъ, я лишилась трехъ весьма близкихъ мнѣ людей: бабушки Прасковьи Александровны Ушаковой, Анны Васильевны Титовой и бабушки Мареы Ивановны Станкевичъ.

Бабушка Прасковья Александровна была дочь Прасковьи Никитичны Татищевой (въ первомъ бракъ за Александромъ Ивановичемъ Теряевымъ, а во второмъ-за Станкевичемъ) и потому была батюшкъ двоюродною теткой, а мнъ бабушкой. Отецъ ея Теряевъ имълъ весьма достаточное состояніе, и такъ какъ она была единственною дочерью, то при замужествъ получила хорошее имъніе и приданое съ разными причудливыми затъями. Напримъръ, ей дали пуховикъ верхній (тогда матрасовъ не знали, а клали на постель сперва перину, а сверху пуховикъ) изъ гагачьяго пуха и также всв подушки, все въ атласныхъ желтыхъ наволокахъ изъ китайскаго атласа, все бълье изъ батиста и наволоки парадныя, и занавъсъ обшить кружевами (point d'Alançon), что стоило пребольшихъ денегъ. Только спать на такой постели было, говорятъ, не удовольствіе, а просто пытка, и пришлось скоро эту необыкновенную и дорогую постель замёнить обыкновенною, чтобы можно было спать спокойно и безъ невыносимой тоски во всемъ тълъ.

Бабушка имъта подмосковную въ Звенигородскомъ уъздъ, Ламоново, неподалеку отъ Аносина; тамъ былъ изрядный домикъ и хорошія фруктовыя оранжереи и грунтовые сараи. Княгиня Мещерская, то-есть, игуменья Евгенія, была очень дружна съ бабушкой Ушаковой, которая не разъ помогала ей послъ двънадцатаго года и во время устроенія монастыря, ссужая ей деньги, и очень радовалась, когда общину сдълали монастыремъ, но только менъе года пришлось ей этимъ утъщаться.

Въ Москвъ она жила гдъ-то на Нъмецкой улицъ, за Ело- ховымъ мостомъ, — даль непомърная, въ особенности отъ батюшкинаго дома, въ Зубовъ, или отъ насъ, у Неопалимой Купины; однако, бабушка неръдко ъзжала кушать къ батюшкъ и къ намъ и — что всего ужаснъе — въ своей каретъ, которая, какъ старинныя колымаги, была безъ рессоръ, а про-

сто на какихъ-то подпоркахъ и на ремняхъ. Давнымъ давно эти кареты вывелись и никто въ такихъ уже и не вздилъ больше, а бабушка все придерживалась старины и своей кареты перемвнить не хотъла. Разъ какъ-то она у насъ кушала, да и говоритъ мнъ послъ объда:

- Далеко мнъ отъ тебя ъхать домой, очень скучно, проводи-ка меня, вечерокъ посиди со мною, а своей каретъ вели пріъхать попозже.
- Какъ прикажете, говорю я ей. Собрались и по-

Это было до двънадцатаго года, весной, вскоръ послъ Святой недъли; мостовыя предурныя, въ особенности на Покровкъ—растворъ грязи съ камнями. Поъхали мы, вотъ пытка-то! карету со стороны на сторону такъ и качаетъ, а снизу подтряхиваетъ: я и такъ сяду, и этакъ, думаю, лучше будетъ, просто возможности нътъ сидъть; какъ ни сажусь—все дурно. А бабушка сидитъ стрълкой и не прислонится даже.

— Что ты, Елизавета, все вертишься? или теб'в неловко? А карета моя, кажется, преспокойная, видишь, какъ качаетъ— точно люлька.

Думаю себъ: хороша люлька, всю душу вытрясло.

- Ну, я не скажу, чтобы ваша карета, бабушка, была покойная, наши кареты на рессорахъ во сто разъ лучше; вы бы себъ такую изволили заказать.
- Терпъть ихъ не могу, моя покойнъе; чъмъ бы, казалось, не карета? Видишь ли, какія вы молодыя привередницы и прихотницы, говорила она, смъясь; я, старуха, довольна каретой, а она находитъ, что не покойна, извольте думать!

Ужь какъ я добхала, я и не знаю, а на ту бъду я еще была въ такомъ положеніи, что должна была беречь себя; отъ тряски чуть себъ большой бъды не нажила.

У бабушки и въ домѣ все было по старинному, какъ было въ ея молодости, за пятьдесять лѣтъ тому назадъ: гдѣ шпалеры штофныя, а гдѣ и просто по холсту расписанныя стѣны, печи премудреныя, на какихъ-то курьихъ ножкахъ, изъ пестрыхъ изразцовъ, мебель рѣзная золоченая и бѣлая, какой и я уже не застала въ моемъ дѣтствѣ. Во время французовъ домъ сгорѣлъ, ногорѣли и колымаги, и этому, грѣшный человѣкъ, я порадовалась.

Бабушка Прасковья Александровна носила и платье, и чепцы по прежней модё. Благочестивая и добрая она была, любила меня и все родство свое. Дётей она не имёла и все ввое имёніе оставила племяннику своего мужа. Епафродить Мвановичь Станкевичь приходился ей роднымь по матери братомь, только оть другого отца, и быль гораздо ея моложе; но она Станкевичамъ ничего не оставила, а все отдала мужнину племяннику, который послё того продаль и московскій домъ, и подмосковную Ламоново.

Бабушка скончалась въ 1824 году, октября 20. Смерть Анны Васильевны Титовой меня очень огорчила, хотя мы и не были съ нею нисколько въ родствъ, но, будучи близкими сосънками, такъ сдружились и сжились, что стали точно самые близкіе родные. Посл'в того, какъ у Титовыхъ Апраксинъ купилъ Сокольники и отдалъ дочери своей, Голицыной, Титовы стали жить у себя во владимірской деревнь, въ сель Амафоровь, по льтамь, а по зимамь въ Москвъ. Когда Анна Васильевна, послъ двадцатилътняго упрямства, ръшилась наконець дать согласіе на замужество дочери своей Надежды Васильевны съ Павломъ Михайловичемъ Балкъ. то стала жить съ ними. Они старушку успокоивали, и она последніе годы своей жизни дожила тихо и счастливо. Она мало вывзжала и все болве сидвла дома, потому что отъ золотухи, кинувшейся въ лицо, она была обезображена и совъстилась показываться людямъ, не коротко съ нею знакомымъ. Это была самая первая изъ сосъдокъ, съ которою я познакомилась. Когда вскоръ послъ замужества я прівхала съ мужемъ въ нашу подмосковную деревню, она меня обласкала и съ тъхъ поръ, съ 1794 по 1825 г., мы всегда были одинаково другь къ другу расположены и между нами не было и тъни размолвки. Она скончалась 6-го февраля 1825 года, и хоронить ее повезли во владимірскую деревню.

Бабушка Мареа Ивановна Станкевичъ не долго нажила послѣ Анночкинаго замужества, вскорѣ поѣхала къ себѣ въ с смоленскую деревню, гдѣ искони множились Станкевичи, и тамъ вскорѣ скончалась. Дочь ея, Өедосья Епафродитовна, вышла за Николая Александровича Алалыкина, за брата моей сватьи Посниковой, и стала жить въ Костромѣ, въ деревнѣ, такъ я и потеряла ее изъ виду. Станкевичей было

очень что-то много, но, кромѣ Өедосьи, я болѣе всѣхъ знала Александра Епафродитовича; онъ пріѣзживалъ къ матери п одно время вздумалъ было свататься за Грушеньку и зачастилъ къ намъ по сосѣдству, и хотѣлъ было сдѣлать предложеніе, только, какъ на грѣхъ, въ тотъ день, какъ пріѣхалъ предлагаться, сѣлъ въ гостиной на кресло, которое подъ нимъ разсыпалось. Онъ какъ-то смѣшно упалъ, опрокинулъ лампу, съ его головы слетѣлъ парикъ, всѣ мы расхохотались, и онъ до того сконфузился, что отдумалъ свататься. Колошино, по наслѣдству послѣ матери, досталось ему, но онъ въ немъ не живалъ подолгу, а только бывалъ наѣздомъ. Онъ былъ женатъ не долго и послѣ жены осталось у него три дочери, изъ которыхъ средняя умерла дѣвицей, старшая, Александра Александровна, вышла за Пѣнскаго, а младшая, Мареа Александровна — за Толстого.

Въ этихъ же годахъ умерла хорошая моя пріятельница, княгиня Несвицкая, которая купила по сосёдству съ нами деревню, принадлежавшую предъ тѣмъ Екатеринѣ Петровнѣ Волковой — Пески, и Пески для меня опять опустѣли. Къ году послѣ своего замужества, пріѣхала въ Москву моя дочь, Посникова, и въ апрѣлѣ мѣсяцѣ (13-го дня 1824 г.) родила дочь Елену, которую я крестила съ зятнинымъ дядею, Николаемъ Васильевичемъ Посниковымъ.

Послъ того Посниковъ поъхалъ въ Галичъ, въ деревню къ его матери, и въ 1825 году тамъ родился у нихъ второй ихъ ребенокъ — сынъ Дмитрій. Крестить его заочно пригласили меня и брата Михаила Петровича, а воспріемниками отъ купели были дядя моего зятя, Алексъй Васильевичъ Посниковъ, и тетка, Анна Ивановна Алалыкина; родился онъ 8-го сентября 1825 года, въ Гремячевъ.

# ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.

I.

Въ 1825 году, совершенно неожиданно устроилось замужество Грушеньки. Вотъ какъ это случилось.

У насъ были дальніе родственники Лихачевы, съ которыми, однако, мы могли счесться еще родствомъ по Новосильцевымъ и Соковнинымъ. Родная тетка моей свекрови. Анны Ивановны Яньковой, — Дарья Алекстевна (рожденная Новосильцева) была за Петромъ Алекстевичемъ Соковнинымъ: у нихъ было нъсколько сыновей и дочерей, изъ которыхъ одна, Елизавета Петровна, и была за Иваномъ Васильевичемъ Лихачевымъ; сынъ этой, Василій Ивановичъ, былъ женать на Елизаветъ Николаевнъ Гурьевой. Яньковы съ Лихачевыми, будучи въ родствъ, были и въ дружбъ: Лихачевъ приходился моему мужу внучатымъ братомъ, и мы съ Елизаветой Николаевной были пріятельницы и почти что однихъ лёть: я была немного постарше, а дочь ея, Анна Васильевна, помоложе моихъ старшихъ дочерей, была съ ними также дружна. Лихачевъ — и самъ по себъ, и по женъ своей, Гурьевой — очень достаточный и даже богатый человъкъ, мало живалъ въ Москвъ, а все больше у себя въ помъстьяхъ, вмъстъ съ женой въ Ярославлъ, и въ особенности за Кашинымъ, гдъ у нихъ была прекрасная усадьба, село Устиново: Лихачевское ли это было имъніе, или Гурьевское — заподлинно не знаю. Они пріъзживали иногда на зиму и въ Москву и проводили по нъсколько мъсяцевъ. Кромъ дочери, у Елизаветы Николаевны были еще три сына: Григорій Васильевичь, Ивань Васильевичь, оба рослые и видные молодцы, служившее въ гвардіи; третій, Петръ, умеръ въ юности. Благочестивая и добрая была женщина Елизавета Николаевна, но не имъвшая ни малъйшаго понятія о столичныхъ обычаяхъ, а спросить-то върно не хотъла, что ли, или не умъла, но только все какъ-то дълала по своему, а не по нашему, какъ было вообще принято. Такъ, напримъръ, пріъдеть осенью въ Москву, разрядить

свою дочь въ бальное платье, очень дорогое, хорошее и богатое, и въ брилліантахъ, въ жемчугахъ возитъ дѣвочку съ собою и дѣлаетъ визиты поутру. Очень бывало мнѣ жаль бѣдняжки, что мать, по простотѣ своей и по незнанію, что принято, такъ ее конфузитъ; ну, а сказать какъ-то совѣстно, Богъ вѣсть, еще какъ приметъ: иногда непрошенный совѣтъ — хуже обиды.

Въ 1825 году, мнъ что-то не пожилось осенью въ деревнъ и я ранехонько переъхала въ городъ. Въ началъ октября пріъхала изъ Кашина и Лихачева съ дочерью (она была уже вдова) и мы видълись. Какъ-то она и говоритъ мнъ:

- Елизавета Петровна, у меня есть племянникъ, который просилъ меня познакомить его съ вами...
  - Кто же это такой по фамиліи? спрашиваю я.
  - Зовуть его Дмитрій Калиновичь Благово, говорить она.
- Что же, родня, что ли, Мухановымъ? Это у нихъ только въ семьъ и бывали Ипатьичи да Калинычи, а то этого имени я никогда и не слыхивала въ порядочныхъ семьяхъ; фамилія тоже для меня не знакомая...
- Онъ мнъ родня по Козловымъ, его мать урожденная Зыкова, а родня ли онъ Мухановымъ я, право, этого не знаю; ему за сорокъ лътъ, собою недуренъ и, можетъ быть, и пригодился бы...
- Познакомь, пожалуй; только, разумбется, не прямо же его ко мнб въ домъ привози, ужь это было бы слишкомъ по старинному, или совсбмъ по купеческому точно смотрины; какъ нибудь поладнбе, при случав, у себя устрой намъ встрбчу.

Такъ она и сдёлала. Чрезъ нёсколько дней спустя, пригласила меня Лихачева къ себё вечеромъ запросто, и я съ Грушенькой поёхала. Немного погодя, пришелъ и родственникъ Лихачевой—Дмитрій Калиновичъ Благово. На видъ лётъ сорока пяти, мужчина степенный, лицомъ не очень взраченъ, но, впрочемъ, не то, чтобы совсёмъ дуренъ или безобразенъ, а не красавецъ, и не въ обиду будь ему сказано — немного мёшковатъ. По разговору мнё онъ понравился: не тараторъ, не краснобай, а говоритъ ладно и умно. Онъ былъ мнё отрекомендованъ, и когда я собралась уёзжать, онъ просиль у меня позволенія ко мнё пріёхать. — Можете, говорю, посътите.

Такъ онъ и сталь у меня бывать, и хотя онъ не быль такой балагуръ и лихой молодецъ, какъ мой зять Посниковъ, я нашла его очень приличнымъ и по его лътамъ для Грушеньки подходящимъ. Вотъ что отъ Лихачевой и въ послъдстви отъ него самого я узнала про его родъ и объ его семъъ.

Влаговые и Благіе, которые потомъ стали почему-то писаться Благово (какъ нѣкоторые и другіе роды, напримѣръ, Хитрово, Дурново, Бѣлаго), считаютъ родоначальниками своими князей Смоленскихъ и Заболоцкихъ, изъ которыхъ одинъ, по прозвищу Благой, такъ и сталъ называться и княземъ уже не писался. Одинъ изъ предковъ Дмитрія Калиновича былъ воеводой въ Сибири 1), а пращуръ—посломъ въ Царь-Градѣ 2); бывали у нихъ въ семьѣ и еще воеводы 3) и стольники 4), но до большихъ чиновъ никто не дослуживался и особымъ богатствомъ они никогда не отличались.

Пъдъ Дмитрія Калиновича, Александръ Алексъевичъ, былъ женать два раза, и отъ первой жены, Авдотьи (кто она быламнъ этого не умъли сказать), имъль двухъ сыновей, Александра и Іосифа, а отъ второй жены, Марьи Онисимовны (лочери полковника Александрова), оставиль малольтняго сына Калину, котораго воспитывала мать. По разделу изъ отцовскаго имънія ему досталась какая-то деревенька въ Клину, да другая еще гдъ-то въ Твери, гдъ было имъніе и у матери; а родовое имъніе — село Воронино, около Клина (неподалеку отъ Татишевскаго имънія Балдина), осталось за старшимъ въ родъ-Іосифомъ; этотъ имълъ одну только дочь Екатерину, вышедшую за князя Петра Петровича Волконскаго. Калина Александровичъ служилъ недолго и, выйдя въ отставку съ маленькимъ чиномъ, женился на Елизаветъ Ивановнъ Зыковой. Она имъла нъсколько сестеръ. Ихъ отецъ, старикъ Зыковъ, Иванъ Ивановичъ, будучи восьмидесяти

¹) Аоанасій Ивановичъ, воевода въ Березовъ, при царъ Өеодоръ Ивановичъ, 1594 года.

 <sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Борисъ Петровичъ, посолъ въ Царь-Градъ, въ 1584 г.
 <sup>3</sup>) Иванъ Вдадиміровичъ, воевода въ Сургутъ, 1610 г.

<sup>4)</sup> Аванасій Өеодоровичь, 1627—29 г., стольникъ патріарха Филарета Никитича; Василій Алексвевичь, стольникъ царицы Натальи Кирилловны; Петръ Васильевичь, стольникъ царицы Прасковьи Өеодоровны.

лётъ, пошелъ въ монастырь къ Николѣ на Пѣшношу, гдѣ велъ строго монашескую жизнь, удостоился постриженія, тамъ скончался и былъ погребенъ въ началѣ 1800-хъ годовъ. Подъ конецъ онъ ослѣпъ, и за свое глубокое смиреніе, кротость и доброту былъ всѣми въ монастырѣ уважаемъ и любимъ. Онъ жилъ при извѣстномъ въ свое время николо-пѣшношскомъ архимандритѣ Макаріѣ, который и постригъ его и любилъ; въ монашествѣ онъ былъ названъ Іоною.

Калина Александровичь имъль двухъ сыновей — Дмитрія и Влагиміра — и четырехъ дочерей: Марью (за Звъревымъ), Екатерину (за Рудаковымъ), Александру и Варвару, оставшихся въ девицахъ. Дмитрій воспитывался въ Петербургъ въ томъ же кадетскомъ корпусъ, въ которомъ быль и покойный мой мужъ, но только уже не при извъстномъ Иванъ Ивановичъ Бенкомъ, а при графъ Ангальтъ, пвоюролномъ брать Екатерины Второй, и выпущень быль въ какой-то армейскій полкъ; выходиль въ отставку и потомъ, снова опредълившись въ службу, находился въ комиссаріатъ до самой своей кончины. Въ 1812 году его постигло несчастие: у него украли изъ полковой казны деньги (сколько, гдъ и какъ это случилось, -я не знаю) и за это онъ поплатился своимъ имъніемъ въ Клинскомъ убзяв (сельцо Ярюхино), которое конфисковали и продали съ торговъ. Старушка Елизавета Ивановна, его мать, жившая тамъ съ двумя дочерями, Варварой и Александрой, горько плакала, когда имъ пришлось выбзжать, и, выбхавъ изъ своего собственнаго угла, не захотъла жить ни у которой изъ замужнихъ дочерей, а отправилась въ Кашинъ, гдъ въ молодости живала, потому что тамъ служиль ея отець у воеводы, и вступила въ Сретенскій монастырь со своею дочерью Варварой. Онъ объ тамъ жили послушницами, и сперва умерла дочь, а потомъ въ 1825 или 1826 году, и сама старушка Елизавета Ивановна, будучи уже рясофорною монахиней.

Владиміръ Калиновичъ былъ хромоногій и ходилъ на костыль, великій картежникъ и все, что имълъ, спустилъ, говорятъ, въ карты, но потомъ ему досталось имъніе отъ тетки, а брату его—домъ въ Москвъ и имъніе въ Карчевъ отъ дяди Козлова, Павла Никитича.

Вотъ все, что я знаю о Дмитрій Калиновичи Влагово и

объ его родствъ. Онъ Грушенькъ нравился и когда сдълалъ предложеніе, она его приняла и я дала свое согласіе. Помолвка была 1-го ноября, а свадьба 8-го ноября. У жениха была посаженою матерью Елизавета Николаевна Лихачева, а вмъсто отца сидълъ дядя его, весьма почтенный старикъ Козловъ, который былъ, кажется, и крестнымъ его отцомъ.

Я сама объихъ своихъ дочерей возила къ вънцу, а носаженымъ отцомъ у Груши былъ братъ Михаилъ Петровичъ. Шаферами у невъсты были мои племянники Вяземскіе и Вячеславъ Волконскій, а у жениха—оба брата Лихачевы. Вънчали въ домовой церкви Алексъя Ивановича Бахметева, въ Старой Конюшенной, а ужинъ былъ у меня, въ пречистенскомъ моемъ домъ, и я уступила молодымъ свою спальню.

На свадьбъ, съ нашей стороны, кромъ насъ домашнихъ. быль брать Михаиль со своею женой, брать князь Владимірь Михайловичъ Волконскій, князь Андрей и князь Александръ Вяземскіе, князь Вячеславъ Волконскій, моя племянница Александра Григорьевна Колошина, Павелъ Михайловичъ Балкъ и жена его Надежда Васильевна. Этой превеликое спасибо: она выручила меня изъ затрудненія и избавила отъ большихъ хлонотъ; она мастерица была и охотница покупать и заказывать, она мив все о приданомъ и обхлопотала. Объимъ дочерямъ я определила по двадцати пяти тысячъ ассигнаціями, отъ себя, кромъ отцовскаго имънія, по 250 душъ. Анночка сделала себе на пятнадцать тысячь приданаго, а Грушенька только на десять, а остальное онъ получили деньгами. Въ то время платья были пребезобразныя: узки какъ дудки, коротки, вся нога видна, и отъ того подъ прътъ каждаго платья были шелковые башмаки изъ той же матеріи, а талія такъ коротка, что поясъ приходился чуть не подъ мышками. А на головъ носили токи и береты, точно лукошки какія, съ цълымъ ворохомъ перьевъ и цвътовъ, перепутанныхъ блондами. Уродливъе ничего и быть не могло; въ особенности противны были шлянки, что называли кибитками (chapeau kibick). Изо всъхъ модъ, какія только я застала, самыя лучшія по-моему были въ 1780 — 1790 гг. и въ 1840—1850 гг. — платье полное, пышное, длинное, лифъ съ мысомъ, а на головахъ наколки небольппія.

Со стороны жениха, между прочимъ, была одна моя старинная знакомая, а его тетка-Варвара Андреевна Новосильнева. Она была рожденная Наумова; ея мать Марья Кирилловна (сама по себъ Сафонова) была большая пріятельница покойной бабушки княгини Анны Ивановны Шербатовой; я часто встръчалась съ ними у тетушки графини Толстой. Наумова была очень почтенная, благочестивая и умная старушка, которая окончила свою жизнь въ глубокой старости въ московскомъ Рождественскомъ монастыръ монахиней и, кажется, даже въ схимъ. Она много имъла скорбей на своемъ въку и была добродътельнъйшая женщина. И дочь ея Новосильцева была тоже очень хорошая и благочестивая женщина, достойная всякаго уваженія. Ростомъ она была очень мала, лицомъ некрасива, — вся въ веснушкахъ, точно подъ съткой, — но очень умная и разсудительная, а главное-предобрая... У Наумовой были сыновья и кромъ Новосильцевой — еще дочь незамужняя Авдотья Андреевна, смолоду пребойкая особа, большая скопидомка и великая тараторка.

Дочь Лихачевой, бывшая у Груши на свадьбъ еще дъвицей, въ скоромъ времени послъ того, тоже вышла замужъ за Льва Васильевича Давыдова, брата извъстнаго въ двънадцатомъ году партизана—Дениса Васильевича...

Родство зятя моего Благово было хорошее и почтенное, но люди не свътскіе, мало выъзжавшіе въ публику и съ которыми я до тъхъ поръ совствиь не встръчалась, кромъ Новосильцевой и Наумовыхъ. Очень была почтенная, представительная старушка—княгиня Катерина Осиповна Волконская, двотородная сестра Дмитрія Калиновича, дочь старшаго его дяди; она имъла сыва и дочь Марью Петровну, вышедшую за Неронова, и такъ какъ ея братъ былъ бездътнымъ, то къ ней и перешло родовое Влаговское имъніе, село Воронино.

Еще познакомилась я съ другою родственницей зятя, съ его дальнею теткой—Анной Лаврентьевой Благово. Умная была старушка. Она имъла нъсколькихъ сыновей и дочерей, изъ которыхъ двъ были красавицы—Екатерина Сергъевна за Баташевымъ, очень богатымъ человъкомъ, имъвшимъ золотые пріиски и литейные заводы; другая, Анна Сергъевна, за Арбеньевымъ.

Объ сестры моего зятя — замужняя Звърева и Александра

дъвица, которыхъ я только и знала—были красавицы писаныя: бълизна лица и румянецъ во всю щеку, просто на диво. Звърева была милая, умная и разсудительная женщина, съ которой братъ ея былъ очень друженъ; она мало жила въ Москвъ, больше все у себя въ Кашинъ, въ деревнъ. А незамужняя Александра—пребойкая и преумная и великая совътодательница и тароторка, настоящая золовка-колотовка. Я про нее и говорила ея брату: «Ты, мой любезный, гостить ее къ себъ приглашай, но въ домъ у себя не давай ей располагаться, —видишь, какая она командирша, закомандуетъ и коть кого заклюетъ, а заговоритъ до дурноты». Ужь черезчуръ много и слишкомъ громко она говорила.

## II.

Въ самый годъ кончины государя Александра Павловича. 6. лъ въ Петербургъ поединокъ, объ которомъ шли тогда большіе толки: государевъ флигель-адъютантъ Новосильцевъ дрался съ Черновымъ и былъ убитъ. Онъ былъ единственный сынъ Екатерины Владиміровны, урожденной графини Орловой (дочери Владиміра Григорьевича, женатаго на Елизаветь Ивановнь Стакельберь), оть брака съ Дмитріемь Александровичемъ Новосильцевымъ. У нихъ этотъ сынъ только и быль. Екатерина Владиміровна (сестра графини Софьи Владиміровны Паниной и Натальи Владиміровны Давыдовой) была во всъхъ отношеніяхъ достойная, благочестивая и добръйшая женщина, но мужемъ не очень счастливая: онъ съ нею жиль не долгое время вмёстё, имёя постороннія привязанности и нъсколько человъкъ дътей съ «лъвой стороны». Сынъ Новосильцевой, по имени Владиміръ, быль прекрасный молодой человъкъ, котораго мать любила и лелъяла, ожидая отъ него много хорошаго, и онъ точно подавалъ ей великія надежды. Видный собою, красавець, очень умный и воспитанный, какъ нельзя лучше, онъ попалъ во флигельадъютанты къ государю, не имъя еще и двадцати лътъ. Мать была этимъ очень утешена, и такъ какъ онъ быль богать и на хорошемъ счету при дворъ, всъ ожидали, что онъ со временемъ сдълаетъ блестящую партію. Знатныя маменьки, имѣвшія дочерей, ласкали его и съ нимъ няньчились, да только онъ самъ не съумѣлъ воспользоваться благопріятствомъ своихъ обстоятельствъ. Познакомился онъ съ какими-то Черновыми; что это были за люди—ничего не могу сказать. У этихъ Черновыхъ была дочь, особенно хороша собою, и молодому человѣку очень приглянулась; онъ завлекся и, должно быть, зашелъ такъ далеко, что долженъ былъ обѣщаться на ней жениться. Сталъ онъ просить благословенія у матери, та и слышать не хочетъ: «могу ли я согласиться, чтобы мой сынъ, Новосильцевъ, женился на какой-нибудь Черновой, да еще въ добавокъ на Пахомовнѣ: никогда этому не бывать». Какъ сынъ ни упрашивалъ мать—та стояла на своемъ: «Не хочу имѣть невѣсткой Чернову Пахомовну,—экой срамъ!» Видно, Орловская спѣсь брала верхъ надъ материнскою любовью. Молодой человѣкъ возвратился въ Петербургъ, объявилъ брату Пахомовны, Чернову, что мать не даетъ согласія. Черновъ вызвалъ его на дуэль.

— Ты объщался жениться—женись, или дерись со мной за безчестіе моей сестры. Для дуэли назначили мъсто на одномъ изъ петербургскихъ острововъ, и Новосильцевъ былъ убитъ. Когда несчастная мать получила это ужасное извъстіе, она тотчась отправилась въ Петербургъ, горько, можетъ статься, упрекая себя въ смерти сына. На мъстъ томъ, гдъ онъ умеръ, она пожелала выстроить церковь и, испросивъ на то позволеніе, выстроила. Тъло молодаго человъка бальзамировали, а сердце — закупоренное въ серебряномъ ковчегъ — несчастная виновница сыновней смерти повезла съ собою въ каретъ въ Москву. Схоронили его въ Новоспасскомъ монастыръ. Лишившись единственнаго дътища, Новосильцева вся предалась Богу и дъламъ милосердія и, надъвъ черное платье и чепецъ, до своей кончины траура не снимала. Кромъ церкви, митрополита Филарета, котораго очень уважала, и самыхъ близкихъ родныхъ, она нигдъ не бывала, а первое время никого и видъть не хотъла. Она была въ отчанни и говорила Филарету: «Я убійца моего сына; помолитесь, владыка, чтобъ я скорте умерла».—«Ежели вы почитаете себя виновною, то благодарите Бога, что Онъ оставиль вась жить, дабы вы могли замаливать вашъ гръхъ и дълами милосердія испросили упокоеніе душъ своей и вашего сына; желайте не скоръе умереть, но просите Господа продлить вашу жизнь, чтобъ имъть время молиться за сына и за себя».

Она часто бывала у Филарета на Троицкомъ подворъъ и всегда стояла во время службы въ темной комнаткъ, смежной съ церковью, и молилась у окошечка, проделаннаго въ церковь. Лёть десять спустя послё смерти сына, она овдовёла, и въ память сына старалась благотворить не только постороннимъ, но и дътямъ своего мужа и была ко всъмъ его родственникамъ хорошо расположена и привътлива. Она скончалась въ концъ 1840-хъ годовъ, имъя около восьмидесяти лътъ оть роду. Такъ какъ она была последняя въ роде Орловыхъ (двоюродная ея сестра, графиня Анна Алексвевна Орлова-Чесменская, умерла за годъ или за два до нея), то ея племянникъ и наслъдникъ-Давыдовъ (сынъ ея сестры) выхлопоталь высочайшее позволение прибавить къ своей фамили фамилію Орлова и получиль графскій титуль. Новосильцева изъ дочерей графа Владиміра Григорьевича была самая старшая; жила въ своемъ домъ на Страстномъ бульваръ, съ правой стороны, напротивъ Страстнаго монастыря 1); оставила послъ себя очень большое состояніе, цінимое не въ одинь милліонь.

## Ш.

Въ Екатерининъ день 1825 года, былъ большой балъ у Апраксиныхъ, которые и послѣ замужества своихъ дочерей все еще тѣшили Москву, молодую невѣстку, а главное, самъ Степанъ Степановичъ былъ охотникъ давать праздники.

Мои молодые собрались такъ на балъ и тамъ Грушенькъ Екатерина Сергъевна Герардъ и шенчетъ на ухо: «Savez-vous се que l'on dit: que l'empereur n'est plus». Извъстіе это пришло въ Москву почти предъ самымъ баломъ. Что было туть дълать? Князь Дмитрій Владиміровичъ былъ въ большомъ затрудненіи: балъ у сестры, а получено извъстіе, что государя не стало. Разсылать по всему городу и отказывать приглашеннымъ было поздно; такъ и промолчали въ этотъ ве-

<sup>1)</sup> Нынъ домъ графа Владиміра Петровича Орлова-Давыдова,

черъ, но Голицынъ на балъ не повхалъ, и это всв замвтили и смекнули, что это значитъ, и на балв шепотомъ передавали другъ другу, что государь кончилъ жизнь.

На другой день печальное извъстіе было возвъщено всему городу. Разсказывать, что сдълаль въ свое царствованіе Александръ Благословенный, какъ жиль и какъ скончался—дъло исторіи, но про государя, какъ человъка, можеть расказывать и старуха, которая жила въ его время.

Когда государь родился 12 декабря 1777 года, государыня Екатерина Алексвевна была, говорять, внв себя отъ радости, что у нея родился внукъ, а главное — наслъдникъ престола, и по этому случаю въ ту пору были большія празднества, маскарады и разныя веселости при дворъ. Все это происходило въ Петербургъ, въ 1777 году. Я была тогда еще ребенкомъ и только въ последствіи слыхала объ этомъ времени отъ людей близкихъ ко двору. Было много милостей. Императрица съ первыхъ дней отняла внука у отца и матери и воспитывала его по своему желанію. «Вы свое дёло сдёлали», говаривала она имъ, «вы мнъ родили внука; а воспитывать его предоставьте ужь мей: это касается не васъ, а меня». Такъ они не смъли и пикнуть. Бабушка няньчилась сь нимъ, и какъ только онъ сталъ смыслить и началъ ходить, быль почти неотлучно при ней и рось на ея глазахь. Она очень имъ утъщалась, видя, что мальчикъ смышленъ и красоты неописанной. Императрица придумала для него какую-то особенную, замысловатую азбуку; разумъется, всъ ахали, кричали: развъ то, что дълаетъ царствующая имиератрица, можеть быть не хорошо! Всв накинулись на эту азбуку для своихъ дътей; сперва стали раскупать ее придворные, а тамъ, глядя на нихъ, и другіе, и въ нъсколько дней книги и купить ужь было нельзя: пришлось опять ее печатать.

Великій князь Александръ Павловичъ быль весьма любознателенъ, кротокъ, послушливъ и со всѣми обходителенъ, а меньшой братъ его, Константинъ, годами двумя его моложе, тоже преумный и пресмышленный, горячъ и запальчивъ и собою очень непригляденъ. Въ концѣ 1780-хъ годовъ, не припомню, въ которомъ именно, государыня была въ Москвѣ, и мнѣ довелось тогда ее видѣть вблизи: она ѣхала въ каретѣ, а предъ нею сидъли ея внуки — Александръ и Константинъ, мальчики лътъ 10 и 8. Старшій былъ удивительно красивъ.

Воспит ніе ихъ было поручено императрицею Николаю Иванови у Салтыкову, который потомъ былъ графомъ и свътлъйшимъ княземъ, а учителя выписали изъ Швейцаріи, очень ученаго человъка — Лагарпа.

Не было еще и пятнадцати лѣтъ Александру Павловичу, какъ стали говорить, что ему выбираютъ невѣсту. Вызваны были въ Петербургъ двѣ баденскія принцессы, изъ которыхъ старшан и полюбилась императрицѣ и великому князю; въ 1793 году, въ концѣ сентября, было вѣнчаніе: новобрачному было 16 лѣтъ, а молодой года на полтора менѣе.

Такая поспѣшность всѣхъ удивляла, и объ этомъ различно толковали, а люди, приближенные къ императрицѣ, зная, что она не очень нѣжна къ сыну, выводили изъ этого важныя заключенія. Передавали даже шепотомъ другъ другу, будто-бы у императрицы не разъ вырывалось въ самомъ короткомъ ен кружкѣ объ Александрѣ Павловичѣ: «сперва его обвѣнчаю, а потомъ увѣнчаю». Не могъ не знать этого великій князь Павелъ Петровичъ и это его еще болѣе, конечно, раздражало противъ матери, пристрастной ко внуку, и замѣтно охладило къ старшему сыну и къ невѣсткѣ.

Женивъ старшаго внука, императрица посившила женить и втораго на принцессв кобургской Аннъ Өедоровнъ, — это было уже въ самый годъ кончины императрицы: свадьба была въ въ началъ февраля 1796 года, а 6 ноября государыни не стало.

Александръ Павловичъ былъ такъ хорошъ собой и привлекателенъ, что на придворныхъ балахъ онъ всёхъ мужчинъ превосходилъ красотою, и императрица не могла на него налюбоваться. Но онъ имёлъ два недостатка: голову какъ-то вытягивалъ впередъ, и какъ его ни уговаривали, не могъ отстать отъ этой привычки и былъ тугъ на одно ухо. Его посылали съ Салтыковымъ лечиться въ чужіе края къминеральнымъ водамъ, собирали знаменитыхъ врачей, но вылечить не могли. Онъ имёлъ много примётъ и былъ довольно суевъренъ. Въ его привычкахъ были нъкоторыя особенности: такъ, поутру, вставая, онъ всегда сперва обувалъ лъвую ногу и непремъно на нее становился, потомъ подходилъ къ окну

(какъ бы холодно на дворъ ни было) и, отворивъ окно, съ четверть часа стоялъ, освъжаясь воздухомъ; онъ называлъ это брать воздушную ванну (prendre un bain d'air).

Онъ не внушаль страха, но располагаль къ себъ сердца; такое имъль лицо, что глазъ оторвать отъ него не хотълось, такъ все и смотръль бы на него. Императрица тоже была въ первой молодости очень хороша, потомъ подурнъла отъ красныхъ пятенъ на лицъ, но по своей добротъ и простотъ въ обращени она была любима всъми приближенными и ее окружавшими. Въ отношени ея добродътельной жизни ей нельзя сдълать ни малъйшаго упрека: она была какъ тъ благовърныя царицы древняго времени, которыя причислены къ лику праведныхъ.

Были люди, которые обвиняли Александра Павловича въ неискренности. Въ этомъ я не судья. Знаю только, что, несмотря на свои сердечныя увлеченія, онъ быль все-таки нравственнымъ и благочестивымъ человъкомъ. Набоженъ онъ быль сь молодыхь лёть и иногда говориль своимъ приближеннымъ, что желалъ бы оставить все и слълаться монахомъ. Въ 1817 или 1818 году прібхала въ Петербургъ одна баронесса Крюднеръ, жена бывшаго нашего посла при прусскомъ пворъ. Во время пребыванія государя въ Парижъ, она очень его привлекала своимъ умнымъ и живымъ разговоромъ и предсказала ему, что Бонапартъ не усидитъ на островъ Эльбъ, и когда это сбылось, государь къ ней сталъ имъть особенное довъріе. Она была какая-то восторженная проповъдница, въ родъ миссіонерки-просвътительницы, которая всюду бродила и проповъдывала обращение ко Христу Спасителю, словомъ, была презагадочная личность, пророчица не пророчица, а иллюминатка, и была почитаема нѣкоторыми за вдохновенную распространительницу христіанства. Другіе ее гоняли и досаждали ей, но она всякія оскорбленія переносила съ терпъніемъ и кротостію. Государь часто видался съ нею, бывалъ неръдко у нея и просиживалъ по цълымъ вечерамъ. Сначала ея опасались, видя въ ней что-то не обыкновенное; но когда государь показалъ къ ней расположеніе, около нея собрался цёлый кружокъ поклонниковъ и последователей ея ученія. Ей хотелось было ходить по улицамъ въ Петербургъ и проповъдывать, но ей этого не дозволили. Она имъла сильное вліяніе на государя: старалась сблизить его съ императрицей, которая тоже къ ней имъла не малое довъріе, и это многимъ не нравилось, въ особенности сторонникамъ извъстной Марьи Антоновны. Крюднерша и ее было хотъла поймать на свою удочку, да только та не подналась. Года три или четыре она прожила въ Петербургъ, булучи въ большомъ довъріи и фаворъ, да только не съумъла удержаться - проболталась, говорять, насчеть некоторыхъ предположеній касательно Греціи, про которыя государь передавалъ ей съ глазу на глазъ. Этимъ воспользовались люди, опасавшіеся ея вніянія и расположенія къ ней государя, поспъшили посъять въ его умъ къ ней недовъріе и наконецъ постигли того, что ей вельно было даже вывхать изъ Петербурга; это случилось въ 1822 году, въ то время, какъ мы тамъ были. Она отправилась куда-то въ Одессу или въ Крымъ проповъдывать Евангеліе татарамъ; не разъ была въ опасности сдёлаться мученицей и тамъ умерла незадолго до кончины государя. Но несмотря на немилость, въ которую она впала, ея вліяніе и посл'є ея отъбада было зам'єтно: государь сталь особенно богомолень, оказываль необыкновенное уважение къ духовенству и монашеству. Графиня Орлова этимъ воспользовалась и старалась втереть ко двору извъстнаго отца Фотія; онъ не разъ бываль у государя, который съ нимъ подолгу бесъдовалъ и цъловалъ его руку, и будь Фотій помягче и пообщительное съ вельможами, можетъ-быть, сдъладся бы онъ лицомъ вліятельнымъ. Но онъ быль круть и неподатливъ, да и слишкомъ прямъ въ разговоръ: это многихъ встревожило; къ тому же, онъ былъ въ большой контръ съ княземъ Голицынымъ, тогдашнимъ министромъ народнаго просвъщенія. Фотій обвиняль его въ неправославіи, громко порицаль книги духовнаго содержанія, тогда печатавшіяся, и называль ихъ бъсовщиной и масонствомъ; все это государя мало-по-малу охладило къ Фотію, къ великому прискорбію Орловой, мечтавшей, можеть статься, вид'єть его и подъ бълымъ клобукомъ.

Государь любилъ вздить по монастырямъ и если слышалъ, что гдв-нибудь есть великіе старцы и подвижники, непремвнно вступалъ съ ними въ бесвду, просиль ихъ благословенія и цвловалъ руку. Такъ, онъ бывалъ на Валаамв, въ Свирскомъ монастыръ, въ Ростовъ въ Яковлевскомъ и благоволилъ къ Амфилохію, котораго посътилъ въ кельъ и долго у него сидълъ.

Очень замётно было, что государь чувствоваль потребность общенія съ духовными людьми и что его душа жаждала назидательныхъ бесъдъ, каковыхъ, конечно, нечего было ожидать отъ его окружавшихъ. Странно и непонятно, какъ государь съ такою прекрасною душой и съ такимъ добрымъ, мягкимъ сердцемъ, могъ быть расположенъ и имъть своимъ любимпемъ человъка, подобнаго Аракчееву. Кто жиль въ то время, слыхаль не мало о его крутостяхь, жестокостяхь и, можно сказать, безчеловъчіи, и всьмъ диковинно было, что при такомъ добромъ, истинно благословенномъ государъ могъ держаться такой лютый временщикь, который дёлаль, что хотёлъ. Что было сдёлано этимъ могущественнымъ любимцемъ, разумъется, со временемъ позабудется, но люди, жившіе при немъ, долго не позабудуть про ненавистную Аракчеевщину, причинившую много скорбей отдёльнымъ лицамъ: и своими перемънами и новшествами, какъ отзывались люди знающіе, она надълала больше ломки и хлопоть, чёмъ принесла пользы.

Аракчеевъ былъ крутъ, жостокъ, самонадъянъ и оттого упрямъ и настойчивъ, а послъдовательности въ своихъ дъйствіяхъ не имълъ, и выходило, что онъ все строился на пескъ.

#### TV.

Будучи отъ природы слабаго и нѣжнаго сложенія, императрица Елизавета Алексѣевна никогда не могла похвалиться здоровьемъ, а подъ конецъ, въ 1820-хъ годахъ, она стала все чаще и чаще прихварывать, и врачи рѣшили, что ей непремѣнно нужно жить въ тепломъ климатѣ. Государь, бывшій въ продолженіе многихъ лѣтъ въ холодныхъ къ ней отношеніяхъ, сталъ подъ вліяніемъ Крюднерши и другихъ благочестивыхъ совѣтчиковъ опять съ нею видимо сближаться и захотѣлъ вмѣстѣ съ нею отправиться на югъ Россіи.

Вольше года уже императрица сильно кашляла и жаловалась на боль въ сердцъ и груди; медики опасались призна-

ковъ чахотки, а можетъ быть, уже и находили ихъ. Въ іюлѣ мѣсяцѣ рѣшено было, что въ началѣ сентября государь и государыня отправятся въ Таганрогъ. Сперва поѣхалъ государь, а чрезъ день или дня два спустя — Елизавета Алексѣевна. Разсказывали, что императоръ точно имѣлъ предчувствіе, что ему не возвратиться, и за нѣсколько дней до отъѣзда изъ Царскаго Села его часто встрѣчали въ саду; онъ прогуливался одинъ и казался печальнымъ и унылымъ и, услышавъ однажды вечеромъ крикъ совы, онъ вздохнулъ и сказалъ комуто изъ бывшихъ съ нимъ: «Сеt oiseau de mauvaise augure, que nous présage-t-il»?

Предъ самымъ отъёздомъ изъ Петербурга, онъ заёзжаль въ Невскій монастырь, служилъ тамъ молебенъ у мощей, прощался съ митрополитомъ Серафимомъ и пожелалъ посётить келью бывшаго тамъ схимонаха. Увидёвъ у него гробъ, онъ спросилъ его: «Для кого это?»—«Для меня, отвёчалъ старецъ, чтобъ я не забывалъ, что всё мы гости на землё и чаще вспоминалъ бы о смерти». Прощаясь съ государемъ, схимникъ сказалъ ему: «Мы болёе не увидимся...» Уёзжая изъ монастыря, государь былъ очень печаленъ и при прощаніи съ митрополитомъ прослезился. Выёхавъ изъ святыхъ воротъ, онъ нёсколько разъ оглядывался назадъ, чтобы посмотрёть еще на Невскую лавру. Митрополитъ стоялъ у св. воротъ и все благословлялъ его.

Императрица въ скоромъ времени послъдовала за императоромъ и поселилась въ Таганрогъ. Государь ъздилъ дълать объъзды въ ближайшихъ мъстностяхъ: былъ на Дону и въ Новочеркаскъ и снова возвращался въ Таганрогъ, какъ на постоянную квартиру. Онъ предполагалъ ъхать въ Астрахань, но, по предложенію одесскаго градоначальника, графа Ворондова, поъхалъ въ объъздъ по южному берегу Крыма и во время этого путешествія захворалъ,—одни говорили, что отъ сильныхъ холодовъ онъ простудился, другіе утверждали, что онъ схватилъ крымскую лихорадку, неръдко весьма опасную. Графъ Воронцовъ уговорилъ государя затхать на перепутьи въ его приморскій загородный домъ, можетъ быть, ожидая, что послъ отдыха государю станетъ легче. Лейбъмедикомъ тогда былъ Вилье, родомъ либо прландецъ, либо шотландецъ, пренастойчивый и преупрямый въ своихъ мнѣніяхъ;

онъ далъ государю лекарство, отъ котораго болъзнь еще усилилась, и государь, до времени отложивъ начатое путешествіе. пожелаль немедленно возвратиться въ Таганрогъ. Императрица ужаснулась, видя перемену въ государе, стала настаивать на консиліумь, но Вилье утверждаль, что ньть никакой опасности и что государь скоро оправится и едва-едва согласился посовътоваться съ лейбъ-медикомъ императрицы Штофрегеномъ. Государь, не получая облегченія отъ лекарствъ. пересталь ихъ принимать, требоваль воды со льдомъ, чувствуя внутренній необыкновенный жарь. Разсердившись на Вилье, не велёнъ его къ себё пускать. Въ Петербурге ничего этого не знали, извъстили императрицу Марію Өеодоровну в великихъ князей, что государь захворалъ, но слегка, что сначала нисколько никого не встревожило. Императрицу Елизавету Алекстевну медики тоже успокаивали. Повтрила ли она имъ, или нътъ, но она почти неотлучно находилась при больномъ, забывая свою собственную болъзнь и не взирая на свою слабость. Государя также старались успокоить. Онъ грустно улыбался, качалъ головой и говорилъ обыкновенно: «Je sais à quoi m'en tenir», а раза два прибавиль еще; «pourtant je ne voulais que du bien à tous, mais que la volonté de Dieu se fasse». Онъ быль спокоень духомь и какъ будто ожидаль неминуемой смерти, когда ему начинали говорить о выздоровленіи. Императрица тревожилась, страдала, не отходила отъ одра болящаго. Должно быть, слыша постоянныя увъренія, что нъть опасности, и сама этому повърила или хотъла себя увърить, и за день или за два до 17-го ноября писала вдовствующей императриць: «посль тяжелыхь дней сомнынія и опасности, есть надежда на скорое и совершенное выздоровленіе».

Недолго продолжалась эта надежда, потому что на двънадцатый день болъзни государь скончался 19-го ноября. Послъ успокоительныхъ извъстій, которыя обнадеживали, внезапно полученное извъщеніе о кончинъ государя всъхъ оше ломило, всъ были убиты горемъ и совершенно растерялись. Въ Москву объ этомъ пришло извъстіе въ Екатерининъ день, довольно поздно вечеромъ, а на другой день печальный звонъ колокола возвъстилъ его всему городу. Много было различныхъ разговоровъ и предположеній на счетъ неожиданной для всъхъ кончины государя.

Въ самый день кончины государя, императрица писала письмо ко вдовствующей императрицѣ; оно ходило тогда по рукамъ въ спискѣ и начиналось очень умилительными словами: «Нашъ ангелъ на небеси, а я еще все томлюсь на землѣ. Кто же могъ бы ожидать, что я, слабая и больная, переживу его?» И оканчивалось такъ: «Нахожу для себя утѣшеніе въ этомъ ужасномъ несчастіи только въ надеждѣ, что я его не переживу. Желаю и надѣюсь быть вмѣстѣ съ нимъ скоро и неразлучно».

V.

Извѣстіе о кончинѣ государя ужасно опечалило Москву: всѣ его любили, о немъ горевали и плакали. Особы чиновныя по классамъ облеклись въ трауръ, а мы, безклассныя дворянки, тоже сняли съ себя цвѣтное и надѣли черное платье. Разумѣется, прекратились всякія увеселенія, театры, балы,— все кончилось, и Москва притихла на долгое время; всѣ были въ какомъ-то страхѣ и ожиданіи, точно чуяли что недоброе. Велѣно было всему чиновничеству и дворянству собираться въ Кремль и присягать новому государю, Константину Павловичу. Ходили разные смутные слухи объ отреченіи его отъ престола. Толковали, что такъ какъ у Константина Павловича дѣтей не было и онъ разошелся съ женой и вторично женился, то и царствовать не можетъ, а уступитъ престолъ младшему своему брату Николаю. Это происходило въ 1821 — 1823 году.

Конечно, это было дворцовою тайной, но темъ не мене, кое-что выплывало и доходило и до насъ въ Москву.

Люди, хорошо извъщенные о томъ, что происходило при дворъ, передавали, что извъстіе о кончинъ государя дошло въ Петербургъ ноября 27-го. Константинъ Павловичъ и Миха-илъ Павловичъ были тогда въ Варшавъ, а въ Петербургъ императрица Марія Оедоровна и Николай Павловичъ, который помъщался въ Аничковскомъ дворцъ. Великій князь Николай Павловичъ ежедневно получалъ извъстія изъ Таганрога; полученныя 25 и 26 числа подавали надежду, и потому 27 числа утромъ въ дворцовой церкви, послъ объдни, должны были совершать молебствіе о здравіи государя. Императрица

стояла въ комнатъ, смежной съ алтаремъ; тутъ же находился и великій князь, который даль приказаніе, что ежели бы фельдъегерь прібхаль во время службы, то чтобъ его вызвали незамътно. Только что отошла объдня и начался молебенъ, какъ великій князь увидёль, что дверь изъ передней комнаты немного открылась и опять затворилась. Онъ посившиль выйдти и увидёль графа Милорадовича съ такимъ смущеннымъ видомъ, что и безъ словъ понялъ, что все кончено. Тотъ подтвердилъ, что получено извъстіе о кончинъ государя. У великаго князя отъ потрясенія подкосились ноги, онъ опустился на стулъ и послалъ за государынинымъ лейбъ-медикомъ; когда тотъ пришелъ съ Милорадовичемъ, великій князь пошель сь нимъ въ ту комнату, гдъ стояла императрица и, будучи не въ силахъ сказать ни слова, молча поклонился въ землю. Императрица, говорять, сразу поняла все и отъ неожиданности оцъпенъла; ее почти безъ чувствъ провели въ ея покои.

Великій князь Николай Павловичь пошель въ церковь, чтобы немедленно принести присягу цесаревичу Константину Павловичу, какъ законному наслъднику престола. Его примъру послъдовали прочіе, тутъ бывшіе сановники и находившіеся тогда въ Петербургъ архіереи. Голицынъ, князь Александръ Николаевичъ, хотълъ, говорятъ, остановить великаго князя отъ присяги, зная распоряженія покойнаго государя и отреченіе Константина Павловича, и объявилъ ему, что есть завъщаніе на этотъ предметъ, но великій князь не послушался. Подробностей большихъ не приномню: люди придворные все это разскажутъ какъ по писаному, а я передаю со словъ другихъ, что слышала.

Въ Варшаву извъстіе о кончинъ, отправленное въ одно время, пришло раньше, чъмъ въ Петербургъ. Константинъ Павловичъ былъ также пораженъ этимъ неожиданнымъ ударомъ. Онъ тотчасъ объявилъ брату Михаилу Павловичу, что давно отказался отъ престола, запретилъ называть себя государемъ и на другой же день поспъшилъ отправить брата въ Петербургъ, объявляя и подтвержая, что наслъдникъ престола Николай Павловичъ, а не онъ. Пока Михаилъ Павловичъ вхалъ въ Петербургъ, весь городъ уже присягнулъ Константину Павловичу и Москва тоже. Новая присяга другому

меньшому брату произвела въ Петербургѣ большую смуту, которую старались возбудить заговорщики, что и случилось декабря 14-го.

Въ Москвъ, слава Богу, все обощлось безъ тревогъ и волненій.

Ровно за недёлю до Рождества Христова, декабря 18-го, вслёдствіе распоряженій, послёдовавшихъ изъ Петербурга, повёщено было всёмъ служащимъ и жителямъ Москвы, чтобы собрались въ Успенскій соборъ. Когда сановники, военные и гражданскіе, сенатъ и множество разныхъ лицъ туда съёхались, преосвященный Филаретъ въ полномъ облаченіи вошелъ царскими вратами въ алтарь, вынесъ оттуда серебряный ковчегъ и, поставивъ его на столъ, приготовленный на амвонъ, сказалъ рёчь, что, по волё покойнаго государя, его завъщаніе хранилось въ этомъ ковчегъ.

Послѣ этой рѣчи преосвященный снялъ печать съ ковчега, вынулъ изъ него пакетъ, надписанный покойнымъ государемъ, и запечатанный его печатью. Когда пакетъ распечатали, нашли въ немъ манифестъ государя о томъ, что преемникъ его не Константинъ, а Николай, и собственноручное отреченіе отъ престола Константина Павловича, отъ 16-го августа 1823 года. Тайну эту знали только немногіе: императрица Марія, князь Александръ Николаевичъ Голицынъ и архіеписконъ Филаретъ, которому поручено было положить конвертъ въ ковчегъ Успенскаго собора. Николаю Павловичу это было совершенно неизвъстно. Умирая, государь не заблагоразсудилъ открыть эту тайну ни императрицѣ и никому изъ бывшихъ съ нимъ въ Таганрогѣ, очень, впрочемъ, приближенныхъ и довъренныхъ лицъ, ни князю Петру Михайловичу Волконскому, ни Дибичу, ни Чернышеву.

По прочтеніи манифеста и отреченія, всѣ стали присягать Николаю Павловичу, какъ законному наслѣднику.

Многіе полагали тогда, что манифесть сочиняль историкь Карамзинь, такъ какъ знали, что государь къ нему особенно благоволиль, но потомъ оказалось, что манифесть писалъ преосвященный Филареть, а послѣ того что-то еще прибавляль князь Александръ Николаевичъ Голицынъ; пакетъ этотъ привезъ съ собою государь въ августѣ 1823 года и черезъ Голицына передалъ Филарету, который тогда же и вложилъ

его въ серебряный ковчегъ, стоявшій на престолѣ Успенскаго собора.

#### VI.

Тъло императора Александра Павловича отпъвали въ греческомъ монастыръ во имя Св. Александра Невскаго. Монастырь этотъ, новый, быль построень послё французовъ какимъто богатымъ грекомъ и стоилъ ему большихъ денегъ, чуть ли не по 700 тыс. рублей ассигнаціями. Посл'є отп'єванія, т'єло тамъ стояло довольно долго, такъ что процессія отправилась въ путь послѣ Рождества, и по случаю особенно жестокихъ въ тоть годь холодовь, вътровь и бурь, тёло везли медленно, останавливались въ разныхъ губернскихъ большихъ городахъ по нъсколько дней, и вездъ было стечение народное около гроба неимовърное. По ночамъ останавливались въ селахъ и гробъ ставили въ церковь; народъ всюду встречалъ и провожалъ. Когда стали приближаться къ Москвъ, то на встръчу тъла несм'єтныя толны народа, духовенство, власти и генералитетъ отправились въ Коломенское, и все это пало на колъна, когда показалась печальная колесница. Здёсь дорожную колесницу перемънили на парадную. У всъхъ церквей была встръча отъ духовенства; провожавшіе пъшкомъ и въ экипажахъ тянулись болёе чёмъ на двё версты. Въ Москву къ заставъ прибыли къ вечеру, и совершенно уже стемнъло, когда въбхали въ Кремль и внесли тъло въ Архангельскій соборъ. Кто видълъ трогательное зрълище этого погребальнаго царскаго торжества, никогда его не позабудетъ.

Въ Москвъ тъло стояло только три дня и, сказываютъ, что днемъ и ночью народъ, не перемежаясь, все толпился въ соборъ, несмотря на то, что соборы были еще въ ту пору холодные; изъ усердія то и дъло ставили передъ гробомъ свъчи.

При вытадт изъ Москвы, были опять торжественные проводы къ Тверской заставт и далте; у Петровскаго дворца была литія, во Вставтскомъ встртча, и такъ до самаго Петербурга. Какъ тамъ встртчали и хоронили—порядкомъ разсказать не умтю; слышала только, что передъ ттмъ, какъ ттлу туда прибыть, разнесся слухъ, что подъ Казанскимъ соборомъ (гдт оно должно было находиться до перенесенія въ Петро-

павловскую крѣпость) были, будто бы, подведены мины и что злоумышленники хотѣли разомъ взорвать все царское семейство. Доложили объ этомъ государю Николаю Павловичу, онъ этимъ ни мало не смутился, но приказалъ произвести осмотръ и оказалось, что все это были пустые слухи и что подъ соборомъ, гдѣ были просторные подвалы, снимаемые какимъ-то виноторговцемъ, были точно бочки, но только не съ порохомъ и не съ горючими веществами, а просто-напросто, съ виноградными винами; это всѣхъ успокоило.

#### VII.

Умирая, покойный государь Александръ Павловичъ поручилъ императрицу попеченію князя Петра Михайловича Волконскаго, его женъ, княгинъ Софъъ Григорьевнъ, сестръ его княжнъ Варваръ Михайловнъ и дочери, княжнъ Александръ Петровнъ. Княгиня Волконская была дочерью князя Григорія Семеновича Волконскаго (родного брата тетушки Марьи Семеновны Римской-Корсаковой) и поэтому приходилась двоюродною сестрой сестръ, Екатеринъ Петровнъ Архаровой. Объ княжны, тетка и племянница, находились при императрицъ, будучи ея фрейлинами и пользуясь особеннымъ ея расположеніемъ. Княжна Александра Петровна была въ последствіи замужемъ за Павломъ Дмитріевичемъ Дурново. Императрица очень порывалась слёдовать за тёломъ государя, но при стоявшихъ тогда жестокихъ холодахъ и при слабости ея, отъ утомленія и горя, медики объявили, что ей ръшительно невозможно тронуться съ мъста, пока не наступить болье благопріятное время. Итакъ, ей пришлось дожидаться до посл'яднихъ чиселъ апръля.

Въ день, назначенный для отъйзда императрицы изъ Таганрога, едва не весь городъ собрался ее провожать: всй со слезами и очень далеко за городъ провожали ея карету, йхавшую довольно тихо. Государыня заранйе извйстила императрицу Марію Өеодоровну о своемъ выйздй и просила ее прійхать къ ней для свиданія въ Калугу; оттуда предполагали провезти ее въ подмосковное иминіе князя Волконскаго, вер-

стахъ въ двадцати отъ Москвы 1), гдѣ бы она осталась дожидаться коронаціи, уже назначенной въ іюлѣ мѣсяцѣ.

Путешествіе очень утомляло императрицу, и какъ ее ни уговаривали Волконскіе и медики дать себъ отдыхъ и побыть гдь-нибудь подольше на одномъ мьсть, она спъшила добраться поскоръе до Калуги, гдъ императрица Марія Өедоровна уже ея дожидалась. Въ Орлъ ей стало еще хуже, т.-е. она стала еще слабве, но все-таки желала продолжать свой путь, 3-го мая прібхала въ Белевъ, небольшой городъ между Орломъ и Калугой, и здёсь до того ослабёла, что сама почувствовала невозможность бхать далбе и послала сказать императрицъ Маріи, что просить ее прітхать. Вс конскіе ужасно перетревожились, но больная ихъ успокоила и послала ихъ отдыхать, а при себъ вельла остаться только одной своей камермедхенъ и, говорять, ранбе обыкновеннаго пожелала лечь въ постель и скоро започивала. Начинало уже разсветать, когда дежурившая въ соседней комнате вздумала потихоньку войти въ спальную, чтобы посмо вть, что тамъ дълается и, подошедши къ постели, нашла и кую перемъну въ лицъ императрицы, что тотчасъ поспътила послать за лейбъ-медикомъ и Волконскими; едва они усибли войти въ комнату, какъ государыня тихо и едва примътно испустила послъднее дыханіе въ ночь съ 3-го на 4-е мая. Тотчасъ послали эстафету къ Маріи Өеодоровнъ, которая, между тёмъ, уже выёхала изъ Калуги и направлялась къ Бълеву. Это печальное извъстіе настигло ее, кажется, въ Перемышль, верстахь въ тридцати за Калугой. Можно себь представить ея поражение и печаль. Такъ, послъ кончины государя Александра Павловича, его вдова не прожила и полугода. Императрица Марія, пробывъ недолгое время въ Бълевъ, поъхала въ Москву, гдъ находилась тогда меньшая ея невъстка, великая княгиня Елена Павловна, бывшая въ тягости и со дня на день ожидавшая разръщенія; въ половинъ мая она родила дочь, которую въ намять новопреставлен-

<sup>1)</sup> По всей въронтности, село Суханово, отъ Москвы 18 верстъ, отъ уъзднаго города Подольска 12 верстъ. Тамъ прекрасный домъ и обширный паркъ; версты полторы оттуда мужской монастырь — Екатерининская пустынь, которую императоръ Александръ Павловичъ и императрица псетили, бывши въ гостяхъ у князя Водконскаго.

дой императрицы и назвали Елизаветою. Искренняя участлица всёхъ скорбей и радостей своей царственной семьи, имнератрица онять отправилась изъ Москвы встрёчать тёло въ Бозё почившей государыни. Повелёно было преосвященному Филарету сдёлать встрёчу на границё Московской губерніи, и онъ для этого ёздилъ въ Можайскъ, гдё тёло было внесено въ соборный храмъ; наутро, въ присутствіи императрицы Маріи, Филаретомъ совершена литургія и сказано прекрасное надгробное слово, довольно краткое, но, помнится мнё, хорошо и вёрно изображавшее добродётельную, праведную жизнь благочестивой государыни.

Тъло везли на Москву тъмъ же опять порядкомъ и на той же печальной колесницъ, какъ и государя, и такъ же встръчали и провожали.

Недѣли полторы спустя послѣ этого печальнаго торжества, императрица Марія принимала отъ святой купели внучку свою великую княжну Елизавету Михайловну въ Чудовомъ монастырѣ, и по сему случаю преосвященнымъ Филаретомъ тамъ были произнесены два привѣтственныя краткія слова, которыя были напечатаны въ то время въ Московскихъ Вѣдомостяхъ.

Не помню, гдѣ великая княгиня родила дочь, но потомъ она жила въ Кусковѣ и до коронаціи въ Петербургъ уже не возвращалась, а императрица Марія Өеодоровна имѣла пребываніе въ домѣ графа Разумовскаго на Гороховомъ полѣ. Въ послѣдствіи, великій князь Михаилъ Павловичъ купилъ домъ бывшій графа Головина 1) на Остоженкѣ, и послѣ того онъ и великая княгиня, въ свои пріѣзды въ Москву, тамъ уже обыкновенно и пребывали; но это было послѣ первой холеры, кажется, если не ошибаюсь, въ 1831 году.

## VIII.

Вслъдъ за государемъ Александромъ Павловичемъ, стали умирать одинъ за другимъ люди, пользовавшіеся его благорасположеніемъ и не дождавшіеся свътлыхъ празднествъ но-

<sup>1)</sup> Ныив на этой мъстности Лицей Цесаревича Николая.

ваго царствованія, все люди замѣчательные, вѣрой и правдой послужившіе государю и потрудившіеся для отечества.

Прежде всёхъ умеръ графъ Румянцевъ, сынъ извёстнаго Румянцева-Задунайскаго. Онъ былъ женатъ, великій любитель и собиратель древностей, рукописей и вообще разныхъ рёдкостей и диковинокъ. Въ Москве онъ живалъ не подолгу, служилъ при дворе, былъ канцлеромъ до 1812 года и все больше жилъ въ Петербурге; но мне не разъ случалось видать его на большихъ балахъ, — очень благообразный и представительный вельможа. Подъ конецъ, говорятъ, совсёмъ оглохъ и вживе уже разрушался. Румянцевскій домъ былъ на Покровке, и тамъ во многихъ комнатахъ на потолкахъ были рисованныя и барельефныя изображенія баталій, где участвоваль Задунайскій. Потомъ этотъ домъ купилъ какой-то купецъ и, конечно, соскоблилъ и счистилъ всё эти славныя воспоминанія, а вмёсто нихъ, пожалуй, велёлъ намалевать разныя цацы и по пряничному разукрасилъ стёны.

Потомъ умеръ другой графъ коротко знакомый намъ, жителямъ Москвы, бывшій нашъ генераль-губернаторъ, графъ Өелоръ Васильевичъ Растопчинъ. Я про него хотя кой-что и разсказывала, но многаго не пришлось досказать. Что тамъ ни говори про его дъйствія во время французовъ въ Москвъ, но Москва многимъ ему обязана, а главное темъ, что онъ поджегъ ее, чъмъ совершенно сгубилъ Бонапарта и его скопища, иначе бы мы отъ хищника и не избавились. Онъ не пожальть и собственнаго достоянія и прекрасный свой домъ въ Вороновъ также поджегъ, чтобъ онъ не достался въ добычу врагамъ. Въ 1814 году онъ былъ смененъ, какъ главнокоманиующій Москвы, и на м'єсто его поступиль Тормазовъ, а онъ сдъланъ членомъ государственнаго совъта. Послъ выхода непріятеля изъ Москвы, онъ, какъ слышно было, остался не совсъмъ доволенъ, что его заслуги и пожертвованія были приняты холодно и мало оценены. У него осталась на сердцъ заноза, и онъ съ тъхъ поръ не служилъ, а только числился на службъ и подолгу живаль за границей. Можно упрекнуть его въ двухъ только случаяхъ: вопервыхъ, зачёмъ онъ позволилъ неистовой черни растерзать Верещагина, ни въ чемъ, говорятъ, невиновнаго (если это такъ и онъ зналъ это, то отдасть онь отвёть Богу), а во-вторыхь, за малодуmie, что написаль книгу — Правду о пожаръ Москвы, въ которой оправдывается отъ обвиненія, что онъ поджегъ Москву. Эта книжка была сперва напечатана на французскомъ языкъ и послъ того переведена на русскій, и тогда говорили, что настоящее ся заглавіе — Неправда о пожаръ Москвы. Извиняться предъ врагомъ не следовало: говори, что хочешь, нечего объ этомъ заботиться, если совъсть не коритъ. А что онь придумаль и поощриль поджечь Москву, въ этомъ всф мы были и остались увърены, что онъ тамъ ни пиши. Домъ его быль на Лубянкъ, рядомъ съ домомъ, принадлежавшимъ, говорятъ, князю Пожарскому. Послъ взятія Парижа нашими войсками въ 1814 году, Растопчинъ дълалъ для Москвы у себя большой праздникъ и, кажется, это было послъднимъ блестящимъ угощеніемъ въ жизни этого человъка, постойнаго лучшей участи, испытавшаго много превратностей, и величія, и прискорбія. Переставъ быть начальникомъ Москвы, онъ убхаль въ чужіе края и, по возвращеніи своемъ, жилъ опять въ Москвъ. Но люди, лебезившіе предъ нимъ во дни его правленія, мало о немъ помнили: онъ жилъ довольно уединенно, можетъ-быть и потому, что былъ не всегда сдержанъ въ разговорахъ и сужденіяхъ и вообще слыль за человъка недовольнаго, раздраженнаго и желчнаго. Жена его, племянница екатерининской камеръ-фрейлины Протасовой, вмъстъ съ теткой получившая графство, была ревностная католичка: одну изъ дочерей своихъ пристроивъ за французскаго графа Сегюра, хотела было и меньшую, девицу леть семнадцати или восемнадцати, обратить въ латинство, дъвица не поддавалась. Она была собой очень хороша и умерла отъ чахотки въ первой молодости, и какъ ее ни преследовала мать своими уговариваніями, умерла въ православіи. Тогда много толковали о томъ, какъ графиня втихомолку отъ мужа тарантила около больной со своими аббатами, но, къ счастію, не усибла въ своихъ интригахъ.

Не знаю, быль ли графъ Өедоръ Васильевичъ особенно богомоленъ и набоженъ, но онъ быль приверженъ ко всему русскому и скончался въ духѣ православія, какъ хорошій и настоящій христіанинъ. Онъ запретилъ хоронить себя съ пышностію и завѣщалъ, чтобы тѣло отпѣвалъ только одинъ приходскій священникъ, что и было исполнено: его отпѣвалъ священникъ церкви Введенія, на Лубянкъ, а схоронили на Пятницкомъ кладбищъ 1).

Третье лицо, вскоръ послъ императора Александра Павловича за нимъ послъдовавшее, былъ извъстный историкъ Карамзинъ. Не будучи ни знатнымъ, ни чиновнымъ, онъ пользовался особымъ благоволеніемъ покойнаго государя и оббихъ императрицъ, которыя были съ нимъ въ постоянной перепискъ и очень его любили. Его здоровье давно уже начинало слабъть отъ многолътнихъ трудовъ и продолжительныхъ занятій; онъ прихварываль, но скоро потомъ оправлялся; лъть ему было еще немного-шестьдесять съ чъмъ-нибудь. Въ началъ декабря мъсяца, стало-быть, въ скорости послъ полученія въ Петербургъ извъстія о кончинъ государя, онъ, по обыкновенію своему, отправился во дворецъ къ императрицъ, долго тамъ пробылъ, говорилъ много съ жаромъ и одушевленіемъ и, по возвращении домой, былъ въ лихорадочномъ состоянии, и это отозвалось на его здеровьт. Потомъ онъ простудился въ день смуты, 14-го декабря, потому что отправился на площадь, гдъ находился государь, и послъ того до вечера пробыль во дворцъ. Въ началъ января онъ заболъль, а въ первыхъ числахъ февраля дошли до насъ слухи въ Москву, что Карамзинъ смертельно занемогъ, что у него воспаленіе, что его жизнь въ опасности. Недъля черезъ двъ или три сказывають, что ему стало легче, но что онь кашляеть, что опаса ются чахотки и потому совътують ему тхать съ наступленіемъ весны въ Италію. Туть онъ р'єнился просить себ'є у новаго государя мёста для службы при итальянскомъ дворё. но государь, вмёсто этого, приказаль выдать ему значитель. ную сумму денегь и снарядить для него особый фрегать, для путешествія водою. Всъ были въ восхищеніи отъ такой внимательности и милости государя къ русскому историку, для котораго, кромъ того, велъео было еще отвести помъщение въ Таврическомъ дворцъ, чтобы больной до своего отъъзда могъ дышать лучшимъ воздухомъ, чёмъ въ спертыхъ улицахъ города.

<sup>1)</sup> Домъ графа Растопчина, купленный въ посявдствін графомъ Орловымъ-Денисовымъ, принадлежалъ посявднему и его сыну болже интиадцати явтъ; посяв того былъ купленъ Шиповымъ и совершенио утратиль прежий свой видъ.

Императрица Марія Өеодоровна, собпрансь къ намъ въ Москву и потомъ на встрѣчу къ императрицѣ Елизаветѣ Алексѣевнѣ, нечаянно пріѣхала къ Карамзину, чтобы съ нимъ проститься, и очень его этимъ порадовала. Но вскорѣ послѣтого, ему стало опять хуже. Она посылала къ нему своего лейбъ-медика (не помню фамиліи), и онъ очень ее огорчилъ, сказавъ ей, что Карамзинъ въ безнадежномъ положеніи, что у него чахотка и что ѣхать ему въ чужіе края не придется. Въ маѣ стало ему еще хуже, пришло извѣстіе о кончинѣ императрицы въ Бѣлевѣ, и это ускорило его смерть: онъ умеръ въ послѣднихъ дняхъ мая мѣсяца. Государь ѣздилъ къ его тѣлу и очень плакалъ. Тяжелы были для Россіи 25-й и 26-й годъ, велики были для нея потери и потрясенія; многія семейства оплакали близкихъ умершихъ и живыхъ покойніковъ, принимавшихъ участіе въ мятежѣ.

### IX.

Заговоръ 14-го декабря слишкомъ всёмъ извёстень и распространяться о немъ мнё нётъ нужды, но о нёкоторыхъ лицахъ, въ немъ замёшанныхъ, могу и я, можетъ статься, сказать что нибудь, нигдё не напечатанное. Въ числё ихъ были, къ несчастію, и мои родственники, родственники мопхъ родныхъ и люди, знакомые мнё и близкіе.

Давно заваривалась эта каша въ разныхъ концахъ Россіи: вт Крыму, въ Кіевъ, въ Петербургъ и Москвъ. Еще въ бытностъ мою въ Петербургъ въ 1822 году доходили до меня смутные слухи, что есть какія-то тайныя общества и что они трактуютъ о разныхъ перемънахъ въ Россіи, и признанось, какъ многіе, считала и я все это глупою выдумкой и пустыми сплетнями. Тогда не обратили на это должнаго вниманія, дали деревцу разростись въ дерево и пустить глубокіе корни, такъ что подъ конецъ пришлось вступать въ борьбу съ легіономъ злоумышленниковъ. Буря разразилась при восшествіи на престоль новаго государя: начались слъдствія, составлена слъдственная верховная комиссія, которая разбирала вины мятежниковъ, и были онъ раздълены на сколькото классовъ. Донесеніе комиссіи было потомъ напечатано,

какъ и списокъ лицъ виновныхъ; мнѣ добыли и то, и другое.

Самыми главными коноводами были: Пестель, Каховскій, Рылбевъ, Муравьевъ - Апостолъ и Бестужевъ-Рюминъ; ихъ всѣхъ повѣсили предъ Петропавловскою крѣпостью, іюля 13 дня 1826 года. Въ день казни государя въ Петербургъ не было: онъ заранве убхаль въ Царское Село. Онъ хотвлъ было, говорять, помиловать отъ смертной казни и этихъ зачинщиковъ, какъ онъ сдёлалъ въ отношеніи нёкоторыхъ другихъ мятежниковъ, но люди приближенные, а кто говоритъ. что и самъ митрополитъ Серафимъ и другіе члены Святьйшаго Синода, прослышавъ о намъреніяхъ государя, возстали противъ монаршаго милосердія и уговорили его показать примъръ строгости надъ главными возмутителями, и государь послушался ихъ совътовъ. Для всъхъ прочихъ государь смягчилъ приговоры Верховной Комиссіи, и хотя нъкоторые были обречены на казнь, ихъ только сослали, осужденнымъ на ссылку убавиль число лёть пребыванія въ Сибири и слёлалъ всъмъ облегченія.

Отецъ Пестеля быль при императорѣ Александрѣ гдѣ-то въ Сибири губернаторомъ, вслѣдствіе безпорядковъ по управленію, и за начеты на него былъ удаленъ изъ службы и жилъ у себя въ деревнѣ въ великой скудости. Послѣ казни его сына, государь, узнавъ, что старикъ въ нуждѣ, велѣлъ дать ему аренду и послалъ пятьдесятъ тысячъ деньгами, а меньшого сына, брата повѣшеннаго, взялъ къ себѣ во флигель-адъютанты. Это было въ то время разсказываемо съ восхищеніемъ, и всѣ приходили въ умиленіе отъ царскаго великодушія и милосердія.

Кто былъ Рылѣевъ: сынъ ли или родственникъ бывшаго при императрицѣ Екатеринѣ II петербургскаго губернатора, или убитаго въ 1812 году генерала, и на комъ онъ былъ женатъ, — не имѣю понятія; знаю только, что у него было нѣсколько человѣкъ дѣтей, малъ-мала меньше. Вдова его отъ горя, что мужа казнили, тронулась въ умѣ. Государь узналъ объ этомъ; посылалъ навѣдываться объ ней, хотѣлъ взять ее на свое попеченіе, во всемъ обезпечить, велѣлъ ей сказать, что онъ беретъ подъ непосредственное свое покровительство ея дѣтей и позаботится объ ихъ судьбѣ, и велѣлъ узнать, не

имъ̀етъ ли она какихъ нуждъ. Но она, раздраженная горемъ, какъ разсказывали, отвергла милостивую заботливость государя и ничего не захотъла принять не для себя, ни для дътей.

Кромѣ Муравьева-Апостола, котораго повѣсили (Сергѣя Ивановича), и двухъ его братьевъ, были замѣшаны еще дѣти Михаила Никитича Муравьева (не Апостола), женатаго на Екатеринѣ Өедоровнѣ Колокольцевой. И мужъ, и жена были люди весьма достойные и уважаемые. Муравьевъ-отецъ былъ нѣкоторое время попечителемъ Московскаго университета, потомъ завѣдывалъ Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія и былъ сенаторомъ; онъ умеръ до двѣнадцатаго года, оставивъ вдову еще довольно молодыхъ лѣтъ.

Она посвятила себя воспитанію двухъ мальчиковъ, жила только для нихъ и полагала въ нихъ все свое счастіе. Старшій, Никита, быль очень умень, честолюбивь, предпріимчивь и смълъ, но благороденъ. Онъ учился успъшно, служилъ хорошо и женился на прекрасной собою, знатной и богатой графинъ Чернышевой, дочери графа Григорія Ивановича (двоюроднаго брата княгини Натальи Петровны Голицыной). Брать этой молодой Муравьевой, Захаръ Григорьевичъ, единственный сынь у отца (имъвшаго нъсколько дочерей), быль тоже замъщанъ въ декабрьскій мятежъ и вмъсть съ Муравьевыми и другими сосланъ въ Сибирь. Родная тетка Никиты Муравьева была за Лунинымъ (роднымъ братомъ Александра Михайловича), и ея сынъ, двоюродный брать Муравьевыхъ, тоже попаль въ этоть омуть и быль сослань. Когда графъ Григорій Чернышевъ умеръ и фамилія его въ мужскомъ родъ пресъклась (сынъ его, Захаръ, будучи сосланъ, лишенъ былъ и графства), то старшая изъ дочерей Чернышева, вышедшая замужъ за Кругликова, приняла титулъ и фамилію отца и составилась новая отрасль Чернышевыхъ-Кругликовыхъ.

Несчастная мать двухъ Муравьевыхъ была въ великой горести и въ продолжение слъдствия и заключения сыновей, постаръла на десятокъ лътъ; она обращалась, къ кому могла и просила ходатайствовать. Кажется, что княгиня Наталья Петровна Голицына, близкая къ императрицъ Марии и уважаемая новымъ государемъ и императрицею, содъйствовала помилованию отъ смертной казни ея племянника Чернышева и Муравьевыхъ; можетъ статься, что просила и за другихъ. Жена Никиты Муравьева не захотъла его оставить и послъдовала за нимъ въ ссылку, гдъ она и умерла въ началъ 1830-хъ годовъ, а лътъ чрезъ десять спустя умеръ и онъ. Тамъ въ Сибири родиласъ у нихъ дочь, которую по смерти отца привезли къ бабушкъ Екатеринъ Өедоровнъ, и она должна была няньчиться со внукою на старости лътъ.

Много было молодыхъ людей изъ лучшихъ и извёстнёйшихъ фамилій замёшано въ эту смуту. Имена нёкоторыхъ я помню: князь Волконскій, князь Щепинъ-Ростовскій, князь Одоевскій, князь Оболенскій, князь Трубецкой, князь Голицынъ, графъ Коновницынъ, баронъ Розенъ, графъ Чернышевъ п многіе другіе.

Князь Оболенскій, Евгеній Петровичь (сынь князя Петра Николаевича, женатаго на Кашкиной), родной племянникъ нашего сосъда, храбровского князя Алексъя Николаевича, принималь участіе въ мятеж 14-го декабря, какъ одинъ изъ главныхъ зачинщиковъ; онъ былъ сперва осужденъ на смертную казнь, но государь смягчиль приговорь, и онь быль сосланъ въ Сибирь. Родная тетка этого Оболенскаго, дъвица Кашкена, была фрейлиною при императрицъ Маріи Өеодоровнъ, а отецъ ел (у котораго было много дътей, человъкъ десять или девнадцать) быль некоторое время генераль-губернаторомъ у насъ въ Калугъ, уже послъ моего замужества, и батюшка быль съ нимъ знакомъ и въ хорощихъ отношеніяхъ. Онъ губернаторствоваль недолго, года два-три, и умеръ лътъ шестинесяти или даже моложе. Я слыхала, что въ началъ царствованія императрицы Екатерины II, когда стряслась бъда надъ Мировичемъ и онъ быль отданъ подъ судъ, то следствіе по этому делу было поручено произвести Кашкину, и чрезъ это ему после того очень повезло, такъ что онъ, не имън еще сорока лътъ и до своего губернаторства въ Калугъ, быль уже генераль-губернаторомь въ другихъ губерніяхъ и въ последнее время имель Александровскую ленту.

Родной племянникъ моей невъстки, Марьи Петровны Римской-Корсаковой, сынъ ея сестры Елены Петровны, бывшей за Сергъемъ Васильевичемъ Толстымъ, Владиміръ Сергъевичъ, тоже былъ въ числъ замъшанныхъ въ заговоръ и хотя онъ былъ не изъ главныхъ зачинщиковъ, однако, не мино-

валъ ссылки. Елены Петровны не было уже въ живыхъ, но Сергъй Васильевичъ былъ еще живъ, и для отца это было большое горе. Очень хлопотали тогда, чтобы выручить молодого человъка, которому и двадцати лътъ еще не было; когокого ни просили, отстоять не могли.

По родству съ княземъ Юріемъ Владиміровичемъ Долгоруковымъ, просили и его принять участіе и нохлопотать за правнука. Старый вельможа, начавшій службу еще при императрицѣ Елизаветѣ Петровнѣ въ Семилѣтнюю войну (въ которой участвовалъ и батюшка), вѣрою и правдою служившій Екатеринѣ, Павлу и Александру, сперва и слышать не хотѣлъ о томъ, чтобы просить за виновныхъ: «Кто противится своему государю, за того я не челобитчикъ; нечего и жалѣть этихъ крамольниковъ, подѣломъ вору и мука». Потомъ его, кажется, склонили просить за Толстого, но, однако, безъ успѣха.

И мой родной племянникъ, князь Александръ Вяземскій, запутался въ этомъ дёлё, и, можетъ статься, ему пришлось бы очень худо, ежели бы не ходатайствоваль за него старшій брать князь Андрей, который не только не участвоваль въ заговоръ, но доказалъ свою върность государю во время смуты 14 лекабря, бывъ на площади и охраняя государя и наследника. Онъ просилъ за брата, и его просьбу уважили; однако, князя Александра переведи въ армію тъмъ же чиномъ и запретили ему на нъкоторое время въвздъ въ столицы. Отецъ на него сердился, на первыхъ порахъ видъть не хотълъ п лишиль было наследства, но брать, скрывь завещание отца. раздёлиль съ нимъ пополамъ отцовское имъніе. Во время турецкой кампаніи князь Александръ участвоваль въ походъ, быль подъ Адріанополемь и тъмь немного загладиль свой безумный поступокъ; но онъ всегда рёзко и язвительно отзывался про государя и государыню, конечно, не при мет и не у меня въ домъ, а то я бы и принимать его перестала.

Былъ у меня еще одинъ родственникъ, мужъ одной изъ моихъ илемянницъ, который просидълъ шесть мъсяцевъ въ кръпости, и такъ какъ онъ носилъ фонтанель, чтобы оттягивать приливы крови отъ головы, а въ кръпости съ этимъ возиться ему, конечно, было нельзя, то онъ вскоръ послътого и ослъпъ и умеръ много лътъ спустя, и ни одного изъ

своихъ дѣтей, кромѣ старшаго ребенка, родившагося въ 1824 году, ему не пришлось видѣть. По выходѣ изъ крѣпости, онъ быль долженъ прожить безвыходно десять лѣтъ въ деревнѣ, не смѣя выѣзжать ни въ одну изъ столицъ. Послѣ 1836 года, онъ живалъ съ семействомъ въ Москвѣ по зимамъ, но въ Петербургъ не ѣздилъ. Старшій его братъ, болѣе его замѣ-шанный, выпутался какъ-то изъ бѣды и не только что вышелъ сухъ изъ воды, но послѣ того служилъ, былъ въ генеральскомъ чинѣ, имѣлъ ленты и умеръ, кажется, будучи сенаторомъ и на весьма хорошемъ счету у правительства, потому что его посылали ревизовать губерніи.

Не умѣю теперь назвать, кто изъ замѣшанныхъ въ заговорѣ, года за два или за три до того, былъ въ Саровской пустыни, гдѣ тогда жилъ прославившійся своею святою жизнью старецъ отецъ Серафимъ. Только вотъ какъ было дѣло: два брата пріѣхали въ Саровъ и пошли къ старцу (думается мнѣ, что это были два брата Волконскихъ); онъ одного изъ нихъ принялъ и благословилъ, а другому и подойти къ себѣ не далъ, замахалъ руками и прогналъ. А брату его про него сказалъ: «что онъ замышляетъ недоброе, что смуты не окончатся хорошимъ, и что много будетъ пролито слезъ и крови», и совѣтовалъ образумиться во время. И точно, тотъ изъ двухъ братьевъ, котораго онъ прогналъ — попалъ въ бѣду и былъ сосланъ.

Была въ Москвъ одна очень богатая женщина, Анна Ивановна Анненкова. Она имъла сына, попавшаго въ заговоръ, за что онъ и былъ приговоренъ къ ссылкъ. Ему нравилась одна француженка; кто она была—цвъточница ли, торговка ли какая или гувернантка — порядкомъ не знаю, но только не важная птица, впрочемъ, державшая себя хорошо и честно.

Когда она узнала, что Анненкова ссылають, она явилась и говорить его матери: «Вашь сынь меня любить и я раздёляю его привязанность; выдти за него замужь при прежнихь его обстоятельствахъ я не рѣшилась бы, потому что чувствую великую разницу его и моего положенія; но теперь, когда онь несчастливъ и назначень въ ссылку, я его не брошу, послѣдую за нимъ, и ежели вы намъ дадите ваше благословеніе, я буду его женой». Анненкова была очень тронута такимъ благороднымъ поступкомъ, обняла эту молодую дѣ-

вушку и сказала ей, что какъ ни горько ей терять сына, но она спокойнъ отпустить его, зная, что онъ будеть имъть при себъ жену, такую достойную, благородную и любящую женщину. Отъ этого брака у Анненковой были двъ ли, три ли внучки, которыя воспитывались у бабушки, жившей на Самотекъ на Садовой, въ своемъ домъ.

У этой Анненковой жила при ея внучкахъ Варвара Аванасьевна Дохтурова, дочь родной сестры дядюшки графа Степана Өедоровича Толстого. Это было въ 1836 или 1838 году. Мужъ Варвары Өедоровны былъ генералъ и богатый человъкъ, но большой игрокъ, который проиграль все, что имълъ. такъ что послѣ его смерти бъдная его жена и двъ дочери остались ни при чемъ. Старушка въ скорости умерла, а дочери-Марья Аванасьевна и Варвара Аванасьевна принуждены были жить въ людяхъ. Старшая, Марья, большая мастерица въ живописи и рисованьи, жила у хорошей моей знакомой Настасьи Владиміровны Беерь (урожденной Ржевской), двоюродной сестры тетушки Марьи Степановны Татищевой (по себъ тоже Ржевской), а Варвара Аванасьевна-у Анненковой, и получала по двъ тысячи ассигнаціями въ годъ жалованья; потомъ у нея сдёлалась водянка и она умерла въ 38 или 39 году.

Эта Дохтурова много разсказывала про удивительныя странности и причуды старухи Анненковой. Такъ, напримъръ, она спала не на перинъ, не на пуховикъ или матрасъ, а на капотахъ.

- Какъ это-на капотахъ? спрашиваю я.
- Да такъ: ей постилають каждый вечеръ на кровать ваточные шелковые капоты, которыхъ у ней было болъе двухъ десятковъ, и, постлавъ одинъ, его разглаживаютъ утюгомъ, потомъ стелютъ другой, третій и сколько понадобится, и каждый разглаживаютъ, чтобы не было ни одной складки, и постлавъ простыню, гладятъ опять утюгами, чтобы постель нагрълась и не остыла. Если старуха ляжетъ и почувствуетъ гдъ-нибудь складку, зоветъ горничныхъ, всъ капоты съ постели долой и опять съизнова начинается стилка и глаженье.

Она любила, чтобъ у ней было много живущихъ въ домѣ, и когда случалось, что двѣ или три изъ приживалокъ и компаньонокъ почему-нибудь не обѣдаютъ за столомъ, она сер-

дилась: «Куда же это веб разошлись и за столомъ сегодня такъ мало»?

У нея была одна пожилая и толстая нѣмка, которой вся обязанность только въ томъ и состояла, чтобы нагрѣвать то кресло, на которомъ сиживала обыкновенно Анненкова, и потому за полчаса до ея выхода изъ спальни, нѣмка придетъ и сядетъ на ея мъсто и уступаетъ, когда та придетъ.

И много разныхъ другихъ причудъ и странностей имъла она. Если кто похвалитъ что-нибудь изъ ея вещей, тотчасъ приступитъ непремънно: возьми, и не отстанетъ, пока не принудитъ взять. Зная эту ея слабость, многіе изъ окружавшихъ ее тъмъ пользовались и, умышленно хваля, что имъ нравилось, выпрашивали желаемое.

#### X.

Въ этомъ же 1826 году, апръля 20-го, я лишилась сестры своей, монахини Зачатіевскаго монастыря, матери Аванасіи. Она всегда говаривала, что желала бы предъ смертью нъсколько деньковъ поболъть, успъть исполнить долгъ христіанскій и такъ умереть. По ея желанію Господь послалъ ей и кончину. Еще на шестой недълъ стала она себя плохо чувствовать и говорила мнъ:

- Ну, сестра, скоро мы съ тобой разстанемся; я не долго наживу, чувствую, что приходить мое последнее время.
- Да что же ты чувствуеть? допрашивала я ее. По-
- Нътъ, милая моя, не нужно, особеннаго я ничего не чувствую, а знаю, что скоро умру.

Это меня очень тревожило; я очень ее любила. Она черезъ силу все еще ходила въ церковь. Я каждый день съ нею виделась.

Въ великій пятокъ она до того ослабѣла, что въ церковь не могла уже идти, но перемогалась, чувствуя себя очень не хорошо, и все еще надѣялась, что отдохнувъ на слѣдующій день, она будетъ въ силахъ выстоять продолжительную заутреню подъ Пасху. Я ей не противорѣчила, чтобъ ее не огорчить, но видѣла, что не въ церкви, а въ постели придется ей встрѣчать этотъ свѣтлый праздникъ, что и случи-

лось... Тутъ я невольно вспомнила, что она мнѣ за годъ предътъмъ говорила въ Пасху:

— Знаешь ли, сестра, мнё почему-то кажется, что я въ послёдній разъ встрётила Пасху въ церкви; вёрно я не доживу до слёдующаго года.

Предчувствіе ея сбылось: она дожила, но въ церкви не могла уже быть.

Пасха была 18-го апръля, а во вторникъ, 20-го числа, сестра скончалась на интъдесятъ первомъ году отъ рожденія. Она, можетъ статься, скончалась бы и въ понедъльникъ, но монахини не дали ей умереть покойно и на цълыя сутки продлили ея муки. Когда я пришла къ ней въ понедъльникъ послъ объда, она уже совсъмъ кончалась; вдругъ монахини притащили къ постели рогожу и разостлали на полу.

— Что это такое? спрашиваю я.—«Это для матушки, говорять онъ,—она кончается, такъ слъдуеть помереть на рагозинъ».

Я не вытеривла и ушла въ другую комнату, а онв взяли больную и стащили на полъ на рогожу.

Она было позабылась, вдругъ ее берутъ и кладутъ на полъ,—каково это?

Можетъ статься, по ихнему, по монашескому, такъ это и должно быть; но, признаюсь, близкому человъку видъть это очень тяжело. Въдная сестра стала бредить, отъ испуга сдълались у ней корчи, и она, при всемъ своемъ смиреніи и кротости, начала роптать, можетъ-быть, и въ бреду. Я не могла равнодушно смотръть на нее въ такомъ положеніи, простилась съ нею, горько заплакала и отправилась домой, а она еще всю ночь прострадала и скончалась къ утру. Отпъвали ее въ пятницу, и такъ какъ это было на Святой недълъ, то пъли Христосъ воскресе, а мы, всъ родные, находившіеся на погребеніи, были въ бъломъ, и не похоже было на похороны.

Схоронить ее мы ръшили въ Даниловъ монастыръ, такъ какъ тамъ были уже схоронены нъкоторые изъ нашихъ Римскихъ-Корсаковыхъ: тетушка Марья Семеновна, дядюшка Александръ Васильевичъ и другіе, а въ послъдствіи тамъ положили и брата Николая Александровича, и его сестру Елизавету Александровну Ржевскую.

Тамъ была схоронена и няня покойной сестры, Въра Дементьевна, которую она очень любила, и потому рядомъ съ нею положили и сестру. Эта потеря для меня была очень чувствительна, и я долгое время тосковала, а потому не хотълось мнъ посмотръть ни на какое торжество изъ бывшихъ въ августъ, по случаю коронаціи.

## XI.

О коронаціи государя Николая Павловича начинали было поговаривать еще въ апрѣлѣ мѣсяцѣ и думали совершить ее въ іюнѣ; но когда пришло въ Петербургъ извѣстіе о кончинѣ императрицы Елизаветы Алексѣевны, велѣно было прекратить всѣ приготовленія къ коронованію и было оно отложено до августа мѣсяца, причемъ снова наложенъ глубокій трауръ на полгода, но потомъ, по случаю коронаціи, онъ быль сокращенъ. Въ іюлѣ мѣсяцѣ, когда окончился судъ надъ заговорщиками, и самыхъ главныхъ преступниковъ казнили, то чтобы скорѣе изгладить грустное и тяжелое впечатлѣніе, которое это на всѣхъ произвело, и чтобы положить конецъ разнымъ глупымъ и злоумышленнымъ толкамъ на счетъ того, кто будетъ государемъ, сочли нужнымъ поспѣшить коронованіемъ, и у насъ въ Москвѣ начались въ Кремлѣ приготовленія для этого торжества.

Въ ту пору были еще люди, которые помнили коронацію императрицы Екатерины (а Павловскую и Александровскую я и сама помнила) и говорили, что такой торжественности и пышности при прежнихъ не было.

Дворъ прибыль въ Москву около 20 іюля, а жударь и государьня, какъ это издавна вопло въ обычай. Э прітадт съ дороги имтли сперва пребываніе въ Петровско зъ дворцт, и только чрезъ нтсколько дней торжественно, въ золотыхъ каретахъ, вътхали въ Москву. Императрица тала съ великимъ княземъ наслъдникомъ въ каретт, а государь императоръ верхомъ; съ нимъ былъ великій князь Михаилъ Павловичъ, братъ императрицы прусскій принцъ и большая свита. Послы отъ иностранныхъ дворовъ имтли также въ этотъ день торжественный вътздъ; по объимъ сторон иъ по

пути были выстроены войска и, гдѣ можно, были устроены подмостки и мѣста для зрителей, чего въ прежнія коронаціи, кажется, не бывало.

За нѣсколько дней до самаго торжества, по улицамъ начали разъѣзжать герольды въ своихъ богатыхъ нарядахъ, останавливались на площадяхъ, на перекресткахъ, трубили въ трубы, читали повѣстку и раздавали печатныя объявленія о днѣ коронованія. Сперва хотѣли совершить его августа 15-го, въ Успеньевъ день, но потомъ отложили на недѣлю: разочли, что это и безъ того большой праздникъ и розговѣнье и что потому неудобно,—назначили на 22 число.

Еще поджидали прітяда великаго князя Константина Павловича; онъ прибыль наканунт Успенія, никого не предупредивъ о днт прітяда, и это вышло неожиданностью. Во время царскихъ прітядовъ, Кремль съ поконъ втка всегда кишитъ народомъ, вст надтнотся, не выйдетъ ли государь; вотъ Николай Павловичъ и вышелъ на балконъ съ двумя братьями, Константинъ направо, Михаилъ налтво, народъ закричалъ ура и кричалъ такъ громко и такъ долго, что молодая императрица, сказываютъ, перетревожилась: свтжи были еще въ ея памяти происшествія декабря мтсяца въ Петербургъ.

При первомъ свиданіи цесаревича съ братомъ, которому онъ уступалъ престолъ, когда тотъ хотѣлъ обнять его, онъ схватиль руку его и поцѣловалъ, какъ подданный у своего государя. Пріѣздъ Константина Павловича былъ очень нуженъ, чтобы совсѣмъ разсѣять пустячные толки, будто бы меньшой братъ воцаряется безъ его вѣдома, а кто говорилъ—и вопреки его волѣ. Видя его съ государемъ, увѣрились, что пустыя рѣчи были сплетнями людей, любящихъ мутить нагодъ.

Погода установилась хорошая, и когда въ навечерій коронованія заблаговъстили ко всенощному бдѣнію во всей Москвѣ во всѣ большіе колокола,—дружно и разомъ, вслѣдъ за Иваномъ-Великимъ, — отрадно было слушать, точно въ Свѣтлое Христово Воскресеніе. Какъ ни грустно было у меня на душѣ, а тутъ и мнѣ стало весело: «Ну, слава Богу, думаю,—дождались государева коронованья: дай Богъ много лѣтъ ему царствовать».

Мои дъвицы—Клеопатра и Авдотья Өедоровна—промыслили себъ билеты на мъстахъ въ Кремлъ, ранехонько поутру

потхали въ Кремль и такъ удачно устлись, что могли видеть всю церемонію шествія въ соборъ и обратно.

Главнымъ распорядителемъ при коронованіи, верховнымъ маршаломъ быль назначенъ князь Николай Борисовичъ Юсуповъ, а помощникомъ его былъ князь Александръ Михайловичъ Урусовъ. Короновали три митрополита: Серафимъ петербургскій, Евгеній кіевскій и нашъ московскій Филаретъ, къ этому дню возведенный въ митрополиты.

Князю Андрею Вяземскому довелось все видѣть и въ соборѣ, и въ Грановитой палатѣ, гдѣ была потомъ царская транеза. Онъ стоялъ съ обнаженнымъ палашемъ у ступенекъ тронной площадки, на которой подъ балдахиномъ изволили кушать государь императоръ и государыни императрицы.

Много было въ этотъ день милостей и разныхъ пожалованій: новыхъ Андреевскихъ кавалеровъ, статсъ-дамъ и пр.

Изъ нихъ нъкоторые были мнъ извъстны лично: княгиня Татьяна Васильевна, жена князя Дмитрія Владиміровича, была пожалована статсъ-дамой, также графиня Марья Алексевна Толстая, жена графа Петра Александровича и мать молодой Апраксиной; еще Елизавета Петровна Глъбова-Стръшнева, последняя изъ того рода Стрешневыхъ, изъ которыхъ была вторая жена царя Михаила Өеодоровича. Старуха графиня Ливень, воспитательница великихъ княжень, дочерей императора Павла, пріятельница императрицы Маріи и сестры Катерины Александровны Архаровой, была переименована княгиней съ титуломъ свътлости, но въ этотъ ли день, или послъ-этого не знаю навърно. Андрея получили: братъ княгини Голицыной-Ларіонъ Васильевичъ Васильчиковъ (бывшій потомъ княземъ), Сергъй Ильичъ Мухановъ, который-то изъ двухъ старшихъ митрополитовъ, кажется, кіевскій. Было нъсколько пожалованій деревнями и назначеніе новыхъ фрейлинъ. Ожидали, что и Катерина Владиміровна Апраксина получить портреть, но ее обошли, а получила она уже годь спустя, когда была вдовою, и вскорт ее назначили ко двору великой княгини Елены Павловны. Съ самаго дня коронованія началась иллюминація города: Кремль, стіны кругомъ, всъ кремлевскіе сады, Иванъ Великій, —все это горъло огнями; быль особый даровой театрь, и попли балы и праздники одинъ другого лучше: при дворъ, у главнокомандуюшаго, у графини Орловой, у князя Сергія Михайловича Голицына, у иностранныхъ пословъ, въ Останкинъ у Шереметева (графъ тогда былъ еще молодъ, но опекуншей и попечительницей его была императрица Марія Өеодоровна) и праздникъ въ Архангельскомъ у князя Юсупова — это, говорять, было выше и лучше всего, что можно себъ только вообразить. Кто-то на праздникъ тогда сказаль: «князь Юсуповъ побился, върно, объ закладъ, что перещеголяетъ покойнаго князя Потемкина...» Для народа быль праздникъ на Дъвичьемъ полъ и едва не окончинся бъдой. Какъ всегда, разставлены были столы съ разными яствами, цёлые зажаренные быки съ золотыми рогами, бараны, фонтаны изъ разныхъ винъ. чаны пива, однимъ словомъ, какъ это всегда водилось въ такихъ случаяхъ. Для высочайшихъ хозяевъ и для ихъ гостей быль особый павильонь. Всё они въ этоть день (по Пречистенкъ) мимо меня проъхади, а я, сидя у окна, на всъхъ наглядълась. Когда поданъ былъ знакъ и поднять флагъ, народъ кинулся на столы и мигомъ все растащили, осущили фонтаны и чаны съ пивомъ тоже недолго застоялись, - народу было болье ста тысячь. Когда государь и государыня увхали, народъ кинулся обдирать навильонъ и началъ подмостки ломать: «Все наше, сказано, все наше; бери, братцы!» Сдълалась ужасная суматоха и давка и, конечно, этимъ воспользовались фокусники и стали шарить по карманамъ, вырывали серыи изъ ушей и сколькихъ-то человъкъ такъ стиснули, что нашли мертвыя тёла. Мои барышни едва цёлы остались; ихъ толна разнучила, и онъ кой-какъ добрались до дома.

Былъ сожженъ чудный фейерверкъ, какихъ никто еще и не видывалъ; стоилъ нъсколькихъ десятковъ тысячъ, и было пущено разныхъ ракетокъ, бураковъ, шутихъ и что тамъ еще бываетъ — болъе ста тысячъ штукъ, кромъ богатъйшихъ щитовъ и разныхъ вензелей.

Невступно два мъсяца пробыль въ Москвъ дворъ и болъе мъсяца продолжались всякія торжества. Потомъ государь съ государыней ъздили къ преподобному Сергію, какъ это и прежде всегда бывало послъ коронаціи, потомъ стали всъ разъъзжаться и Москва опять пріутихла.

Коронація прошла не безъ послъдствій для жизни въ Москвъ: ужасно вздорожали квартиры и жизнечные припасы.

Сперва думали, что это только временно и что потомъ на все будутъ прежнія цѣны, но хотя цѣны и поубавились, когда стали всѣ изъ Москвы разъѣзжаться, однако, противъ прежняго все вздорожало въ полтора раза.

Кромѣ этого, во всемъ стало замѣтно болѣе роскоши: въ отдѣлкѣ и убранствѣ домовъ, въ экипажахъ и въ нашихъ женскихъ туалетахъ, особенно въ бальныхъ. Въ нѣкоторыхъ знатныхъ дворянскихъ домахъ съ этого времени стали обѣдатъ позднѣе, такъ что наши поздніе часы — два и три — оказались ранними; модные люди начали обѣдать часа въ четыре и даже въ иятъ.

# ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

(1827 - 1838).

I.

Въ апрълъ мъсяцъ, 26-го числа, родился у меня внукъ Николай Посниковъ, близь Галича, въ сельцъ Гремячевъ, гдъ тогда жила Анночка со своимъ мужемъ, въ сосъдствъ съ имъніемъ его матери. Новорожденнаго крестилъ его родной дядя Дмитрій Васильевичъ Посниковъ и Өедосья Епафродитовна Алалыкина; въ сентябръ, 28-го числа, родился у меня другой внукъ въ Москвъ, у старшей дочери, первый ея ребенокъ, котораго назвали въ честь моего покойнаго мужа Дмитріемъ. Грушенька нанимала тогда домъ на Плющихъ, принадлежавшій Лошаковскому, чрезъ два или три дома отъ Смоленской Божіей Матери, но въ приходъ на Бережкахъ. Воспріемниками новорожденнаго были братъ князь Владиміръ Михайловичъ Волконскій и я; окрестилъ младенца на дому нашъ духовникъ, отецъ Лука, отъ Пятницы Божедомской.

Октября 25-го того же года, скоропостижно скончался зять мой, Дмитрій Калиновичь Благово, и это такъ поразило бъдную Грушеньку, которая еще порядкомъ не оправилась послъ

родовъ, что она упала замертво и боялись, чтобы молоко не кинулось въ голову и она отъ пораженья не помѣшалась бы въ умѣ. Этого, слава Богу, не случилось, а года два или болье она, бѣдная, не могла порядкомъ оправиться.

Домъ свой на Пречистенкъ я продала за тридцать тысячъ ассигнаціями и стала себъ пріискивать другой въ той мъстности, гдъ-нибудь около Пречистенки, и въ скорости нашла, въ Штатномъ переулкъ, домъ для меня подходящій, въ приходъ у Троицы, въ Зубовъ. Домъ принадлежалъ какому-то господину Зуеву и мы сошлись въ цънъ; заплатила я двадцать пять тысячъ ассигнаціями. Бойкое мъсто на Пречистенкъ мнъ очень надовло отъ безпрестанной ъзды, а тутъ былъ переулокъ малопроъзжій, при домъ былъ маленькій садикъ, и напротивъ, почти изъ вороть въ ворота, домъ Катерины Сергъевны Герардъ съ пребольшимъ и прекраснымъ садомъ, который тянулся по переулку противъ моего дома.

Екатерину Сергъевну Герардъ я знавала и прежде, а тутъ по близости и по сосъдству мы познакомились короче и очень подружились. Ей было тогда лътъ сорокъ съ чъмъ-нибудь, а ея мужу, Антону Ивановичу, генералъ-маюру въ отставкъ, лътъ на десять или на пятнадцать поболъе; и мужъ, и жена, оба были премилые, преумные и прелюбезные. Дътей у нихъ не было, они другъ друга любили и жили не то чтобы несогласно, а безпрестанно другъ другу все шпильки подпускали; ссорились, капризничали и мирились. Мать Екатерины Сергъевны была Александра Ивановна Ръпнинская (урожденная Кокошкина).

Кто быль мужь Александры Ивановны, Яковь Репнинскій, и какъ его звали по отчеству — достоверно сказать не умёю; знаю только, что онъ быль генераль и что двое Репнинскихь — Өедоръ Яковлевичь и его брать, кажется, Сергей Яковлевичь, — оба служили съ моими братьями въ Семеновскомъ полку при императрице Екатерине и вышли въ отставку съ маленькимъ чиномъ. Одинъ изъ нихъ въ скоромъ времени умеръ, а Өедоръ Яковлевичъ жилъ до преклонныхъ летъ. Онъ имёлъ сына и четырехъ дочерей, изъ которыхъ Екатерина, самая старшая, была за барономъ Иваномъ Петровичемъ Оффенбергомъ, а самая младшая, Анна Өедоровна, — за Арцыбашевымъ. Она собою была очень хорошенькая и

умерла оттого, что ее укусила мужнина комнатная лягавая собака. Собака не взбъсилась, а на молодую женщину это повліяло: она умерла отъ удушья, съ признаками водобоязни и бъщенства. Изъ двухъ другихъ дъвицъ Ръпнинскихъ— Елизавета вступила въ монастырь 1).

Когда я перевхала въ свой новокупленный домъ къ Троицъ въ Зубово и познакомилась короче съ Герардами, племянника Екатерины Сергъевны уже не было въ живыхъ и она про него никогда не поминала, а слышала я отъ кого-то, что она его воспитывала; будучи сама великою поклонницей митрополита Филарета, она и мальчика все къ нему возила и старалась настроить его такъ, чтобъ онъ пошелъ въ монахи. Но онъ, кажется, на это плохо поддавался и умеръ въ очень молодыхъ лътахъ отъ чахотки. Такъ какъ все это было до моего короткаго знакомства съ Герардовою, то въ подробностяхъ этой исторіи разсказать не могу. Говорили, что она постами заморила племянника и онъ зачахъ.

Старшая племянница, Екатерина Өедоровна, тоже все больше жила у тетки и частенько и съ нею, и одна бывала у меня. Она была очень умная и милая дъвушка, не красавица собою, но недурна и большая доточница и искусница на разныя рукодълія, а въ особенности на все, что касалось живописи и рисованія. Не могу приномнить, въ которомъ именно году, но думаю, что это было въ 1836 и 1837 году, она вышла замужъ изъ дома тетки, которая очень ее любила и по ней тосковала.

Антонъ Ивановичъ Герардъ одинъ изъ первыхъ въ Россіи завелъ сахарный заводъ и сталъ разводить свекловицу; съ нимъ въ компаніи были Бланкъ и Нагель. Сахаръ былъ въ то время привозный, очень дорогой, такъ что пудъ рафи-

<sup>1)</sup> Она находилась въ московскомъ Новодъвичьемъ монастыръ, была пострижена подъ именемъ Ерміоніи и нъкоторое время исправляла должность ризничей, но потомъ, но бользни, отказалась и жила въ келіи, сильно страдая отъ костотды въ ногъ. Прежде она была хромою, и это приписывали золотухъ, отъ которой одна нога стала короче другой, потомъ на ногъ открылась рана и, наконецъ, образовалась костотда. Мать Ерміонія скончалась въ 1877 или 1878 г. (т. е., 16 или 17 лътъ послъ кончины бабушки-разсказчицы), имъя отъ роду около 70 лътъ. Она отличалась смиреніемъ, терпъніемъ и, несмотря на мучительную бользнь, была всегда весела, спокойна духомъ, въ страданіяхъ не роптала.

В нукъ.

нада обыкновенно стоиль отъ 35 до 40 рублей ассигнаціями, а годами доходиль и до 60 рублей. Послѣ двѣнадцатаго года пудъ сахару стоиль 100 рублей ассигнаціями, и во многихъ домахъ подавали самый послѣдній сортъ, котораго потомъ и въ продажѣ уже не было, называвшійся лумпъ, неочищенный и совершенно желтый, соломеннаго цвѣта. Большею частью вездѣ подавали мелюсъ и полу-рафинадъ, а у Апраксиныхъ, у которыхъ былъ большой пріемъ гостей и сахаръ выходилъ, можетъ статься, десятками пудовъ въ годъ, подавали долгое время лумпъ. Эта дороговизна сахара подала мысль завести заводы въ Россіи, и первые заводчики получили большіе барыши.

Неподалеку отъ Москвы, кажется, верстахъ въ двѣнадцати, у Герардовъ было небольшое имѣньице—сельцо Голубино, гдѣ были оранжереи, прекрасные грунтовые сараи и особенный сортъ грушъ, называвшихся планками (beurré), которыя были въ то время рѣдкостью.

Антонъ Ивановичъ былъ большой знатокъ въ сельскомъ хозяйствъ, человъкъ очень умный, положительный и весьма пріятный въ бесёдё, говориль немного, но умно и хорошо. Екатерина Сергъевна, живая, веселая, разговорчивая до болтливости, но умница, какихъ немного: каждое ея словцо было искрою ума и казалось, что и волосъ-то каждый на ея головъ былъ пропитанъ умомъ. Ръдко встръчала я такихъ умныхъ и пріятныхъ женщинъ, какъ она; не было человъка, которому бы она не нашла сказать чего-нибудь пріятнаго; старики, молодые и дъти — всъ любили ее, всъмъ было съ нею весело, всёхъ умёла она занять и говорила съ каждымъ именно о томъ, что могло его интересовать и что ему было пріятно. Она много читала, им'єла хорошую память, много помнила и умъла очень хорошо и занимательно разсказывать; шутила остро и умно, никого не затрогивая и никогда ни про кого не злословила. Въ особенности она любила посмъяться на свой счеть, что иногда выходило презабавно. Не было рукодълья или работы, которой бы она не знала, или вещи, объ которой бы не имъла понятія и въ разговоръ бы пришла въ тупикъ. Смолоду она была, говорятъ, очень мила и приглядна, но будучи невелика ростомъ, она къ тому же вовсе не отличалась и правильными чертами лица. У нея было, что называють, смятое личико (une figure chiffonnée), и она не могла считаться красавицей, но была привлекательна: отъ нея такъ и възло умомъ и пахло самою простосердечною, радушною любезностью.

Она была великая охотница до цвътовъ, до собакъ и кошекъ и умъла такъ ихъ пріучить, что собаки и кошки ея ладили и вмъстъ тли и спали. Была у ней маленькая собачка Бижу, которая взлъзетъ на большую кошку и уляжется на ней спать, какъ на подушкъ. Я говорю ей однажды: «какъ это вы умъли такъ пріучить, что ваши звъри—кошки и собаки—живутъ въ такомъ ладу и дружбъ?»— «Это все отъ насъ самихъ зависитъ, и ежели мы кротко обходимся со звърями и какъ съ разумными существами, то и они насъ слушаются и ведутъ себя разумно».

Екатерина Сергъевна Герардъ была изъ числа тъхъ лицъ, которыхъ знала вся Москва, т. е., все такъ называемое порядочное общество, и хотя она никогда никого не звала къ себъ объдать, не знаю пивалъ ли даже у ней кто-нибудъ чай, а въ карты ни она сама нигдъ, ни у нея никто не игралъ; всъ къ ней ъзжали больше поутру, и не было дня, чтобы кто-нибудь у нея не побывалъ. Такъ какъ у насъ было много общихъ знакомыхъ, то частенько гости наши переъзжали черезъ переулокъ изъ воротъ въ ворота, — то отъ нея ко мнъ, то отъ меня къ ней.

Она имъла большое знакомство по всей Россіи, со всѣми была дружна и со многими переписывалась и, будучи всѣми любима и уважаема, имъла большое вліяніе и пользовалась имъ благоразумно и охотно, помогала своимъ друзьямъ и не разъ выручала ихъ изъ бѣды.

Сама она была очень скромна и никогда не хвасталась ни своими связями, ни тъмъ, что помогла кому-нибудь, а стороною до меня доходило не разъ, что она ъзжала въ Петербургъ, что въ прежнее время не такъ легко было, какъ теперь, и хлопотала тамъ по дъламъ.

Она была хорошо знакома съ графинею Анною Алекстевною Орловой, съ Мальцевыми, съ которыми—не знаю, какъто чрезъ Мещерскихъ, —была въ свойствъ 1), и когда она бы-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Софья Сергвевна Всеволожская (сестра Герардъ) была за княземъ

вала въ Петербургъ, то все, что ей было нужно, умъла уладить.

Послѣ того, какъ митрополитъ Филаретъ отказался освящать московскія Тріумфальныя ворота, и по какимъ-то еще двумъ дѣламъ въ синодѣ, гдѣ онъ высказалъ свое мнѣніе не такъ, какъ того желали въ Петербургѣ, онъ и Филаретъ кіевскій перестали ѣздить въ Петербургъ, для засѣданія въ синодѣ, потому что ихъ не стали туда вызывать. Екатерина Сергѣевна частехонько ѣздила въ Петербуръ и чрезъ Орлову и другихъ предотвратила тучу, которая собиралась надъ Филаретами. По крайней мѣрѣ, такъ я слышала.

Митрополить Филареть къ Герардовой очень благоволиль, а она была ему предана всею душой и разъ въ недѣлю у него уже непремѣнно побываетъ, а то и чаще, и онъ тоже на Святой недѣлѣ и объ Рождествъ къ ней ѣзжалъ и сиживалъ подолгу.

Быль одинь очень смёшной и забавный случай, который доказаль, до чего Герардша была предана митрополиту, но только едва съ нею отъ испуга не сдёлалось удара. Какъ охотница до цвётовъ и до всякой садовой новинки, она гдё-то себё достала тогда новое зимующее растеніе фраксинель съ очень пахучими листьями, схожими по запаху съ лимонною цедрой. Цвёты этого растенія темно-розовые. Какимъ манеромъ зашелъ разговоръ у Герардовой съ Филаретомъ объ этомъ цвёткё— не знаю, только она возила ему показывать вётку съ цвёткомъ, онъ похвалилъ, но сказалъ: хорошо растеніе, а ежели бы цвётокъ былъ бёлый, думаю, было бы еще лучше».

Достаточно было этого слова митрополита, чтобы Герардова стала добиваться имъть такое растение съ бълымъ цвъткомъ; она справлялась, узнала, что есть, и себъ добыла; а такъ какъ подалъ эту мысль митрополить, то и назвала растение «Филаретова мысль», а пототъ просто стала называть «Филаретъ». Вотъ какъ-то, годъ ли, два ли спустя, митропо-

Иваномъ Сергъевичемъ Мещерскимъ, а сестра Мещерскаго, княжна Анна Сергъевна, была за Сергъемъ Акимовичемъ Мальцевымъ. Другой братъ Мещерскій, князь Петръ Сергъевичъ, былъ нъкоторос время оберъ-прокуромъ святъйшаго синода.

лить быль весною болень. Екатерина Сергвевна къ нему вадила узнать объ его здоровь и велвла утромъ на слъдующій день сходить еще челов вку на подворье, и чтобы къ тому часу, когда она встанеть, онъ вернулся и ей доложили бы объ отв втв. Поутру приходить къ ней ея садовникъ и говорить: «Я не знаю, какъ вамъ доложить, сударыня: у насъ случилось несчастіе».

- -- Что такое? спрашиваетъ она.
- Да что-съ, «Филареть»-то въдь умерь.
- Съ Екатериной Сергъевной дурно, чуть не ударъ.
- Кто тебѣ сказалъ? почему ты знаешь? спрашиваетъ она, растерявшись.
- Я самъ видълъ, замерзъ, говоритъ садовникъ, чуть не плача.

Та и понять не можеть, что такое онь ей говорить.

- Какъ замерзъ?
- Да-съ, хорошо былъ закутанъ на зиму, а не прозимовалъ, замерзъ...

Туть только она догадалась, что идеть ръчь совстить не о митрополитъ, а объ растении. Она выбранила садовника, что онъ такъ ее напугалъ, расхохоталась до слезъ, радарадешенька, что понапрасно перепугалась, но цёлый день ходила съ головною болью, а съ подворья, вслёдъ за тёмъ. возвратился человъкъ съ извъстіемъ, что владыкъ лучше. Потомъ, при свиданіи, она презабавно разсказывала мнь, какъ она перепугалась изъ пустяковъ, по недоразумбнію. Домъ Герардовыхъ былъ, въ свое время, одинъ изъ лучшихъ домовъ въ Москвъ: въ залъ стъны отдъланы подъ мраморъ, что считалось тогда редкостью, и нока быль живь Антонъ Ивановичъ и было много прислуги, домъ содержался хорошо и опрятно, но послъ его кончины (умеръ онъ, кажется, въ 1830 или въ 1831 году), Екатерина Сергвевна очень поприжалась, стала имъть мало людей и домъ порядкомъ запустила: въ прихожей у нея люди портняжничали и шили сапоги, было очень неопрятно и воняло дегтемъ. Она одна изъ первыхъ отступила отъ общепринятаго порядка въ разстановкъ мебели: сдълала въ гостиной какіе-то угловатые диваны, наставила, гдъ вздумалось, большія растенія, и для себя устроила противъ средняго окна этамблисментъ (établissement): два диванчика, нѣсколько кресель и круглый столь, всегда заваленный разными книгами. Въ то время это казалось страннымъ. Вообще, она не стѣснялась тѣмъ, что дѣлали другіе, и дѣлала у себя, какъ ей вздумается и что ей нравится, и почти всегда выходило, хотя необычайно, однако, хорошо. Она была вообще женщина съ большимъ вкусомъ и умѣніемъ изъ ничего сдѣлать что-нибудь очень хорошенькое.

Послѣ смерти мужа она стала одѣваться скудно, всегда въ темномъ или въ черномъ, платье узенькое и коротенькое, а на головѣ чепецъ въ обтяжку изъ какой-нибудь тюлевой тряпицы, и волосы свои остригла въ кружокъ: «Je n'ai pas de prétentions, à notre âge on n'a plus de sèxe», говорила она.

До двадцатыхъ годовъ мив довелось видеть ее на балахъ раза два-три очень авантажною молодою женщиной, и разъ на балѣ гдѣ-то я видѣла ее въ бархатномъ беретѣ, съ пукомъ бѣлыхъ перьевъ: она была тогда съ небольшимъ лѣтъ тридцати, свѣжа и весьма привлекательна.

Голосъ имъла она нъсколько хриплый, но звонкій и пріятный, и во всъхъ отношеніяхъ, въ разговоръ, въ обращеніи, это была самая привътливая, ласковая и любезная женщина.

Къ концу жизни она стала прихварывать, выбажала ръдко и окончила жизнь въ началъ 1850-хъ годовъ отъ очень мучительной бользни, отъ внутренняго рака; ъсть почти ничего уже не могла, — желудокъ не переваривалъ, но почти до самой смерти она была все на ногахъ и такъ же весела и разговорчива, какъ и прежде. Отнъвалъ ее митрополитъ Филаретъ у Троицы въ Зубовъ, а схоронить себя она велъла въ Новодъвичьемъ монастыръ, въ одной могилъ со своею матерью, умершею предъ тъмъ лътъ за тридцать или болъе.

Смерть Герардовой была одинаково чувствительна какъ для ея родныхъ, такъ и для знакомыхъ; всѣ, знавшіе ее, любили ее и уважали. У нея въ домѣ всегда жили барыни и барышни; лишившись ея, онѣ съ нею лишались угла и хлѣба насущнаго. Кромѣ своихъ племянницъ, къ которымъ она была хорошо ръсположена, она воспитывала еще одну барышню, дочь свсего мужа, которая вышла почти противъ ея согласія за одного полковника-мусульманина, принявшаго православную вѣру для того, чтобы на ней жениться. Состоянія и средствъ большихъ онъ не имѣлъ, а родители и родные его,

узнавъ, что онъ перешель въ нашу въру, отказались ему помогать. Онъ, къ несчастно, сдълался такъ боленъ, кажется, отъ паралича, что долженъ былъ выйдти изъ службы, а между тъмъ, у него уже было семейство. Екатерина Сергъевна, сколько могла, помогала этимъ несчастнымъ, и съ нею они тоже лишились помощи. Много она дълала добра, видимо и невидимо, и неръдко, по своему доступу къ митрополиту, была ходатайницею за духовныхъ лицъ, избавляла отъ бъды и выпрашивала мъста: добродътельная была она женщина.

Домъ свой Екатерина Сергвевна отдавала иногда внаймы, не на долгое время, и сама уходила тогда въ верхній этажъ или увзжала къ себв въ Голубино. Такъ, въ 1831 году, когда великая княгиня Елена Павловна провела часть лѣта въ Москвв, въ своемъ новомъ дворцв на Остоженкв, и лечилась водами въ бывшемъ почти рядомъ съ ея садомъ новоустроенномъ заведеніи минеральныхъ водъ, Екатерина Владиміровна Апраксина, состоявшая гофмейстериной при дворв великой княгини, по этому случаю прівхала въ Москву и чтобъ ей быть поближе, наняла бель-этажъ у Герардовой и прожила тамъ нѣсколько недвль, пока продолжался курсъ леченія водами.

Въ 1832 году, въ этомъ домъ, апръля 12-го, была свадьба моей племянницы Анастасіи Николаевны Римской-Корсаковой, вышедшей за внучатаго моего племянника, князя Александра Сергъевича Вяземскаго.

Въ 1833 году, тоже апръля 12-го, была свадьба моего племянника Владиміра Михайловича Римскаго-Корсакова, женившагося на Аннъ Николаевнъ Поповой.

Въ 1834 году, была тамъ же свадьба Авдотьи Өедоровны Барыковой, вышедшей за Василія Николаевича Толмачева.

Въ 1836 году, домъ Герардовой нанимала княгиня Елизавета Ростиславовна Вяземская, потому что ея дочь княжна Варвара Сергъевна (вышедшая въ слъдующемъ году за Ивана Ивановича Ершова) и сноха ея, жена старшаго сына, родная моя племянница, княгиня Анастасія Николаевна, пили воды и тутъ имъ было поближе къ Остоженкъ отъ заведенія минеральныхъ водъ.

#### П.

Въ продолжение десяти лътъ, съ 1823 года по 1833 годъ, у насъ въ семействъ, въ родствъ и въ кругу самыхъ близкихъ моихъ знакомыхъ много было потерь и мы то и дъло, что были въ трауръ. Въ эти десять лътъ я лишилась: брата, двухъ сестеръ, двухъ невъстокъ, троихъ зятьевъ, деверя, трехъ племянниковъ, внучатаго брата и двоюродной племянницы. Въ 1823 году, апръля 7-го, скончалась въ Петербургъ сестра моя, княгиня Александра Петровна Вяземская; въ томъ же году въ Москвъ умеръ зять мой Комаровъ, Ивань Елисеевичь; въ 1826 году-сестра монахиня Аванасія, 20-го апрёля; въ 1827 году, октября 25-го, —мужъ моей старшей дочери Дмитрій Калиновичъ Благово; въ 1829 году, 26-го мая, брать Михаиль Петровичь Римскій-Корсаковь. Онь скончался въ Москвъ, отпъвали его въ приходъ у Неопалимой Купины, а хоронить повезли въ деревню, въ с. Боброво. Хотя я и была дружна съ братомъ, но болъе всъхъ насъ была къ нему расположена сестра Варвара Петровна, и эта потеря очень ее огорчила.

Кром'в того, въ 1823 году умеръ князь Иванъ Михайловичъ Долгоруковъ, почти что не родня, потому что онъ приходился покойнику Дмитрію Александровичу правнучатымъ братомъ; что это за родство? Но, по прежнимъ семейнымъ отношеніямъ Долгоруковыхъ съ Яньковыми и по сердечному нашему къ нему расположенію, это была для меня очень чувствительная потеря. Въ 1827 году умеръ, во время великой четыредесятницы, Степанъ Степановичъ Апраксинъ, и это была для меня большая скорбь: я лишилась въ немъ человъка, который любиль покойнаго моего мужа и всегда одинаково быль къ намъ расположень. Никогда не позабуду его искренняго, дружескаго участія, которое онъ мнъ высказаль, когда скончался Дмитрій Александровичь. Апраксина жал'ёла не я одна, вся Москва его оплакивала, потому что вся Москва его любила за его привътливость и ласковое обхождение и за то, что онъ ее тъшилъ своими чудными праздниками. Можно сказать безъ лести, что это быль последній вельможа, открыто и весело жившій въ Москвъ.

Онъ быль друженъ съ княземъ Юріемъ Владиміровичемъ Долгоруковымъ и положили они между собою, что ежели возможно общеніе умершихъ душъ съ живыми, то чтобы тотъ, который первый изъ нихъ двухъ умретъ, предупредилъ бы пережившаго о скорой его кончинѣ троекратнымъ явленіемъ. Господь, по своей благости и во обличеніе невѣрующихъ, довволилъ, чтобы, по условію друзей, обѣщанное ими совершилось. Князъ Юрій Владиміровичъ пережилъ Апраксина тремя годами; онъ умеръ въ годъ холеры, въ ноябрѣ или декабрѣ мѣсяцѣ, и ему трижды являлся Апраксинъ: сперва за шесть мѣсяцевъ Долгоруковъ на яву увидѣлъ Степена Степановича и тогда же говорилъ нѣкоторымъ близкимъ людямъ:

— Пора миъ, видно, собираться въ дальній путь: я сегодня видъль Апраксина; онъ меня предупреждаетъ, что пришло мое время къ отшествію.

Потомъ вторичное было явленіе, и Долгоруковъ опять сказываль: «Я въ другой разъ видѣлъ Апраксина; это значитъ, что онъ меня дожидается». Наконецъ, когда онъ лежалъ уже совсѣмъ на смертномъ одрѣ, дня за три до кончины, онъ еще видѣлъ то же и сказалъ: «Ну, теперь скоро, скоро я отправлюсь на покой; сегодня я въ третій разъ видѣлъ Апраксина: мнѣ теперь недолго остается томиться». И на третій день послѣ того онъ скончался.

Многіе изъ знавшихъ Долгорукова подтверждали этотъ разсказъ его. Ежели бы одинъ только разъ видѣлъ онъ Апраксина, то можно было бы усомниться и сказать, что ему такъ это попритчилось. То же самое повторилось три раза и все на яву; это ужь не бредъ и не призракъ, а подлинное явленіе души умершаго.

Тяжелый для Россіи 1830-й годь, годь небесной кары за грѣхи наши, за которые Господь наказаль насъ смертоносною болѣзнью — холерою, начался для нашего семейства трауромъ: въ январѣ мѣсяцѣ скончалась моя невѣстка, жена моего шурина, Өедосья Андреевна Янькова, въ селѣ Петровѣ. Она была добрая и хорошая женщина, правда, что мало воспитанная и нѣсколько простоватая, но очень благочестивая и разсудительная и прекрасная, любящая жена. Не могу сказать, чтобы мы были съ нею особенно дружны, однако, всегда мы съ нею ладили и размолвки у насъ никогда не бывало.

Мнѣ было ея жаль не столько для себя, сколько для моего деверя, который очень ее любилъ, и, говорятъ, первое время онъ, какъ малый ребенокъ неутѣшно по ней плакалъ. Онъ былъ очень добрый и хорошій человѣкъ, но по добротѣ своей до того слабый и безхарактерный, что его въ семьѣ въ грошъ не ставили; поэтому онъ и не умѣлъ дать своимъ дѣтямъ воспитанія, какъ слѣдовало. По смерти жены онъ сталъ вовсе какъ безъ рукъ: все тосковалъ, хирѣлъ и дотянулъ только до ноября мѣсяца; онъ скончался въ Москвѣ 23-го числа и былъ погребенъ въ Новодѣвичьемъ монастырѣ, а три дня спустя умеръ второй сынъ его, Андрей, въ Петровѣ.

Въ 1829 году, родился у меня внукъ Василій, третій сынъ у дочери Посниковой, 6-го іюля, въ ихъ деревнъ. Крестиль его Николай Александровичь Алалыкинь и, кажется, Елена Александровна Посникова. За годъ предъ тъмъ, родилась у Анночки вторая ея дочь, Александра, въ Ярославлъ, гдъ мой зять поступиль было на службу къ губернатору, но по горячности своего характера наслужилъ недолго, повздорилъ съ губернаторомъ и вышель въ отставку. Сашеньку крестила одна Шубинская, жена бывшаго въ последстви въ Москве жандармскаго полковника, а кто быль крестнымъ отцомъ -не прицомню. Вышедши въ отставку, Посниковъ опять поселился у себя въ деревнъ, и Анночка стала звать Клеопатру прівхать къ ней погостить. Я отпустила ее съ Авдотьей Өедоровной Барыковой, бывшей тогда еще не замужемъ; Грушенька повхала къ себъ въ деревню, и я осталась одна-одинешенька.

Братъ, князь Владиміръ Волконскій, бывавшій у меня почти что каждый день, прітхалъ разъ вечеромъ и говоритъ мнт. «Знаешь ли, сестра, говорятъ, что у насъ въ Москвт неблагополучо; появилась какая-то новая болтень, называемая колерой: тошнота, рвота, круженіе головы, иногда сильное разстройство желудка, корчи, и въ нт. часовъ человъкъ умираетъ. Объ этомъ поговариваютъ въ англійскомъ клубт».

Очень меня это встревожило. Думаю себъ: «совершенно я одна, никоторой изъ дочерей нътъ со мною, умру — некому будетъ и глаза мнъ закрыть».

На другой день прітажаеть ко мнт брать Николай Але-

ксандровичъ Корсаковъ и повторяетъ то же самое, сказываетъ, что кто-то былъ вчера въ клубъ совершенно здоровъ, плотно поълъ, пріъхалъ домой — корчи, рвота и—къ утру положили на столъ. Это взволновало меня еще болъе, послала я къ Герардамъ просить, чтобы пришелъ ко мнъ Антонъ Ивановичъ; — пришелъ, спрашиваю:

- Правда ли, что въ Москвъ какая-то новая небывалая бользнь, холера?
- Ахъ, говоритъ, не скрою отъ васъ, что совершенная правда и много уже было смертныхъ случаевъ; поговариваютъ, что будутъ карантины, что Москву кругомъ оцъиятъ и не будетъ ни выъзда, ни въъзда.

Часъ отъ часу не легчало. Ушелъ Герардъ, съла я писать къ Грушенькъ и къ Клеопатръ; пишу той и другой:

«Прівзжай скорве; коли намъ суждено умереть, такъ ужь лучше умирать вмъстъ».

Въ ужасное пришла я уныніе: пока еще, думаю, письма дойдуть къ той и къ другой, я совершенно одна; горькое было мое положеніе. Спрашиваю поутру у моего дворецкаго, когда онъ возвратился со Смоленскаго рынка:

- Что слышно про холеру?
- Много, говорить, сударыня, мреть народу; по городу стали фуры разъъзжать, чтобы подбирать тъла, ежели будуть на улицахъ валяться.

Каково было это слышать! Значить, это морь, и ждуть, что люди стануть какъ мухи валиться. Принесли повъстку изъ съъзжаго дома, чтобы въ домахъ были осторожнъе и что ежели у кого будутъ заболъвающіе люди холерою, въ домахъ отнюдь у себя не держать, но тотчасъ отправлять въ больницы, и чтобы для очищенія воздуха вездъ по комнатамъ ставить на блюдечкахъ деготь и хлоръ.

Наконецъ, Грушенька возвратилась изъ деревни, и у меня отлегло на сердцъ: «Ну, теперь я хоть не одна».

Между тъмъ, у насъ уже и въ знакомствъ стали заболъвать: Екатерина Терентьевна Попова, сосъдка брата Михаила Петровича по Боброву и по зимамъ живавшая въ Москвъ у моей невъстки, Варвары Николаевны, сказываютъ, занемогла холерой, послала за своимъ докторомъ, Петромъ Григорьевичемъ Карпицкимъ (который лечилъ и Грушу), а тотъ, прі-

ъхавъ и узнавъ, что у нея холера, въ комнату не вошелъ, а разговариваль, стоя на порогъ въ дверяхъ.

Значить бользнь опасная и прилипчивая, что и докторь не подходить къ больной! Смертность съ каждымъ днемъ все усиливалась, фуры разъёзжали въ Москве по улицамъ и переулкамъ и, витстт съ больными, иногда хватали и пьяныхъ. Почти во всъхъ домахъ затворинись ворота; боялись ходить по улицамъ, выбажали въ крайнихъ случаяхъ, и каждый опасался принять кого-нибудь къ себъ въ домъ. Я велъла затворить ворота и никого не стала принимать; ставни на улицу у меня закрыли, чтобы стукъ отъ фуръ, которыя ужасно стучали, быль не такъ слышенъ, и я перебралась съ Грушею въ тъ комнаты, которыя выходили на дворъ: тамъ мы все и синъли. Дворецкій мой только одинъ разъ въ недёлю ходиль на рынокъ закупить, что нужно для стола и, кромъ кашицы или супа и куска жареной курицы, мы болбе мъсяца ничего не вли, и даже страшно было намъ вспомнить, что, за мъсяпь или за два передъ тъмъ, мы ъли свъжіе огурцы и грибы въ сметанъ. Весь городъ точно разъбхался или вымеръ, ръдкоръдко кто проъдетъ или пройдетъ, вездъ затворены ворота, закрыты ставни и завъщены окна.

Изръдка братъ, князь Владиміръ Михайловичъ, напишеть мнъ записочку: «Всъ ли вы здоровы и живы, я пока еще живъ». И эту записочку дворникъ возьметь отъ дворника у калитки, не впуская его на дворъ, и вынесетъ ему мой отвътъ.

Какъ мы ни береглись и ни хоронились, холера забралась таки и ко мет на дворъ: сынъ моего буфетчика Фоки, Миша, молодой мальчикъ лътъ пятнадцати или шестнадцати, неожиданно занемогъ и по всъмъ признакамъ-холерой. Не теряя времени, его свезли въ больницу, и онъ тамъ на вторыя пли на третьи сутки умеръ.

Письма, которыя мы получали, приходили гораздо позднъе: ихъ задерживали и они были всъ исколоты изъ предосторожности, чтобы съ ними не зашла зараза:

Въ тъ дни, когда дворецкій ходиль на рынокъ, я потомъ спрашивала его: «Ну что, Петръ, слышно насчетъ холеры?»

— Въ силъ, сударыня: великая смертность; въ иныхъ приходахъ человъкъ по тридцати отпъваютъ и болъе.

Чрезъ недёлю опять спрашиваю его,—все тотъ же отвётъ; наконецъ-то, онъ однажды приходитъ и говоритъ что, слава Богу, болёзнь пошла подъ гору; дня чрезъ два записочка отъ брата Волконскаго: пишетъ, что холера слабетъ и что онъ надняхъ ко мнё будетъ. Ну, слава Богу!.. И точно, на недёлё братъ ко мнё пріёхалъ, и мы свидёлись какъ люди, которые и не надёялись, что останутся въ живыхъ и опять увидятся.

Во время холеры все обошлось въ Москвъ благополучно, не такъ какъ въ Петербургъ, гдъ было возмущение народа, думавшаго, что холера происходитъ отъ отравы, которую лекаря сыплютъ въ воду и въ колодцы. Спокойствие Москвы должно приписать распорядительности тогдашняго главно-командующаго, князя Дмитрія Владиміровича Голицына, и хотя тогда и трунили надъ нимъ, что онъ переъхалъ съ женой къ Авдотъъ Сильвестровнъ Небольсиной на Садовую и изъ ея, будто бы, кармана глядитъ на холеру въ лорнетку, однако же, все-таки Москва осталась спокойною.

Такъ какъ много осталось сиротъ, лишившихся родителей въ этотъ ужасный годъ, то государю Николаю Павловичу угодно было показать Москвъ свое отеческое милосердіе, учредить институтъ для воспитанія дѣтей, оставшихся послѣ родителей, умершихъ отъ холеры, и для этого заведенія, названнаго въ честь государыни императрицы Александры Өеодоровны «Александровскимъ Сиротскимъ Институтомъ», былъ купленъ Апраксинскій домъ на Знаменкъ. Услышавъ это, я, признаюсь, порадовалась, что послѣ тѣхъ милыхъ хозяевъ, которые четверть вѣка владѣли этимъ домомъ, хозяиномъ будетъ не какой-нибудь нажившійся откупщикъ или расторговавшійся купецъ, а сама императрица, которая въ своемъ домѣ дастъ пріютъ безпріютнымъ сиротамъ.

Въ Москвъ изъ нашихъ родныхъ и близкихъ друзей никого не умерло, а я опасалась, что многихъ не досчитаюсь; но въ Царскомъ Селъ умерла родная племянница брата князя Владиміра Волконскаго, дочь его брата Дмитрія Михайловича, Зинаида Дмитріевна Ланская, бывшая за Павломъ Сергъевичемъ Ланскимъ, сыномъ Елизаветы Ивановны, по себъ Вилламовой (сестры статсъ-секретаря). Послъ Зинаиды остался мальчикъ Сережа.

Въ то время, какъ Клеопатра гостила въ Гремячевъ, Анночка родила, 10-го сентября, дочь Софью, и Клеопатра ее крестила.

Въ 1831 году, 30-го августа, въ самый день своихъ именинъ и въ день, назначенный для свальбы, скоропостижно умеръ родной племянникъ моего мужа, Александръ Николаевичъ Яньковъ. Онъ былъ вдовенъ: жена его Анна Александровна, по себъ Грушецкая, умерла еще въ 1823 году, оставивъ шестерыхъ дътей. Онъ очень объ своей женъ горевалъ, но быль человёкь еще молодой, вдовымь оставаться не хотъль и запумаль опять жениться. Онь взиумаль было мътить на Грушеньку и чрезъ брата графа Петра Степановича узнавалъ, пойдеть ли она за него, ежели бы онь сдёлаль ей предложение. Она ему нравилась, но къ нему она не имъла никакого особеннаго, кром'в родственнаго, расположенія, а такъ какъ онъ быль ей двоюроднымь братомь, то предлоговь для отказа искать было нечего, потому онъ и не просиль руки формально Знаю, что и деверь мой, и невъстка этого желали, только мы находили, что бракъ въ такихъ близкихъ степеняхъ родства, не положенный и по церковному уставу, не возможенъ и отклонили его отъ этого намъренія.

Яньковъ не долго думалъ и пріискалъ себѣ невѣсту, очень хорошую и милую дѣвушку, Ушакову. Назначенъ былъ день свадьбы, я должна была быть посаженою матерью, и въ самый день вѣнчанья, поутру, я совсѣмъ уже была готова ѣхать, только поджидала, чтобы Грушенька и Клеопатра одѣлись и сошли внизъ. Вдругъ присылаютъ меня извѣстить, что женихъ умеръ: онъ собрался ѣхать въ церковь, сталь одѣваться и хотѣлъ умыться, нагнулся, зашатался, упалъ—и духъ вонъ.

Это меня ужасно поразило; но каково же было пораженіе бѣдной невѣсты? Одѣлась она, ждетъ, что шаферъ пріѣдетъ извѣстить, что женихъ въ церкви, и вмѣсто того шаферъ точно пріѣхалъ, но чтобъ извѣстить, что женихъ—покойникъ. Все, что было приготовлено для свадебнаго пира, пошло потомъ на похоронныя поминки. Вечеромъ, въ день свадьбы, я поѣхала къ жениху на панихиду; схоронили его въ Новодѣвичьемъ монастырѣ, гдѣ схоронены были его жена и отецъ. Онъ родился 24-го августа 1791 года, и ему слѣдовательно

только-что минуло сорскъ лѣтъ; онъ женился, будучи очень еще молодъ, и старшія его дѣти, дѣвочка и два мальчика, были уже порядочные, а меньшому, Петрушѣ, было лѣтъ девять или десять.

# III.

Въ 1832 году, у насъ, слава Богу, никто не умиралъ въ родствъ, но было двъ свадьбы: два князя Александра Вяземскихъ женились на двухъ Римскихъ-Корсаковыхъ. Первая свадьба была моего родного племянника, князя Александра Николаевича на Александръ Александровнъ Римской-Корсаковой, дочери Марьи Ивановны, которая была великая мастерица тъшить Москву своими балами и разными забавами. Молодая дъвушка давно нравилась князю Александру и онъ увивался около нея, но онъ былъ еще такъ молодъ, что отецъ и слышать не хотъль объ его женитьбъ; къ тому же, онъ быль имъ недоволенъ за его участіе въ декабрьской исторіи 1826 года и долгое время за это и видеть его не хотель. Тогда не то, что теперь: отцы поблажки дътямъ не дълали. Однако, предъ турецкимъ походомъ отецъ съ сыномъ, повидимому, примирился. Корсакова была на несколько леть старше князя Александра; онъ ей нравился, и когда онъ съ нею сталъ прощаться предъ выступленіемъ въ походъ, она подарила ему золотой медальйонъ, въ которомъ была миніатюра—два глаза, выглядывающіе изъ облаковъ. Она имѣла прекрасные, очень выразительные и привлекательные глаза и, должно быть, знала это. Даря ему этотъ медальйонъ, она ему сказала: «Вотъ вамъ, князь, на память; пусть это будеть для вась талисманомъ, который сохранить вась на войнь: помните, что эти глаза повсюду будуть следовать за вами».

Во время турецкаго похода князь Александръ подвергся двойной опасности — не только быть убитымъ на войнъ, но умереть еще и отъ кори, которую онъ гдъ-то захватилъ на пути; отъ этой бользни береглись и дома, а ему, сердечному, пришлось съ нею няньчиться въ походъ, спать на сырой землъ, на одной шинели, въ палаткъ. Однако, Господъ его помиловалъ: онъ преблагополучно перенесъ корь, не застудилъ и не было никакихъ послъдствій.

По возвращеніи его изъ похода, старикъ Вяземскій сталь къ сыну получше, но какъ только заговорить онъ объ Корсаковой, такъ отець на дыбы: «Далась тебѣ эта Корсакова, болѣзненная, старая дѣвка, привередница, какихъ мало; лучше не нашелъ... Ахъ, ужь эта мнѣ Марья, влюбила тебя въ свою дочь; чего тебѣ спѣшить, успѣешь жениться» 1). Очень ему не хотѣлось этого брака.

Разъ какъ-то Клеопатра сказала князю Александру: «Ты видишь, что дяденька не желаетъ, чтобы ты женился на Корсаковой; охота это тебъ приставать къ отцу»!

— A если онъ не хочетъ и станетъ мнѣ мѣшать, такъ и безъ него обойдусь, на зло ему, безъ воли женюсь.

Въ отца былъ — пресамонравный; только отецъ былъ прескупой, а сынъ мотышка и картежникъ.

Отецъ все ломался, не хотъть позволять, но сынъ приступалъ и, наконецъ, перетянулъ, на своемъ поставилъ: отецъ долженъ былъ согласиться и, скръпя сердце, позволилъ свататься.

Предложенія давно ожидали и тотчасъ дали согласіе. Въ началѣ января былъ сговоръ и помолвка, и меня, какъ родную тетку, братъ князь Николай и князь Александръ пригласили быть посаженою матерыю вмѣстѣ съ отцомъ, а вѣнчанію назначили быть въ первыхъ числахъ февраля предъсырною недѣлей. Пасха была въ тотъ годъ не слишкомъ ранняя.

Невъсту привозили ко мнъ: высока, стройна, не дурна лицомъ и съ прекрасными бархатными глазами. У меня она себя держала просто, прилично и хорошо, а у князя Николая Семеновича въ домъ (жилъ онъ тогда на Остоженкъ въ своемъ домикъ) стала подымать платье повыше отъ пола и осматри-

¹) Александра Александровна Корсакова сама повредила своему здоровью; она была очень полна, румяна и кровь приливала къ головъ. Будучи въ Парижъ, она посовътовалась съ какимъ-то медикомъ, тотъ предложилъ ей пустить себъ кровь; что жь она придумала? Послала за кровопускателемъ и велъла себъ пускать кровь до обморока и этимъ такъ себя ослабила, что опасались даже за ея жизнь. Но котя она не умерла и выздоровъла, она этимъ подорвала свое здоровье, стала какая-то хилая, ледящая и никогда вполнъ послъ того не могла оправиться. Отъ этого-то старикъ Вяземскій и называль ее больною старою дѣвкой.

вать чисто ли кресло,—такъ ей показалось у брата неопрятно: она, говорять, была большая чистуля и брезгунья.

Это брату ужасно не понравилось и онъ сталъ жаловаться на нее: «Представь себъ, матушка, дура-то эта, будущая моя сноха-то, ничего не видя, а ужь брезгать моимъ домомъ стала: юпки по щиколотку поднимаетъ, смахиваетъ съ креселъ, точно въ хлъвъ въ какой зашла... Помяни ты мое слово, не быть пути отъ этого брака, я не доживу—ты увидишь...

И въдь что же, напророчилъ: такъ потомъ и сбылось...

Марья Ивановна была премилая и преобходительная женщина, которая всёхъ умёла обласкать и привётить, такъ вотъ въ душу и влёзеть, совсёмъ тебя заполонитъ. Она имёла очень хорошее, большое состояніе и получала не мало доходовъ, да только ужь очень размащисто жила и потому была всегда въ долгу и у каретника, и у того, и у сего. Вотъ, придетъ время расплаты, явится къ ней каретникъ, она такъ его приметъ, усадитъ съ собой чай пить, обласкаетъ, заговоритъ—у того и языкъ не шевельнется, не то что попросить уплаты, напомнить посовъстится. Такъ ни съ чъмъ отъ нея и отправится, хотя и безъ денегъ, но довольный пріемомъ.

Вздумалось Марьъ Ивановнъ съъздить за границу, что въ прежнее время стоило не дешево, а денегъ у нея нътъ; занять, можетъ-статься, было не у кого или занимать не разсудила, она возьми да и продай одинь изъ своихъ двухъ домовъ, что противъ Страстного монастыря, тотъ, который поменьще, за пятьдесятъ тысячъ ассигнаціями; съ этими денежками и повезла двухъ меньшихъ дочерей тъшить, да и самой позабавиться; года полтора она путешествовала, пока изъ кармана всего не вытрясла. И послъ того сама разсказывала всёмъ и хвасталась своею оборотливостью:

— Вотъ какую аферу я сдълала, съъздила даромъ въ чужіе края, только флигелекъ продала, на эти деньги и путетествовала,—каково? Вотъ какія бывали еще чудачки.

Съ молодыми людьми, которыхъ она прочина своимъ дочерямъ въ женихи, она была тоже мастерица обращаться: такъ очаруетъ, заколдуетъ, что они и не почувствуютъ, какъ предложение сдълаютъ. То зоветъ на вечеръ, то пригласитъ къ себъ въ ложу, къ объду, а лътомъ куда-нибудь за городъ соберется на катанье большимъ обществомъ... Она первая

ввела въ обыкновеніе, чтобы на святой недёлё подъ Новинскимъ (гдё всегда ёздили въ каретахъ) ходить пёшкомъ и по балаганамъ. Пріёхавъ въ Петербургъ, въ 1821 году, я и стала разсказывать про эту новость сестрё Вяземской: «Охъ, ужь мнё эта Марья Корсакова, говоритъ сестра, вёчно-то выдумаетъ она что-нибудь новенькое, свое, и все-то она хороводы водитъ».

Думала ли тогда сестра, что ея сынъ Саша попадетъ въ руки этой Марьи Корсаковой и на ея дочери женится?

По правдъ сказать, и съ той, и съ другой стороны партія была подходящая; одно только—что невъста была немного постарше жениха и ужь совсъмъ не хозяйка для дома, ни о чемъ понятія не имъла.

Свадьба была 12-го февраля. Приглашали и съ той, и съ другой стороны однихъ родныхъ и самыхъ близкихъ знакомыхъ; было, однако, людно и парадно.

Готовилась у насъ въ семъв и другая свадьба, но только не было еще ничего ръшено. Настенька, дочь брата Николая Петровича, нравилась сыну княгини Елизаветы Ростиславовны, князю Александру Сергъевичу, и объ этомъ огласки не дълали.

На свадьбъ князя Александра Николаевича братъ Николай Петровичъ накинулся на Грушеньку:

- Скажи, пожалуйста, съ чего ты распускаешь слухи, что Настенька идетъ за князя Александра?
  - Я этого не знала и потому говорить объ этомъ не могла...
- Ты сказывала Неклюдовой, что Вяземскій женится на Корсаковой?
- Говорила, это правда; а на чьей же мы свадьбъ? Князь Александръ Вяземскій женился на Корсаковой.

Но скоро объявили и Настенькину свадьбу.

Настенька была не красавица, но очень мила и авантажна въ бальномъ платъъ, а такъ какъ она была очень худощава, то ее кутали въ тюлевый или газовый шарфъ, и къ ней это очень шло.

На свадьбъ князя Александра она была очень авантажна, и княгиня Елизавета Вяземская, глядя на нее, говоритъ Грушенькъ: «Удивляюсь я, гдъ это у жениховъ глаза; посмотри какъ Нанси мила»... Она выёзжала уже года съ два и много молодыхъ людей около нен увивалось, но ей никто особенно не нравился; она была довольно равнодушнаго характера и мало обращала вниманія на всёхъ своихъ воздыхателей. Марьё Петровне хотелось во что бы то ни стало выдать ее непременно за графа или за князя и потому на свои балы она только и приглашала сіятельныхъ кавалеровъ; другихъ она не удостоивала этой чести.

Брать и княгиня Елизавета Вяземская были очень дружны между собой и обоимъ желалось, чтобъ ихъ дѣти другъ другу понравились. Въ это время сталь около Нанси ухаживать графъ Мантейфель, который ей приглянулся и она къ нему было расположилась, но только онъ не посватался и вскорѣ потомъ женился ли, умеръ ли — не припомню хорошенько. Нанси огорчилась и сказала тогда матери: «Теперь мнѣ все равно, за кого ни выйти; выбирайте кого хотите, я отказывать не стану».

Этимъ воспользовались: Вяземскій посватался и быль принять; вънчали 12-го апръля. Братъ и Вяземская-мать были очень довольны, что женили своихъ дътокъ, и думали: вотъ будетъ благополучіе-то. Вышло иначе: и тотъ, и другой могли бы быть счастливы, да только не вмъстъ, имъя различные характеры. Вяземскій служилъ въ лейбъ-гусарахъ, и полкъ его быль или въ Царскомъ Селъ, или въ Гатчинъ. Нъсколько времени спустя послъ свадьбы, поъхали туда молодые, вскоръ собрался и братъ съ женою: повезли туда своего сына Сашу, который долженъ былъ поступить въ полкъ. Онъ родился въ 1816 году и ему былъ шестнадцатый годъ; не очень великъ ростомъ, съ пріятнымъ личикомъ и милый мальчикъ; веселый, живой, ласковый, прекраснаго характера, всъми любимый и совершенный еще ребенокъ: такъ его держали.

# IV.

Въ 1833 году, были у насъ въ родстве то родины да крестины, то похороны, и меня совсемъ затаскали по этимъ церемоніямъ: то радуйся и крести, то хорони и плачь.

Годъ начался съ того, что, въ февралъ невъстка моя, Вар-

вара Николаевна Корсакова (по себъ графиня Маркова), жена брата Михаила Петровича, просватала своего сына Владиміра; онъ бралъ за себя Анну Николаевну Попову. Ея мать, Катерина Терентьевна, сосъдка брата по Боброву, была урожленная Цвиленева и имъла сестру, пожилую дъвушку Марью Терентьевну. Ихъ мать, очень уже преклонныхъ лъть, Александра Ивановна, по фамиліи Филисова, родилась и росла по сосъдству съ Бобровымъ, гдъ отецъ ея, небогатый дворянинъ, имълъ маленькое помъстьице; будучи еще молодою дъвушкой, она знавала мою бабушку Евпраксію Васильевну и зачастую у ней гащивала. Бабушка къ ней благоволила и ее ласкала; но только ни ея мать, ни она о парадномъ крыльцъ и подумать не смёли, а всегда ёзжали на дёвичье крыльцо. Внучка ея Анна Николаевна очень понравилась сестръ Варваръ Николаевнъ и она эту свадьбу и сладила. Владиміръ вышель въ отставку ротмистромъ и жилъ въ Москвъ. Онъ быль непомерно толсть, но лицо имель пріятное. Молодая дъвушка была недурна собою.

На крестинахъ у моего племянника, князя Александра Николаевича Вяземскаго, у котораго родился сынъ Николай (февраля 18-го), мы всё родные съёхались, въ томъ числё и Варвара Николаевна, и весело попировали вмёстё; она была здоровехонька. На другой день она пріёхала вечеромъ ко мнё, я показывала ей обращики шелковыхъ матерій для платьевъ, ей одинъ понравился, она взяла его и приколола себё къ платью:

— Я такое платье велю себъ купить для Владиміровой свадьбы, и уъхала отъ меня превеселая.

Черезъ день мит присылаютъ сказать, что она занемогла; я потхала къ ней и нашла ее прихворнувшею, но совстмъ не въ опасномъ положеніи, а февраля 25-го къ утру ея не стало: оказалось сильное воспаленіе.

Я каждый день къ ней вздила и сидвла у нея подолгу. Дня за два до кончины она мнв говорить:

- Если я, сестра, умру, прошу тебя, будь Владиміру вмъсто матери и свадьбу не откладывайте, а тотчасъ послъ шести недъль и вънчайте.
- Э, полно, сестра! говорю я ей. Охота это тебъ говорить пустяки...
  - Ну, вотъ помяни мое слово, что я не встану.

И въдь такъ и вышло.

Отпъвали ее у Неопалимой Купины, а схоронили въ Даниловомъ монастыръ.

Не прошло мъсяца, умеръ мой внучатый брать, Николай Александровичъ Корсаковъ; похоронили и его въ Даниловомъ монастыръ.

Сороковой день по Варвар'в Николаевн'в приходился въ первыхъ числахъ апр'вля, что было на святой нед'влъ, и потому въ понед'вльникъ на Ооминой справили сорочины, а въ среду положили быть в'внчанью. Владиміръ нанялъ домъ Герардовой, напротивъ меня, и къ святой туда пере'вхалъ.

Вънчать должны были поутру и мит быть посаженою матерью, а у меня съ вечера еще начались такія спазмы въ желудкт, что я не знаю, могу ли такть въ церковь. Поминутно присылають узнавать о моемъ здоровьт, а я лежу пластъ-пластомъ; ну, наконецъ, полегчило, я встала и коекакъ могла такть въ церковь. Втиали въ домовой церкви Алекстя Ивановича Бахметева, въ Старой Конюшенной, гдт вънчали и Грушеньку.

Въ августъ того же года, 20-го числа, скончался зять мой, князь Николай Семеновичъ Вяземскій; онъ жилъ неподалеку отъ меня, въ своемъ домикъ, на Остоженкъ.

Тоже скоро его свернула болѣзнь — воспаленіе. Къ шести недѣлямъ оба сына пріѣхали. Андрей пріѣхалъ первый и, увидавъ завѣщаніе отца, прочиталъ его и пришелъ съ нимъ ко мнѣ въ ужасномъ смущеніи:

— Представьте, говорить, тетушка: батюшка лишиль брата наслъдства: все оставиль мнъ, ему ничего.

Показываеть, — точно, все ему, брату ничего. Князь Николай Семеновичь никогда не могь въ душт простить князю Александру, что онъ попаль въ заговоръ противъ государя,

туть онь еще себѣ повредиль тѣмъ, что женился почти что противъ воли отца на Корсаковой, воть онь въ отместку ему и хотѣлъ его всего лишить.

- Ну, какъ же ты думаешь? спрашиваю я князя Андрея.
- Я хочу, тетушка, скрыть отъ брата духовную и, какъ слъдуетъ, все съ нимъ раздълить пополамъ: имъніе, движимость и деньги.

Я обняла его и поцъловала:

— Это ты доброе дѣло сдѣлаешь и грѣхъ съ отцовой души снимешь, говорю я.

Онъ духовную отца изорвалъ и съ братомъ все пополамъ раздълилъ. Себъ взялъ Студенецъ, веневское имъне и половину рязанскаго, а остальное все отдалъ князю Александру, такъ что тому пришлось еще и больше, чъмъ ему. Онъ непожадничалъ и, поступивъ по совъсти, былъ этимъ очень успокоенъ, а брату ничего и не сказалъ: на что было его вооружать противь памяти отца?

Честный и хорошій быль человъкь князь Андрей.

# v.

Приблизительно въ это время, но въ точности, въ которомъ именно году — въ 32, 33 или 34 — примомнить не могу, Господь порадовалъ меня на счетъ брата, князя Владиміра Михайловича Волконскаго. Онъ обратился на путь истины. Начитавшись смолоду Вольтера и Дидерота, онъ ни во что святое не вѣровалъ, и хотя мы были дружны, но на этотъ счетъ всегда съ нимъ расходились во мнѣніяхъ и этого предмета не касались: я вѣровала, какъ учитъ церковь, онъ все отвергалъ,— что-жь тутъ говорить? Его не разувѣришь, что онъ заблуждается, а слушать его было непріятно и страшно: христіанинъ, а говоритъ, какъ язычникъ, и лѣтъ сорокъ или больше не былъ на духу, не причащался...

Нанималъ онъ нижній этажъ въ домѣ Владиміра Корсово, на Сѣнномъ бульварѣ, что за Смоленскимъ рынкомъ. Онъ любилъ ходить пѣшкомъ, часто хаживалъ ко мнѣ и всегда остановится и спрашиваетъ у лавокъ: почемъ крупа, овесъ, мука, по какой цѣнѣ сѣно. Какъ-то осенью, въ базарный день, идетъ онъ черезъ Сѣнную площадь. Торгъ кончился, всѣ разъ-ѣхались, стоитъ только какой-то старикъ-мужичокъ съ двумя возами.

- Почемъ продаешь съно? спрашиваетъ братъ.
- Купите, батюшка, говоритъ старикъ, дорого не возьму, и сказалъ цъну.
  - А сколько въ возахъ? нужно вывѣсить. И потомъ прибавилъ: «Вотъ что, любезный, свѣшай-ка,

сколько во мет въсу». Мужичокъ покачалъ головой и не тронулся съ мъста.

- Что же ты головой качаешь? спрашиваетъ князь Владиміръ, — что туть тебъ страннаго?
  - Да, баринъ батюшка, подлинно чудно мнъ это...
  - Что-жь тебѣ чудно?
- А вотъ что, мой кормилецъ, не въ обиду будь сказано вашей милости: намъ съ тобою, батюшка, здёсь вёшаться не приходится...
  - Отчего же такъ?
- Да такъ, батюшка, мы старички съ тобою, не на этихъ въсахъ намъ слъдуетъ въшаться; насъ вонъ гдъ съ тобою будутъ въшать, и указалъ пальцемъ на небо.

Брать засмёнися:

- Ну, это еще вопросъ! Полно, есть ли тамъ и вѣсы-то. Мужичокъ перекрестился...
- Ахъ, что ты, родимый, да какъ же можно, тамъ всъхъ взвъшиваютъ.
  - Кто-жь это знаетъ?
- Вотъ что, батюшка мой, выслушай мою глупую рѣчь... Ты говоришь, что тамъ нѣтъ вѣсовъ, а мнѣ такъ думается, что есть, ну, такъ и живется; умри я, умри ты, я въ накладѣ-то не буду, а тебѣ какъ бы не прогадать, батюшка; тогда вѣдь ужь не воротишься назадъ, кормилецъ ты мой.

Братъ задуманся, велътъ старику отвезти оба воза съна къ себъ на дворъ и сказать, чтобы дворецкій принялъ, а самъ пришелъ ко мнъ, да все это мнъ и разсказываетъ.

— Вотъ, говоритъ, сестра, что ты на это скажешь?

Въ другое время я съ нимъ объ этомъ и разговаривать бы не стала, — что толку спорить? — а тутъ, я сама не знаю, почему ужасно обрадовалась.

- Ну, слава Богу, говорю я, это Господь тебя къ Себъ невъдомыми путями призываетъ, обращенія твоего ждеть.
- Что же ты мнъ посовътуещь?.. Докажи мнъ кто-нибудь, что я въ заблужденіи, я не прочь увъровать.
- Ежели ты это взаправду говоришь, совътую тебъ съъздить къ митрополиту Филарету и все ему подробно объяснить, а тамъ ты увидишь, что онъ тебъ скажетъ.

Господь видимо его къ Себъ призывалъ. Онъ меня по-

слуппался и повхаль къ митрополиту и долго у него сидълъ. Владыка выслушиваль его, опровергаль его сомнънія и потомъ сказаль ему, что пришлеть къ нему протоіерея, съ которымъ онъ можетъ подробнъе поговорить, убъдиться въ истинности ученія нашей церкви и можетъ взять его въ духовные отцы.

На слъдующій день къ нему отъ митрополита пришель протоіерей церкви Троицы, что на Арбать, Сергый Ивановичь.

Онъ сталъ у брата бывать, приносилъ ему книги, объяснялъ ему, чего онъ не понималъ, не зная по-славянски, и, наконецъ, братъ пожелалъ говъть, подробно исповъдалъ всъ гръхи прошлой жизни и сподобился принятія Святыхъ Хрпстовыхъ Таинъ.

Съ тъхъ поръ онъ ежегодно говъль, соблюдалъ посты и посъщалъ храмъ Божій. Въ первый разъ, когда онъ пріъхалъ въ церковь, ко мнъ въ приходъ, къ Троицъ въ Зубовъ, онъ мнъ послъ сказывалъ, что ему было совъстно и неловко и что ему показалось, что всъ на него глядятъ.

— Это, братъ, тебя врагъ смущаетъ; ему жаль, что онъ не могъ тебя осътить до конца; совъстно и неловко быть тамъ, гдъ мы дълаемъ что-нибудь худое, а не во храмъ Божіемъ.

Князь Владиміръ былъ человѣкъ умный и много въ свою жизнь перечиталъ книгъ, и вотъ въ какомъ могъ онъ быть заблужденіи и по вражескому дѣйствію. Обращеніе его къ Богу имѣло хорошее вліяніе и на брата Николая Петровича, который одно время тоже свихнулся; онъ сталъ чаще бывать въ церкви, и въ особенности его утвердилъ въ вѣрѣ духовникъ его, священникъ отъ Большого Вознесенія, Петръ Евпловичъ.

# VI.

Въ 1834 или въ 1835 году, въ нашемъ переулкъ проявилась новая жительница, старушка лътъ шестидесяти, очень изъ себя миловидная, по-старушечьи одъта, но довольно нарядно. Спрашиваю разъ у Екатерины Сергъевны Герардъ:

— Что это за новое лицо у насъ въ церкви бываеть?

— А это сестра моей сосъдки Плещеевой— княгиня Трубецкая.

Дворъ Плещеевой былъ рядомъ заборъ съ заборомъ съ Герардовскимъ садомъ. Лътъ семь или восемь жила я у Троицы въ Зубовъ и Плещееву старушку видала только въ церкви, куда она хаживала со своею горничной, но она ни съ къмъ знакома не была: и къ себъ никого не принимала, и сама ни у кого не бывала. Былъ у нея сперва старый домикъ, она его сломала и выстроила новый на двъ половины: въ одной жила она сама, другую отдавала внаймы.

Сперва съ Трубецкою познакомилась Герардова, потомъ нознакомила и насъ и мы очень сошлись и сблизились.

Она была по себъ Кромина; это хорошая дворянская фамилія, не особенно знатная, но давнишняя, кажется, нижегородская. Плещееву звали Елизаветою Петровной, Трубецкую Мареою Петровной. Будучи еще девочкой, Мареа Кромина часто гащивала и подолгу живала у княгини Трубецкой (жены князя Петра Сергъевича, Дарьи Александровны, послъ княжны Грузинской, сестры извъстнаго князя Егора Александровича); княгиня ее ласкала и считала ее почти что своею воспитанницей; дъвочка была собою очень хорошенькая, скромная, но веселаго и живого характера. Въ концъ 1790 годовъ княгиня Трубецкая умерла, оставивъ несколько мальчиковъ и девочку. Кромина была еще очень молода — лътъ 14 или 15, и неутъшно плакала о княгинъ. Это князю было пріятно; онъ любилъ молодую дъвушку, душевно привязанную къ его покойной жень, и хотя быль гораздо старше, чемь она, можетьбыть, лъть на пвадцать или болье, онь женился на Кроминой, отъ которой и имълъ сына Никиту Петровича.

Не будучи ни особенно умна отъ природы и не получивътщательнаго воспитанія, вторая княгиня Трубецкая сама себя довоспитала, усвоила пріемы и обращеніе хорошаго круга, а главное — была добрая мачиха, благочестивая жена, очень нъжная и любящая мать и женщина достойная уваженія.

Оставшись молодою вдовой и съ двѣнадцатилѣтнимъ сыномъ, княгиня Мареа Петровна посвятила себя его воспитанію и устройству имѣнія, доставшагося на ея вдовью долю и ея сыну, которому пришлось изъ отцовскаго имѣнія очень не много; хотя пасынки ея и были богаты, но по своей матери

изъ рода Грузинскихъ. Сынъ выросъ, и мать была имъ утвшена: онъ вышелъ хорошій человѣкъ, къ матери почтительный, и по ея желанію онъ женился довольно молодымъ на весьма достойной и умной дѣвицѣ, на фрейлинѣ Нелидовой, которая на нѣсколько лѣтъ была старше его. Они жили согласно и имѣли двухъ сыновей и двухъ дочерей.

Устроивъ судьбу сына по своему желанію, Мароа Петровна прівхала въ Москву жить съ престарвлою сестрой (а можеть статься, и стеречь ея наслъдство). Любя сына и заботясь объ его довольствъ, княгиня очень поприжалась, во всемъ себъ отказывала, чтобъ имъть возможность побольше скопить для сына. Она стъснилась съ сестрою въ нъсколькихъ комнаткахъ, имъла только человъка и дъвушку, а лошадей не держала. Она иногда хаживала въ церковь пъткомъ, а зимою или въ ненастье, по воскресеньямъ и въ праздники, отъбхавъ въ церковь, я посылала за нею свою карету. въ которой потомъ опять ее отвозили. Въ продолжение пятишести лътъ, что мы жили въ одномъ переулкъ, почти-что наискось другь противъ друга, мы очень сблизились и ужь непремънно видались два-три раза въ недълю. Потомъ старушка Плещеева умерла, княгиня перевхала въ Петербургъ и нослъ того въ нижегородскую деревню, а я свой домъ въ Зубовъ продала; мы изръдка переписывались, и Клеопатра частехонько исполняла комиссіи княгини, но видеться боле ужь намъ не приходилось. Я сохранила о ней самое пріятное воспоминаніе, какъ о миломъ и хорошемъ человъкъ.

Падчерица ея была за графомъ Потемкинымъ, который имъть свой домъ на Пречистенкъ, и, владъя очень большимъ состояніемъ, былъ, говорятъ, постоянно безъ денегъ и териъть неръдко великую нужду.

Одинъ изъ пасынковъ Мареы Петровны былъ женатъ на Бахметевой (родной илемянницѣ княгини Агаеоклеи Алексѣевны Шаховской) и имѣлъ нѣсколькихъ дочерей, изъ которыхъ самая младшая вышла потомъ за сына княгини Ирины Никитичны Урусовой, князя Сергія Николаевича; на мой взглядъ, она была ангеломъ по наружности, а по словамъ ея свекрови—ангеломъ и по характеру и добротѣ.

# VII.

Черезъ годъ послъ смерти князя Николая Семеновича Вяземскаго, старшій сынъ его, князь Андрей, женился на замужней женщинь, Натальь Александровнь Гурьевой. Мужъ этой молодой красавицы быль человекь очень богатый и, съ тёмъ вмёстё, большой игрокъ, который вель очень разсёянную жизнь, прекрасную свою жену любиль, баловаль, но. должно-быть, плохо за нею смотрель и, выигрывая въ карты, проиграль жену: она понравилась князю Андрею, а онъ ей, и вышла бъда для оплошнаго мужа. Князь Андрей быль, должно-быть, мастеръ ухаживать и, увиваясь за Гурьевой, вскружиль ей голову. Но она была честною женщиной и. видя, что Вяземскій въ нее влюблень, однажды спрашиваеть его: «Скажите, князь, къ чему вы меня преслъдуете? развъ вы не знаете, что я замужняя женщина, что я себя уважаю и что вамъ невозможно отъ меня добиться, чтобъ я забыла свой долгъ?»

- Для влюбленнаго человъка все возможно, говорить онъ ей,—я ни предъчъмъ не остановлюсь, я добьюсь, что вы будете моею.
- О, ежели такъ, то вотъ моя рука; хлопочите о разводъ, быть вашею женой я согласна.

Какъ принялъ это Гурьевъ и что побудило его жену ръшиться на разводъ—я не знаю, но только Гурьевъ согласилси принять на себя всякія вины, чтобъ его жена могла выйдти за Вяземскаго. Говорять, что онъ былъ скупенекъ, а жена его много тратила, что не задолго предъ тъмъ ему пришлось заплатить за нее по счетамъ изъ модныхъ лавокъ больше двънадцати тысячъ ассигнаціями, что, будто бы, и побудило его согласиться на разводъ.

Стали хлопотать, дёло князю Андрею стоило большихъ денегъ, кажется, тысячъ до сорока ассигнаціями.

Не порадовалась я, когда онъ извъстилъ меня о своей женитьот, но когда черезъ годъ послъ того онъ прівхалъ въ Москву и привезъ ко мнъ свою молодою жену, я, конечно, приняла ее, какъ жену моего племянника, сына моей родной

сестры. Совъта моего онъ не спрашиваль, а только объявляль миъ, что женится; что же миъ оставалось дълать?

Княгиня Наталья была очень видная и статная женщина, прекрасная собой; ей было лътъ около тридцати, а князю Андрею нъсколько лътъ болъе; и по годамъ, и по наружности это была прекрасная пара, и хотя бракъ былъ законнымъ, а все же какъ тамъ ни говори, и съ той, и съ другой стороны такое супружество было большимъ беззаконіемъ. Княгиня Наталья и сама это чувствовала и одинъ разъ сказала мнъ:

— Знаете ли, тетушка, я иногда себя спрашиваю: хорошо ли я сдёлала, что вышла за Андрэ; какъ вы думаете?

Очень я затруднилась отвётомъ; однако, думаю: «Спрашиваютъ тебя, что же тутъ лукавить — говори правду», и сказала ей: «Милая моя, ежели бы ты меня не спросила, что я думаю, я бы не позволила себъ высказывать тебъ своихъ мыслей; но разъ, что ты спрашиваешь, то должна тебъ признаться, что не могу сказать, чтобы считала хорошимъ отъ живого мужа выходить за другого».

— Вотъ и мнѣ такъ кажется и я боюсь, что меня Богъ накажетъ за это; прежде я грозы совсѣмъ не боялась, а теперь я стала очень бояться...

Должно-быть, она пересказала своему мужу нашъ разговорь; князь Андрей вдругь пересталь ко мнѣ ѣздить: жена бываеть, а онь ни ногой, такъ больше полугода у меня и не бываль. Потомъ ему стало самому совъстно, что бросиль старуху-тетку, явился ко мнѣ съ повинной головой, сталь на колѣни, просилъ прощенія, но о причинѣ, за что на меня сердился, не было и рѣчи; такъ дѣло и обошлось.

Нельзя не отдать справедливости княгинъ Натальъ: она была премилая и преласковая не только ко мнъ, но ко всякому; каждому найдетъ, что сказать пріятное и никогда никому не подастъ и виду, что ей что-нибудь непріятно. Она была со всъми особенно учтива: и лакеямъ, и горничнымъ, своимъ и чужимъ, всегда говорила вы, что казалось смъшнымъ и страннымъ. Говорятъ даже, что у себя въ деревнъ она говорила бурмистру: «послушайте, бурмистръ, я хотъла васъ попросить»... Это ужь черезчуръ по иностранному.

Но при всей своей доброть и съ хорошимъ своимъ харак-

теромъ, она не умѣла сдѣлать мужа счастливымъ: была слишкомъ мотовата, охотница рядиться и отдѣлывать наемныя квартиры и этими излишними тратами ввела мужа въ долги и разстроила его состояніе. Милая и пріятная женщина, но совсѣмъ не хозяйка, а совершенная пустодомка.

Жена князя Александра, напротивъ того, всегда обращалась съ людьми свысока и слишкомъ повелительно, даже ръзко; въ чемъ былъ недостатокъ у одной, въ томъ былъ излишекъ у другой.

Княгиня Александра въ особенности допекала своихъ людей своимъ прихотничествомъ, чрезмърною брезгливостью и полуночничествомъ. Сидитъ бывало до трехъ, до четырехъ часовъ ночи, проспитъ до второго часа дня, утренній чай свой пьетъ въ четвертомъ часу, объдаетъ въ семь, за вечерній чай сядетъ въ одиннадцать часовъ, а иногда вздумаетъ еще и ужинать.

На первыхъ порахъ, возвратившись изъ пензенской деревни, она стала было и ко мнѣ ѣздить вечеромъ пить чай: я собираюсь уже къ себѣ уходить, убираю свою работу, а она является ко мнѣ проводить со мною вечеръ.

Раза два я промодчала, что она сидить у меня до второго часа ночи, а потомъ и сказала ей:

— Я всегда рада, моя милая, проводить съ тобою время, но только ты меня, старуху, не засиживай; ежели угодно ко мнѣ пріѣзжать, такъ милости просимъ пораньше: я въ одиннадцать часовъ ухожу къ себѣ и ложусь спать; поздно сидѣть, воля твоя, я не могу.

Ну, и стала она ко мит прітажать часовь въ восемь, а въ двънадцать утажать. Чтобы подладиться къ своему мужу, она не хорошо говорила про государя и про государыню, называла ихъ просто Николай Павловичъ и Александра Федоровна и у меня разъ вздумала что-то такое неладное сказать; я тотчасъ ее остановила:

— Нътъ, матушка, ты при мнъ этого не говори, я твоихъ пустяковъ слушать не буду; хочешь говорить, такъ говори, гдъ угодно, но только не у меня.

Она засмѣялась.

- \_ Ахъ, тетушка, какія же вы строгія!
- Ну, не взыщи, моя милая, какова ни на есть, а про

государя и государыню у меня худо не говори; я стара и перевоспитывать меня поздно, а я привыкла съ дътства благоговъть предъ царемъ, такъ ужь ты меня въ моемъ домъ не огорчай...

Ну и тоже, какъ рукой сняло: полно у меня про нихъ худо говорить. Если мы, старики, будемъ молчать и не станемъ молодыхъ уговаривать, кому же послё того и правду сказать! Князь Андрей, вскорт по прітідт въ Москву (гдт жиль онъ первое время, не знаю), наняль лѣвую половину въ домт княгини Мареы Петровны Трубецкой, но черезъ нтсколько мтсяцевъ, по просухт, собрались тхать къ себт въ тульскую деревню, въ Студенецъ. Они то и дтло, что мтняли квартиры и вездт все отдтлывали. Одно время они жили на Остоженкъ, потомъ на Пречистенкъ и ръдко случалось, чтобы жили гдт болте года.

Князь Александръ тоже часто мёняль наемные дома, иногда и не безъ причины. Вотъ что случилось у него въ домѣ, который онъ нанималъ на Сивцевомъ Вражкѣ, у Алексѣева. Къ нему по вечерамъ часто собирались игроки въ банкъ играть, такъ какъ онъ самъ былъ большой игрокъ, иногда проигрывалъ помногу, и раза два приходилось и мнѣ его ссужать порядочными кушами денегъ, которыя потомъ онъ мнѣ и возвращалъ очень аккуратно. Разъ онъ мнѣ говоритъ:

- Поздравьте меня, тетушка: я вчера выиграль двадцать тысячь и воть вамь свой долгь и поспъшиль привезти.
- Охъ, мой любезный, говорю я ему, радуюсь, что ты съ прибылью, да жаль, что черезъ карты: выигрышъ и проигрышъ, по пословицъ, на одномъ конъ ъздятъ... Сохрани тебя Богъ отъ бъды, карты до добра не доведутъ...

Онъ поцеловаль у меня руку и обняль меня: «молчи, дескать, старуха».

Не прошло десяти дней, у него въ домъ великая бъда случилась.

Въ числъ бывавшихъ у него игроковъ часто ъзжали какой-то Сверчковъ и Дороховъ. Какъ ихъ звали и что это были за люди, совсъмъ не знаю. Весь вечеръ играли, дъло было къ утру; встали, начали считаться, вдругъ проигравшійся опрокинулъ столъ, а выигравшій подбъжалъ къ письменному столу, на которомъ лежалъ кабинетный кинжалецъ, хвать его и пырнулъ имъ въ бокъ опрокинувшаго столъ; тотъ упалъ, хлынула кровь... Пошла суматоха въ домъ, послали за докторомъ, за женой раненаго и, пока еще можно было, отвезли его поскоръе домой, гдъ, нъсколько дней спустя, онъ и умеръ. Вотъ онъ, карты-то, до чего доводятъ.

Къ счастью, тогда князь Андрей служилъ при князъ Дмитріъ Владиміровичъ чиновникомъ особыхъ порученій. Онъ князю передаль обстоятельства этого дѣла, тотъ послаль за оберъ-полиціймейстеромъ Цынскимъ, такъ дѣло замяли и въ огласку не пустили. Въ этомъ же несчастномъ домѣ умеръ у Вяземскихъ второй мальчикъ — Алеша, котораго мать особенно любила; послѣ этого они и поспѣшили перемѣнить квартиру...

На слъдующій годъ, князь Андрей купиль дачу за Трехгорною заставой, — большой, прекрасный домъ съ обширнымъ садомъ и множествомъ построекъ, и заплатилъ всего двадцать пять тысячъ ассигнаціями. Прежде эта дача принадлежала какому-то игроку Дмитріеву, онъ самъ строилъ домъ; гдъ-то внизу была прекрасная потаенная комната, въ которой у него вели игру очень большую. Этотъ домъ для Вяземскихъ былъ находкой, потому что князь Александръ и безъ того уже былъ подъ надзоромъ полиціи, а послъ Дороховской исторіи за нимъ стали еще зорче слъдить и ему хорошо было жить не въ городъ. Князь Андрей вздумалъ было завести тутъ сахарный заводъ, посадилъ въ него много денегъ, но толку не вышло. На этой дачъ они жили года полтора или два, и зиму, и лъто.

Прихоти княгини Александры, смёшныя и забавныя со стороны, были очень обременительны для домашнихъ, для мужа, а въ особенности для прислуги и для ея горничныхъ. Она не иначе шла отъ своей постели къ туалетному столу, какъ по бёлымъ простынямъ. На тотъ стулъ, на которомъ она сядетъ, опять накинута простыня, и когда она садится чесать голову, ее покрываютъ простыней. Дѣвушка должна надѣть бумажныя бѣлыя перчатки и такъ, въ перчаткахъ, ее и чеши, что, конечно, неловко, но до этого ей нѣтъ дѣла, не зацѣпи ни волосика. Потомъ начнется безконечное умыванье и тоже съ прихотями въ этомъ родѣ и при этомъ она разъ двадцать выбранитъ несчастную горничную: «Ахъ, какъ

ты глупа, да ты, кажется, съ ума сощла; ты ничего дълать не умъещь; что съ тобой сегодня, ты совсъмъ ноглупъла?..» И эта исторія повторялась каждый день. Одъвалась она часа два, три. Потомъ подадуть ей чай: человъкъ будь въ перчаткахъ, ну, это такъ и надо, но мало того: неси поднось такъ, чтобы не дотронуться до него рукой въ перчаткъ, а держи салфеткой... И опять пойдетъ ссора: «Не трогай рукой, ты хочешь, чтобъ я ничего не ъла,—я не стану послъ этого пить, это просто противно, какъ ты подаещь...»

За объдомъ опять какія-нибудь новыя проказы...

Въ особенности въ дорогъ мучила она своихъ дътей и дъвушекъ; идти къ каретъ — надънь дъвушка калоши, но въ карету входя — дай человъку снять въ ту самую минуту, какъ входишь; сиди дъвушка — не шевельнись, не кашляни, не дотронься до ея ноги; да и пересказать всего нельзя, до чего доходили ея брезгливость и требовательность. Въдь и всъ мы тоже любимъ чистоту и опрятство, но не въ тягость себъ и не на муку другимъ.

Княгиня Наталья не имъла никакихъ этихъ странностей; она только любила, чтобъ у нея въ домъ было все роскошно, а главное — имъть хорошенькій туалеть, и очень простосердечно признавалась въ этомъ.

— Я скоръе буду ъсть размазню безъ масла и готова отказать себъ во всемъ прочемъ, но люблю, чтобы то, что я на себя надъваю, было хорошо.

И именно это-то желаніе наряжаться и повредило ей и разстроило ихъ дѣла. При всѣхъ хорошихъ свойствахъ, ни та, ни другая княгиня Вяземская 1) не умѣли составить счастія мужей, обѣ разстраивали состояніе мужей и ни которая не была вполнѣ счастлива, тогда какъ онѣ могли бы быть, имѣя все, что для того нужно.

# VIII.

У племянницы моей, княгини Настасьи Николаевны Вяземской, нъсколько прежде года послъ свадьбы, родилась дочь

<sup>1)</sup> Княгиня Наталья Александровна умерла въ 1876 или 77 году за границей и тамъ схоронена. Княгиня Александра Александровна умерла, въ 1860 году, въ своей пензенской деревиъ.

Ольга; крестили ее братъ Николай Петровичъ и княгиня Еливавета Ростиславовна. Бракъ этотъ не былъ счастливъ, и я скажу, что этого и можно, и должно было ожидать. Настенька была держана въ хлопкахъ и оттого вышла слабая и болъзненная дъвушка, которой бы и замужъ-то идти вовсе не слъдовало; князь Александръ Сергвевичъ, напротивъ того, человъкъ здоровый и плотный, былъ живого и веселаго характера; ему нужно было жену, которая бы могла съ нимъ скакать и верхомъ, и мчаться на лихой тройкъ, ъхать на балъ, въ театръ, принять дома его молодыхъ и веселыхъ товарищей. а Настенька, по привычкъ и по слабости здоровья, боялась, чтобы на нее свёжій воздухъ не пахнулъ; словомъ сказать, оба они другъ другу были не пара. Болъе всего виню брата и невъстку, да и княгиню Елизавету не похвалю: зная своего сына и видя воспитаніе Настеньки, ей бы сл'єдовало не слаживать этоть бракъ, а всеми силами мешать ему.

Она была дружна съ братомъ, такъ и думала, что, женивъ своихъ дътей, то-то заживутъ душа въ душу; вышло наобороть: видя, что Настенька съ мужемъ не въ особенныхъ ладахъ, братъ и жена его охолодъли и къ Елизаветъ Ростиславовнъ, какъ будто она больше ихъ виновата, что сынъ ел женился на ихъ болъзненной дочери. Сперва она жила у отца съ матерью, когда они перебхали въ Петербургъ; кажется, у нихъ въ домъ и родила она ребенка. Вслъдъ за этого радостью, съ небольшимъ черезъ годъ постило ихъ великое горе: сынъ ихъ Саша, готовившійся въ военную службу, разъ какъ-то, плотно пообъдавъ дома и поъвъ малины со сливками, отправился послъ того въ манежъ, а для того, чтобъ ему легче было вздить верхомъ, онъ крвпко перетянулся ремнемъ. Ему сдълалось вдругь дурно, говорять, кровь бросилась въ голову, отъ этого приключилось что-то въ родъ удара, его привезли домой еле живаго и уже въ безпамятствъ онъ кончилъ жизнь. Отца и матери не было дома: они повхали навъстить Настеньку; каково же было ихъ пораженіе, когда, возвратившись, они нашли сына уже мертвымъ; это случилось 20 іюня 1834 года. Его схоронили въ Александро-Невской Лавръ.

Эта потеря сильно подъйствовала на брата и на его жену, и они скорехонько изъ Петербурга возвратились въ Москву, а Настенька, поживъ съ мужемъ въ Царскомъ Селъ, по слабости здоровья, тоже должна была поскоръе уъхать изъ Петербурга и его окрестностей, по причинъ дурного вліянія на нее тамошняго сырого климата. Дъвочку ея взяла къ себъ княгиня Елизавета и у ней она и жила въ первые годы своего дътства.

Княгиня Елизавета Ростиславовна, по отцу своему, Ростиславу Евграфовичу, приходилась батюшкъ двоюродною илсмянницей, а мнъ внучатою сестрой. Она была лътъ на иятнадцать моложе меня, но со временемъ эта разница лътъ сгладилась и мы съ нею очень были дружны. Охлажденіе, которое вышло между ею и братомъ, меня не коснулось, и мы съ нею остались въ прежнихъ дружескихъ отношеніяхъ, за что невъстка на меня сперва немного косилась, но мнъ до этого дъла нътъ: черезъ чужіе нелады я своей дружбы никогда ни съ къмъ не разорву, ежели сама не имъю на то причинъ.

Она вышла замужъ въ молодыхъ лѣтахъ за князя Сергѣя Сергѣевича Вяземскаго, который по своей матери (Аннѣ Өедотовнѣ Каменской) приходился роднымъ племянникомъ бабушкѣ Аграфенѣ Өедотовнѣ Татищевой (третьей женѣ дѣдушки Евграфа Васильевича); слѣдовательно, хотя онъ и не былъ въ прямомъ родствѣ со своею женой, но въ очень близкомъ свойствѣ.

По своему отцу (князю Сергъю Ивановичу), онъ приходился моему зятю, князю Николаю Семеновичу Вяземскому, двоюроднымъ братомъ.

Онъ былъ очень живой и веселый, изъ себя видный и красивый мужчина, разговорчивый и любезный и большой шутникъ, когда былъ помоложе, и не послёдней руки любезникъ. Вообще, это былъ человъкъ пріятный въ обществъ, который любилъ пожить, да кажется, любилъ и въ карточки поиграть; но впрочемъ, записнымъ игрокомъ онъ не былъ и небольшой былъ мастеръ выигрывать. У него было много дътей, но до зрълаго возраста дожили только трое, —два сына и лочь.

Не могу теперь припомнить, по какому случаю княгиня Елизавета хоронила дѣтей своихъ въ Перервинскомъ монастырѣ; тамъ ихъ схоронено трое, либо четверо: всѣ они умершіе въ дѣтствѣ; между прочими, была одна дѣвочка, которую звали Аглаидой. Оставшуюся въ живыхъ дочь Варвару княгиня Елизавета сама кормила, холила и ростила, и такъ какъ была начальницей Дома Трудолюбія въ Москвъ, который привела въ хорошій порядокъ, то своею службой выслужила дочери и фрейлинскій вензель, должно быть, въ 1835 или 1836 году, а въ 1837 году княжна Варвара вышла за Ивана Ивановича Ершова.

Старшій Вяземскій быль мужъ Настеньки Корсаковой, а второй, князь Николай Сергѣевичь, быль женать на дочери бывшаго московскаго вице-губернатора—Екатеринѣ Петровнѣ Новосильцевой.

Здоровье княгини Настасьи Вяземской не поправлялось, а все болье и болье слабьло, и потому, перевхавь въ Москву къ отцу съ матерью, она у нихъ все и жила въ домъ и прежде ихъ обоихъ умерла въ 1848 году.

Годъ или два спустя послѣ смерти своей жены, князь Александръ Сергѣевичъ, которому было съ небольшимъ сорокъ лѣтъ, женился вторично на вдовѣ Олсуфьевой, Екатеринѣ Львовнѣ, урожденной баронессѣ Боде. Она была веселаго характера, живая, легкая на подъемъ, ѣздила съ мужемъ по разнымъ городамъ, гдѣ ему приходилось стоять со своимъ полкомъ, живала въ деревнѣ и вообще, кажется, оба они довольны были другъ другомъ» 1).

# IX.

Въ 1837 году, когда въ февралѣ мѣсяцѣ пришло въ Москву печальное извѣстіе о печальной кончинѣ славнаго сочинителя Пушкина, я тутъ припомеила о моемъ знакомствѣ съ его бабушкой и со всею его семьей.

Бабушка его со стороны его матери (Надежды Осиповны Ганнибалъ), Марья Алексъевна, бывшая за Осипомъ Абрамовичемъ Ганнибаломъ, была дочь Алексъя Өедоровича Пушкина, женатаго на Сарръ Юрьевнъ Ржевской, и приходилась

<sup>1)</sup> Отъ вторато брака князя Александра Сергвевича родились: сынъ, князь Константинъ Александровичъ и княжна Софья Александровна, нынъ въ супружествъ за княземъ Александромъ Борисовичемъ Голицынымъ. Княжна Ольга Александровна Вяземская (отъ перваго брака) за графомъ Сергвемъ Петровичемъ Буксгевденъ.

поэтому внучатою племянницей покойному мужу сестры Елизаветы Александровны Ржевской, и они между собой родствомъ считались, оттого была и я съ нею знакома, да кромътого, видались мы еще у Грибоъдовыхъ. Когда она выходила за Ганнибала, то считали этотъ бракъ для молодой дъвушки неравнымъ и кто-то сложилъ по этому случаю стишки:

Нашлась такая дура, Что, не спросясь Амура, Пошла за Визапура.

Но съ этимъ Визануромъ, какъ называли Осипа Абрамовича (потому что онъ былъ сынъ арапа и крестника Петра Великаго — Абрама Петровича), она жила счастливо, и вотъ ихъ-то дочь и вышла за Сергъя Львовича Пушкина.

Года за два или за три до французовъ, въ 1809 или 1810 году, Пушкины жили гдъ-то за Разгуляемъ, у Елохова моста, нанимали тамъ просторный и помъстительный домъ, чей именно — не могу сказать навърно, а думается миъ, что Бутурлиныхъ. Я туда ъздила со своими старшими дъвочками на танцовальные уроки, которые онъ брали съ Пушкиной дъвочкой, съ Грибоъдовой (сестрой того, что въ Персіи потомъ убили); бывали тутъ еще дъвочки Пушкины и другія, кто—не помню хорошенько.

Пушкины жили весело и открыто и всёмъ домомъ завъдывала больше старуха Ганнибалъ, очень умная, дёльная и разсудительная женщина; она умѣла домъ вести какъ слъдуетъ и она также больше занималась и дѣтьми: принимала къ нимъ мамзелей и учителей и сама учила. Старшій внукъ ея Саша былъ большой увалень и дикарь, кудрявый мальчикъ лѣтъ девяти или десяти, со смуглымъ личикомъ, не скажу, чтобы слишкомъ пригляднымъ, но съ очень живыми глазами, изъ которыхъ искры такъ и сыпались.

Иногда мы прівдемъ, а онъ сидить въ залѣ въ углу, огороженъ кругомъ стульями: что-нибудь накуралесилъ и за то оштрафованъ, а иногда и онъ съ другими пустится въ илясы, да такъ какъ очень онъ былъ неловокъ, то надъ нимъ кто-нибудь посмѣется, вотъ онъ весь покраснѣетъ, губу надуетъ, уйдетъ въ свой уголъ и во весь вечеръ его со стула никто тогда не стащитъ: значитъ, его за живое задѣли и онъ обидѣлся; сидитъ одинешенекъ. Не разъ про него говаривала Марья Алекстевна: «Не знаю, матушка, что выйдеть изъ моего старшаго внука: мальчикъ уменъ и охотникъ до книжекъ, а учится плохо, ртдко когда урокъ свой сдастъ порядкомъ: то его не расшевелишь, не прогонишь играть съ дтъми, то вдругъ такъ развернется и расходится, что его ничтымъ и не уймешь; изъ одной крайности въ другую бросается, нтъ у него средины. Богъ знаетъ, что это все кончится, ежели онъ не перемтнится». Бабушка, какъ видно, больше другихъ его любила, но журила порядкомъ: «Втдь экой шалунъ ты какой, помяни ты мое слово, не сносить тебт своей головы».

Не знаю, каковъ онъ былъ потомъ, но тогда глядѣлъ рохлей и замарашкой, и за это ему тоже доставалось... Мальчикъ Грибоѣдовъ, нѣсколькими годами постарше его, и другіе ихъ товарищи были всегда такъ чисто, хорошо одѣты, а на этомъ всегда было что-то и неопрятно, и сидѣло нескладно.

Года за полтора до двѣнадцатаго года, Пушкины переѣхали на житье въ Петербургъ, а потомъ въ деревню и я совершенно потеряла ихъ изъ виду. Мы съ Марьей Алексѣевной больше уже и не видались; когда умерла—не знаю. Братъ Сергѣя Львовича, Василій Львовичъ, былъ сочинителемъ и стихотворцемъ и былъ женатъ на Капитолинѣ Михайловнѣ, замѣчательной красоты. Она съ мужемъ разошлась и вышла за Мальцева, но съ первымъ своимъ мужемъ все-таки осталась въ дружескихъ отношеніяхъ, и онъ тоже не переставалъ быть пріятелемъ Мальцева.

Кромъ этихъ Пушкиныхъ, знавала я еще и другихъ двухъ молодыхъ дъвушекъ — Софью Өедоровну и Анну Өедоровну; объ онъ воспитывались у Екатерины Владиміровны Апраксиной и она выдавала ихъ замужъ. Первая была стройна и высока ростомъ, съ прекраснымъ греческимъ профилемъ и черными, какъ смоль, глазами, и была очень умная и милая дъвушка; она вышла потомъ за Валеріана Александровича Панина и имъла трехъ сыновей и дочь.

Меньшая, Анна Өедоровна, маленькая и субтильная блондинка, точно саксонская куколка, была прехорошенькая, преживая и превеселая, и хотя не имёла ни той поступи, ни осанки, какъ ея сестра Софья, но личикомъ была, кажется, еще милёв. Она была за Васильемъ Петровичемъ Зубковымъ; у нихъ было двё или три дочери и сынъ.

Самую старшую изъ этихъ Пушкиныхъ, бывшую за Евреиновымъ, я видала, но мало ее знала. Кто была ихъ мать сама по себъ и какъ звали ихъ отца — не знаю. Пушкинымъ Львовичамъ онъ были сродни, а также и женъ князя Сергія Ивановича Гагарина, княгинъ Варваръ Михайловнъ, урожденной Пушкиной.

Панина и Зубкова были послъднія изъ молодыхъ дъвицъ, воспитывавшихся у Апраксиной; прежде ихъ были двъ княжны Голицыны, дальнія родственницы Апраксиной: Марья Дмитріевна была за княземъ Ухтомскимъ, а Въра — за Голицынымъ, и очень миленькая Анна Щитцъ, вышедшая за очень богатаго человъка, Устинова.

Въ 1838 году, я задумала продать свой домъ у Троицы въ Зубовъ: флигель и надворныя строенія стали ветшать, требовали большихъ поправокъ и издержекъ; возиться съ этимъ мнъ не хотълось, и потому я и заблагоразсудила лучше продать. Скоро нашелся охотникъ, Бухмейеръ; онъ купилъ мой домъ за двадцать восемь тысячъ рублей ассигнаціями и, проживъ въ немъ десять лътъ, я переъхала на Поварскую; тамъ въ Трубномъ переулкъ, у Рождества въ Кудринъ, я наняла домъ Калинецкаго...



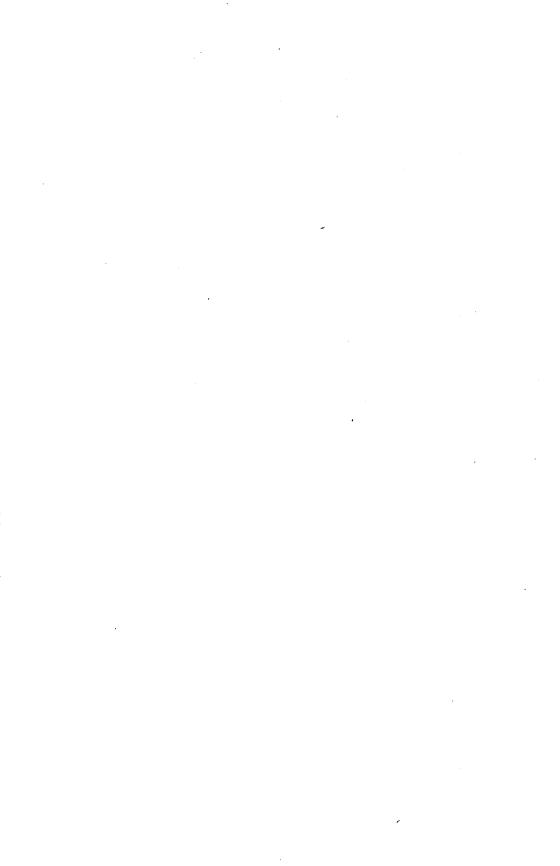

# УКАЗАТЕЛЬ

# личныхъ именъ,

# упоминаемыхъ въ воспоминаніяхъ Д. Влагово: "РАЗСКАЗЫ БАБУШКИ".

## A.

Августинъ (Виноградскій), архіепископъ московскій и коломенскій, членъ св. синода, управляющій московскою митрополією, 160—162, 171, 266, 274—279, 320—326, 330.

Адріанъ, послідній патріархъ всероссійскій, 181.

### Акинфовы:

— Наталья Александр., урожд. Римская-Корсакова, 187.

— Өедоръ Владимір., сенаторъ, 187. Анулина Васильевна, ключница г.г. Яньковыхъ, 236.

#### Алалыкины:

- Александръ Александр., гофъ-интендантъ, 365.
  - Анна Ив., урожд. Лаврова, 365, 382.
- Елена Александр. См. Посникова.
   Николай Александр., 80, 365, 381,
   433.
- Прасковья, урожд. Бартенева. См. Количева.
- Өедосья Епафрод. урожд. Станкевичь, 80, 359, 365, 381, 422.

#### Александра:

 — (Аграфена Никиф. Татищева, урожд. Вышеславцева), схимонахиня, 182. — (Кн. Анна Мих. Щербатова, урожд. Волынская), монахиня, 182.

Александра Өеодоровна (Шарлотта-Фредерика-Луиза - Вильгельмина, принцесса прусская), русская императрица, 274—279, 295, 351, 354, 418—421, 436.

## Александровы:

— Александра Петр., урожд. Бурцева, 97, 105.

— Марья Онисимов. См. Благово.

Александръ I Павловичъ, императоръ, 30, 115, 116, 148, 160, 161, 222, 223, 272, 274— 279, 308, 321, 339, 343, 344, 367, 391—408.

Аленсандръ II Николаевичъ, императоръ, 306.

#### Алябьевы:

— Александръ Александр., 187.

— Екатерина Александр., урожд. Римская-Корсакова, по 1-му браку Офросимова, 187.

#### Амвросій:

- (Зертисъ-Каменскій), московскій архієпископъ, 34.
- (Протасовъ), тверской архіепископъ, 140.

Амфилохій (Андрей), ієремонахъ ростовскаго Яковлевскаго монастыря, 252, 366—369, 396.

**Амфилохія**, игуменья московскаго Зачатіевскаго монастыря, 317.

**Амфитеатровъ**, митрополитъ. См. Филаретъ.

Анастасія, игуменья Аносина-Борисоглъбскаго монастыря, 374.

Андреевская, Анна Вас., по первому браку Батвиньева, по второму Ръдкина. См. Татищева.

Анна Ивановна, (супруга Фридриха-Вильгельма, герцога Курляндскаго), русская императрица, 12, 15—17, 51.

Анна Павловна, великая княгиня, 276. Анна Өеодоровна, (принцесса Юліана-Генріетта-Ульрика Саксенъ-Кобургская), первая супруга Константина Павловича, 276, 393.

#### Анненковы:

— Анна Ив., 414-416.

Иванъ Александр., декабристъ, 414,
 415.

 Прасковья Егор., урожд. Полинъ, 414, 415.

Анрепъ, офицеръ, 196.

Анеиса, (Анна Вас., урожд. Братцева, въ супруж. Новосильцева, въ иночествъ Александра), схимонахиня, 53, 54.

#### Апраксины:

— Русскій дворянскій домъ, 110, 216,

 Аграфена Леонт., урожд. Соймонова, 111.

— Владиміръ Степ., 117.

— Гр. Өедөръ Матв., генералъ-фельд-

маршалъ, 52, 110.

— Екатерина Владим., урожд. княж. Голицына, гофмейстерина, 111—117, 157, 237—239, 250, 420, 430, 460, 461.

— Елена Леонт., урожд. Кокошкина, супруга Өедора Карповича, по 2-му браку гр. Ушакова, 111, 204.

— Елизавета Степ. См. княг. Куракина.

nna.

— Марья Степ. См. Талызина.

- Мареа Матв., царица. См. Мареа Матвѣевна.
  - Наталья Степ. См. кн. Голицына.
- NN, урожд. Хрущова, супруга Өедора Матвъевича, 111.
- Софья Нетр., урожд. гр. Толстая,
   115, 116.
  - Софья Степ. См. кн. Щербатова.
- Степанъ Степ., генералъ-отъ-кавалеріи, московскій губернскій предводитель дворянства, 78, 111—117, 157, 158.

161, 233, 246, 250, 263, 268, 279, 298, 299, 391, 431, 432.

 Степанъ Өедор, генералъ-фельдмаршалъ, 19, 20, 79, 111.

— Өедоръ Кариов., 111.

Апухтина, Екатерина Григорьевна, урожд. княж. Щербатова, 196.

**Аракчеевъ**, гр. Алексий Андреевичъ, генералъ-отъ-кавалерін, военный министръ, 273, 279, 280, 282, 396.

**Арбеньева**, Анна Сергѣев., урожд. Благово, 388.

**Аргамановы**, владёльцы подмосковнаго села Горки, 69.

## Архаровы:

- Русская дворянская фамилія, 234.
- Александра Иван. См. Васильчикова.
- Варвара Ив. См. Кокошкина.
- Екатерина Александр., урожд. Римская-Корсакова, 24, 28—30, 46, 64, 86, 205, 338, 339, 354.
  - Екатерина Петр., 403.
  - Иванъ Петр., 24, 87, 161, 338.
- Никол. Петр., повгородскій губернаторъ, 24, 87, 161.

Софья Ив. См. гр. Соллогубъ.

**Арцыбашева**, Анна Өедөр., урожд. Рыннинская, 423, 424.

**Ахлестышева,** Анна Евграф., урожд. Татищева, 47.

#### Аванасія:

— (Анна Петров. Римская-Корсакова), монахиня Зачатіевскаго монастыря, 39, 72, 106, 133, 137, 141, 143, 144, 164, 165, 180, 183, 266, 303, 316—319, 331, 332, 375, 416—418, 431.

— Игуменья московскаго Вознесенскаго девичьяго монастыря, 373.

## B.

Бакунина, Авдотья Ив., 1-я супруга Р. Е. Татищева. См. Татищева.

#### Балашевы:

- N Петровна, урожд. Векетова, 212.
- Московскій оберъ-полиціймейстеръ,
   212.

#### Балкъ:

- Аграфена Мих., 302, 303.
- Анна Мих., 302.
- Захарій Мих., 302.
- Матрена Пав., 43.

— Надежда Вас., урожд. Титова, 71, 72, 301—303, 381, 387.

— Павель Мих., председатель московской уголовной палаты, 72, 301—303, 381.

Барбо-де-Морни, французскій эмигранть, тесть гр. И. А. Толстого, 253.

Бартеневы:

- Аполлинарія Петр., урожд. Бурцева, 97.
  - Дарья Ив. См. Кошелева.
- Евдокія Никиф., по 1-му браку Дмитрієва. См. Горская.
  - Иванъ Өедөр., 141.
  - Іонль, инокъ, 51.
  - Никифоръ Ив., 51.
- Прасковья, по 1-му браку Алалыкина. См. Колычева.
- Өедосья Ив., урожд. Бутурлина,243, 244.

#### Барыковы:

- Русская дворянская фамилія, 260.
  Евдокія Өедор. См. Толмачева.
- Настасья Мих., урожд. Тельгина,
- пастасья мих., урожд. тельгина 259.
  - Өедөръ Лаврент., 259—261.

**Баташева**, Екатерина Серг., урожд. Благово, 388.

Батвиньева, Анна Вас., урожд. Андреевская, по второму браку Ръдкина. См. Татищева.

#### Бахметевы:

- Агаеоклея Алексѣев. См. кн. Шаховская.
- Александра Никол., урожд. Ховрина,
   74, 110.
- Владиміръ Петр., московскій уёздный предводитель дворянства, 73, 74, 257.

— Дарья Александр., урожд. Нащокина, 74.

- Евдокія Владим. См. Кашинцева.
- Екатерина Петр., урожд. Свиньина,
   190.
- Елизавета Владим. См. Повалишина.
- Марья Владим., урожд. Бутурлина, 73.
- Марья Семен., урожд. княж. Львова (по второму браку Дашкова), 73.
  - Московскій губернаторъ, 33.
  - N Владиміровна. См. Колотовская.
  - Петръ Алексвев., 73.
  - Петръ Владимір., 74, 110. — Софья Владим. См. Потулова.

Башиловъ, Александръ Александр., начальникъ московской коммиссін строеній, сенаторъ, 217.

Бееръ, Настасья Владимір., урожд. Ржевская, 415.

#### Безобразовы:

— Аграфена Александр., по 1-му браку Пожарская. См. кн. Долгорукая.

— Анна Ив., урожд. княж. Мещерская, 42.

— N Николаевна, урожд. Тютчева, 89.

#### Бекетовы:

Екатерина Петр. См. Кумникова.
 N Ивановна, урожд. Мясникова.

— NN, супруга И. Дмигріева. См. Дмитріева.

N Петровна. См. Балашева.

 Петръ, ученый и владълецъ типографія, 212.

#### Бергманъ:

— Елизавета Григорьевна, урожд. килж. Щербатова, 196.

— Степанъ Өелор., 196.

Бершовы, мелкопомъстиме дворяне, 101, 103.

Бестужевъ-Рюминъ, Михаплъ Пав., декабристъ, 410.

Бецкій, Иванъ Ив., директоръ шляхетскаго корпуса, 59.

#### фонъ-Биронъ:

— Евдокія Борисовна, урожд. княж. Юсупова, 226.

 — Іоганъ-Эристь, герцогь курляндскій, регенть и правитель Россіи, 12, 51, 52.

Петръ, поельдній герцогъ нурляндскій, 226.

Бискупская, Прасковья Александр. урожд. Ковалевская, 284.

Благів, русская дворянская фамилія. См. Благово.

#### Благово:

— Русская дворянская фамилія, 385.

— Аграфева Линтріев., урожх. Явькова, 1—4, 14, 124, 127, 250, 254, 262, 263, 305. 317, 333, 349, 359, 360, 382—388, 391, 422, 423, 433—435, 437, 441.

— Александра Калинов., 386, 388, 389.

- Александръ Александр., 385.
- Александръ Алексев. 385.
- Анна Лаврентьев., 388.
- Анна Сергвев. См. Арбеньева.

— Аванасій Ив., воевода въ Березовъ́, 385.

— Аванасій Өедор., стольникъ патрі-

арха Филарета, 385.

— Борись Йетр., посоль въ Царьградъ, 385.

— Варвара Калинов., 386.

— Василій Алексьев, стольникъ царицы Натальи Кирилловны, 385.

— Владиміръ Калинов., 386.

— Дмитрій Дмитр., 422.

Дмитрій Калинов., 384—388,422,431.

— Евдокія, 385.

— Екатерина Іосифов. См. кн. Волконская.

— Екатерина Калинов. См. Рудакова.

— Екатерина Сергьев. См. Баташева.

 Иванъ Владим., воевода въ Сургутѣ, 385.

— Елизавета Ив., урожд. Зыкова, впослъд. монахиня Срътенскаго монастыря, 385, 386.

Іосифъ Александр., 385.

Калина Александр., 385, 386.

— Марья Калинов. См. Зверева.

— Марья Онисимов., урожд. Александрова, 385.

— Петръ Васил., стольникъ царици Прасковьи Өедоровни, 385.

Благовые, русская дворянская фамилія. См. Благово.

#### Бланкъ:

— Борисъ Карлов., 254.

— Сахароварный заводчикъ, 424.

Бобринскіе, графы:

— Алексий Григ., 59.

. — Лидія Алексьевна, урожд. княж. Горчакова, 151.

#### Бове:

— Екатерина Вас., урожд. Толстая, 45.

— Николай Осипов., 45.

# Богдановскіе:

— Настасья Александр., урожд. Лунина, 178, 179.

— Сенаторъ, 179.

### Боде:

— Анна Петр., урожд. Колычева, 365.

— Баронесса Екатерина Львов., по 1-му браку Олсуфьева. См. кн. Вяземская.

**Бологовская**, Александра Өедөр., урожд. Румянцева. См. Посникова.

Болховитиновъ, митрополитъ. См. Евгеній.

Браницкіе, графы, 229.

Братцева, Анна Вас., въ супруж. Новосильцева, впослед. инокиня Александра и схимонахиня Анеиса. См. Анеиса.

Буксгевденъ, графы:

Ольга Александр., урожд. кн. Вяземская, 458.

Сергъй Петр., 458.

Булыгина, NN, супруга Виталія Вас. Толстого. См. Толстая.

Бүрцевы:

 — Александра Петр. См. Александрова.

— Аполлинарія Петр. См. Бартенева.

— Екатерина Дмитр., 97, 98, 101, 105, 253.

— Петръ Тимое., 97, 253.

## Бутурлины:

— Александра Серг. См. Мирошевская.

— Анна Серг. См. Жукова.

 Варвара Александр. См. кн. Долгорукая.

— Вѣра Серг., 130—132, 266.

— Екатерина Александр. См. кн. Дол-горукая.

— Елизавета Серг. См. Невлова.
— Марья Владим. См. Бахметева.

— Марья Серг., урожд. княж. Гагарина, 203.

— Марья Серг. См. Кислянская.

 Елизавета Владиміровна. См. Колокольцева.

N Владиміровна. См. Неронова.

— Софья Владиміровна. См. Потулова.

Николай Серг., 131.

— Өедосья Ив. См. Бартенева.

**Бълкина**, N Васильевна, урожд. Каръ, 88.

# Бълосельские-Бълозерские, виязыя:

Александръ Мих., 209, 210.

— Анна Григор., урожд. Козицкая, 209.

- Евдокія Мих. См. Салтыкова.

— Наталья Мих. См. баронесса Строганова.

# B.

Вадбольскіе, князья:

— Русскій княжескім ломъ, 19.

— Елизавета Александр., урожд. Посникова, 365.

Вальмусъ, Надежда Вас., урожд. Поснижева, 365.

Варсонофія (Крымова), монахиня пегербургскаго женскаго монастыря, 313.

Василевскій, экзархъ Грузін. См. Іона. Васильчиковы:

— Русская дворянская фамилія, 239.

— Александра Ив., урожд. Архарова,
30, 338, 339.

— Александръ Семен., 338.

— Алексей Вас., 30, 338.

— Анна Кирил., урожд. гр. Разумовская, впослёд. монахиня, 338.

Кн. Екатерина Илар. См. Лужина.
Кн. Иларіонъ Вас., 209, 212, 354,

420.

— Татьяна Вас., урожд. Пашкова, 209. Венлерь, начальникъ мозаическаго отдъленія Академіи Художествъ, 349.

Вельяминова-Зернова, Екатерина Але-

ксѣев. См. Салтыкова.

Вилламова, Елизавета Ив. См. Ланская. Вильгельмъ, принцъ прусскій, 274—276. Вилье, Яковъ Васильев., баронетъ, лейбъ-хирургъ, 397, 398.

Виноградскіе:

 Василій, московскій священникъ, иконописецъ, 322, 323.

— Управляющій московскою митропо-

ліею. См. Августинъ.

Витбергъ (Карлъ), Александръ Лаврентьев., живописецъ и архитекторъ, академикъ, 273—280, 360.

Власовъ, Петръ Мих., 77, 78.

Воейковы:

— Анна Степ., урожд. Шиловская, 82.

— Варвара Вас., урожд. Толстая, по 2 браку N. См. Толстая.

Волковы:

 Александръ Адександр., жандармскій генералъ, 187.

— Екатерина Петр., 74—76, 382.

Марья Аполлонов., 305, 306.

— Московскій міняла, 229.

— Софья Александр., урожд. Римская-Корсакова, 187.

— Степанъ Степ., 74, 75.

Волконскіе, князья:

— Русскій княжескій домъ, 216, 217.

 Александра Петр., рожд. Новикова, 283.

— Александра Петр. См. Дурново.

— Варвара Мих., 403.

— Владиміръ—Прокопій Мах., 27, 45, 136, 161, 183—186, 233, 257, 258, 263, 270, 422, 433, 435, 436, 445—447.

— Вячеславъ Дмитр., 45, 387.

— Григорій Семен., 403.

Дмитрій Мих., гвардейскій полковникъ, 27, 45, 46, 144, 269, 270, 339, 436.

 Екатерина Іосифов., урожд. Благово, 385, 388.

— Елизавета Петр. См. Толстая.

— Зинаида Дмитріев. См. Ланская.

— Марья Мих., урожд. Римская-Корсанова, 7, 17, 26, 27, 45, 269, 270.

— Марья Петр. См. Неронова.

 Марья Семен. См. Римская-Корсакова.

— Мареа Никитич., урожд. Зыбина, 45, 46, 257, 269, 270.

— Михаилъ Петр., 17, 45.

— Модестъ Дмитр., 45.

 Петръ Мих., свётлёйшій князь, министръ императорскаго двора, 403, 404.

— Петръ Петр., 385.

— Петръ Серг., 283.

— Сергий Григ., декабристь, 412, 414,

 Софья Граг., свътлъйшая княгиня, урожд. княж. Волконская, 403, 404.

#### Волынскіе:

 Анна Мих., въ замужствѣ кн. Щербатова. См. Александра.

— Аргемій Петр., кабинеть-министрь, 182.

Вольтерь, Франсуа-Мари, французскій писатель и энциклопедисть, 229, 231.

Воронцовы, графы:

— Екатерина Ром. См. кн. Дашкова.

— Одесскій градоначальникъ, 397.

#### Всеволожскіе:

 Русская дворянская фамилія, 234, 303, 304.

— Владиміръ Алексвев., 121.

Екатерина Сергъев. См. Герардъ.
Елена Мих., урожд. Обольянинова,

121.

 NN, урожд. Суровщикова, 1-я супруга Владим. Алекстев., 121.

— Софья Сергвев. См. кн. Мещерская.

Выропаева, Елизав. Александр., урожд. Янькова, 359.

#### Вырубовы:

— Наталья Ив. См. Новосильцева.

— N Петровна, урожд. Свиньина, 190.
 Высотская, N Петровна, урожд. Свиньина, 190.

Вышеславцевы:

— Аграфена Никифор., въ замужствъ Татищева, впослъд. схимонахиня. См. Александра.

— Капитолина Мих., по 1-му браку

Пушкина. См. Мальцева.

— Клеопатра Вас., урожд. Татищева,

по 1-му браку Никифорова, 72.

Въра (Варвара Мих., урожд. Львова, въ замужствъ Головина), игуменья московскаго Никитскаго монастыря, 299—301.

**Въра** Дементьевна, няня А. II. Римской-Корсаковой (монахини Аванасіи).

Вяземскіе, князья:

— Агланда, 457.

- Александра Александр., урожд. Римская-Корсакова, 187, 438—440, 452—455.
- Александра Петр., урожд. Римская-Корсакова, 30, 48, 86, 93, 94, 109, 144, 147, 231, 232, 333, 335, 350, 352, 353, 357, 431, 441.

Александръ Никол., 187, 353, 353,
354, 413, 438—440, 443—445, 452—455.

— Александръ Сергъев., 430, 441, 442, 456, 458.

— Алексей Александр., 454.

— Андрей Никол., 232, 333, 353—
355, 413, 420, 444, 445, 450—452, 454.
— Анна Өедөт., урожд. Каменская, 48, 457.

— Варвара Серг. См. Ершова.

— Василій Семен., 93. — Дарья Семен., 93.

— Екатерина Андреев. См. Карамзина.

— Екатерина Львов., урожд. бар. Боде, по 1 браку Олсуфьева, 458.

— Екатерина Петр., урожд. Новосиль-

цева, 458.

- Елизавета Ростислав., урожд. Татищева, начальница Дома Трудолюбія въ Москвъ, 47, 48, 430, 441, 456, 457.
  - Константинъ Александр., 458.
    Лидія Андреев. См. Іорданъ.

— Марья Григ., по 1-му браку кн. Го-

лицына. См. Разумовская.

- Настасья Никол., урожд. Римская-Корсакова, 269, 319, 430, 441, 442, 455, 458.
- Наталья Александр., по первому браку Гурьева, 450—452, 455.

— Николай Александр., 443.

— Николай Семен., полковникъ, 48, 93—95, 231, 232, 333, 334, 352—357, 439, 440, 444, 445, 450, 457.

— Николай Серг., 458.

NN, урожденная Коверина, 93.
 Ольга Александр. См. гр. Буксгевденъ.

— Семенъ Ив., 93.

— Сергьй Серг., 47, 48, 457.

Софья Александр. См. кн. Голицына.

— Юрій Семен., 93.

# T.

Гавріилъ (Петровъ), петербургскій митрополитъ, 87.

Гагарины, князья:

— Александра Ив. См. Татищева.

— Алексви Матв., 218.

— Анна Гавр. См. Головина.

— Анна Никол., урожд. княж. Долгорукая, 297.

 Варвара Мих., урожд. Пушкина, 461.

Гавріилъ Петр., министръ торговли, 237.

— Григорій Григ., флигель-адъютантъ, вице-президентъ Академіи Художествъ, 82, 297.

— Григорій Ив., 297.

— Екатерина Гавр. См. кн. Долгорукая.

— Екатерина Петр., урожден. Соймонова, 297.

— Марья Сергвевна. См. Бутурлина.

— Матвій Петр., 218.— Сергій Ив., 203, 461.

— Софья Андреев., урожд. Дашкова, 82, 297.

#### Ганнибалъ:

— Марья Алексвев, урожд. Пушкина, 458—460.

- Надежда Осипов., 458.

— Осинъ Абрамов., 458, 459.

фонъ-Гартвигъ:

— Амалія, названная при рожденіи Римидальть, 186.

— Прусскій маіоръ, 186.

Гедеонъ, схимонахъ. См. Георгій (Дашковъ).

Георгій (Дашковъ), архіепископъ ростовскій, въ схимь Гедеонъ, 56.

Георгъ, принцъ Ольденбургскій, тверской генераль-губернаторъ, 333, 334.

Герардъ:

— Антонъ Ив., генералъ-маіоръ, основатель перваго сахароварнаго завода въ Россіи, 423—426, 428—430, 434.

— Екатерина Сергвев., урожд. Всеволожская, 369, 371, 423—430, 447.

Глаголевскій, митрополить. См. Сера-

#### Глазенапъ:

— Варвара Сергѣев., урожд. Неклюдова, 59, 290—292.

— Владиміръ Григ., генералъ-лейте-

нантъ, 59, 196, 292.

— Михаилъ Владим., 59.

Глѣбова-Стрѣшнева, Елизавета Петр., 420.

Голенищевъ-Кутузовъ, секундъ маіоръ, впослѣд. архимандритъ дмитровскаго Борисоглѣбскаго, а потомъ Златоустовскаго монастыря. См. Досиеей.

Голенищевы-Кутузовы-Смоленскіе, князья:

— Елизавета Михайловна См. Хитрово.

— Михаилъ Ларіон., генералъ-фельдмаршалъ, 161.

Голицыны, князья: '

— Русскій княжескій домъ, 219, 237, 247.

 Аграфена Васильев., урожд. Салтыкова, 43.

— Александръ Борис., 458.

— Александръ Никол., дъйствит. тайный совътникъ, министръ духовныхъ дълъ и народнаго просвъщенія, 116, 213, 273, 279, 370, 395, 401.

— Алексьй Борисов., 116.

— Андрей Мих., 226.

— Борисъ Алексвев., воспитатель Петра I, 112, 239.

Борисъ Вас., 112.

— Борисъ Владим., 112, 237, 239, 248.

Борисъ Дмитр., 246.

— Варвара Алексвев. См. Наумова.

— Василій Борис., 112.

— Владиміръ Борис., бригадиръ, 112,
237.

— Владиміръ Дмитр., 246.

– Bšpa, 461.

— Дмитрій Владим, московскій генераль-губернаторь, 112, 212, 217, 218, 237—249, 279, 300, 358, 391, 392, 420, 436, 454.

— Евдокія Мих., урожд. Измайлова, 226.

 — Евдокія Мих., урожд. Нарышкина, 364.

 Екатерина Алексъевна, урожд. Каръ, 88.

- Екатерина Владим. См. Апраксина.

 Екатерина Дмитр. См. кн. Долгорукая.

— Екатерина Ив., урожд. Стрешнева,

112.

-- Едизавета Андреев. См. Грушецкая.

— Елизавета Борисовна, урожд. княж. Юсунова, 226.

— Елизавета Вас., урожд. Ильина,281.

— Прина Яков., урожд. кн. Лобанова-Ростовская, супруга Өедора Алексвев., 310.

— Ирина Өедөр. См. Хитрово.

— Марья Адамовна, урожд. Ольсуфьева, 231, 233.

— Марья Алекстев. См. гр. Толстая.

— Марья Григ., урожд. княж. Вяземская, по 2-му браку гр. Разумовская. См. Разумовская.

— Марья Дмитр. См. кн. Ухтомская.

— Михаилъ Петр., 204, 216.

— Наталья Дмитр. См. гр. Протасова.

 Наталья Петр., урожд. гр. Чернышева, 111, 112, 237—240, 247, 248, 354, 411.

Наталья Степ., урожд. Апраксина,
 117, 339.

Николай Алекстев., 231, 233.

— N Андреевна. См. гр. Румянцева-Задунайская.

 — Ñ Николаевна, урожд. баронесса Строганова, 53.

— Петръ Владим., 112.

— Сергьй Мих., 175, 179, 226, 237,

248, 304, 363.

\_\_\_ Сергый Серг., егермейстеръ, 117, 339.

 Софья Александр., урожд. кн. Вяземская, 458.

— Софья Владим. См. гр. Строганова.

— Татьяна Вас., урожд. Васильчикова, 212, 217, 237—249, 358, 420.

— Өедоръ Алексвев., 310.

#### Головины:

— Русская дворянская фамилія, 236.

— Александръ Ив., адмиралъ, 53.

— Анна Гавр., урожд. княж. Гагарина, 237.

— Варвара Мих., урожд. Львова. См. Въра. — Василій Вас., 15.

- Василій Ив., полковникъ, 299.

— Гр. N Ивановичъ, 286.

— Евдокія Венедикт, урожд. Хитрово, по первому браку кн. Кольцова-Масальская, 15.

 Елена Вас., урожд. Ферзенъ, по 1-му браку баронесса фонъ-деръ-Остенъ-

Сакенъ, 121.

Елизавета Сергъев. См. Шаховская.

— Марья Ив. См. гр. Толстая.

— Марья Іонишна, рожд. Новосильцева, 53.

— Павелъ Васильев., 80.

Головцына, Анна Вас., по 1-му браку Нащокина. См. Титова.

Голубинскій, Өеодоръ, протоіерей, 283.

Cobckie:

Василій Васильев., 51.

— Василій Ив., 51.

Евдокія Никиф., урожд. Бартенева,
 по 1-му браку Дмитрієва, 51.

Горчаковы:

— Кн. Елизавета Мих. См. Обольянинова.

— Кн. Варвара Юрьев., урожд. княж.

Долгорукая, 150.

— Кн. Лидія Алексвев. См. гр. Бобринская.

Кн. Мих. Алексѣев., 121.

— NN, супруга В. А. Дашкова. См. Дашкова.

Грибо тадова, NN, супруга С. А. Римскаго-Корсакова. См. Римская-Корсакова.

Грузинскіе, князья:
— Дарья Александр. См. кн. Тру-

бецкая.

— Царевичъ, 215.

Грушецкіе:

— Анна Александр. См. Янькова.

— Елизавета Андреев., урожд. княж. Голицина, 359.

**Грязнова**, Авдотья Ив., 2-я супруга Р. Е. Татищева. См. Татищева.

Гудовичъ, гр. Иванъ Вас., фельдмаршалъ, московскій главнокомандующій, 155. Гурьевы:

— Елизавета Никол. См. Лихачева.

— Наталья Александр. См. кн. Вяземская.

## Д.

Давыдовы:

— Анна Васильев., урожд. Лихачева, 388.

— Левъ Васильев., братъ партизана, 388.

— Наталья Владим., урожд. гр. Орлова, 389.

Дашковы:

— Александра Евграф., урожд. Татищева, 49.

 Анастасія Петр., урожд. Мамонова, 82, 296.

— Андрей Вас., 82, 296.

— Василій Андреев., почетный опе-

кунъ, 82, 297.

— Кн. Екатерина Романов., урожд. гр. Воронцова, президентъ россійской академіи наукъ, 360, 361.

— Марья Семен., урожд. княж. Львова,

по 1 браку Бахметева, 73.

— ÑN, урожд. Горчакова, 82, 297.

— Ростовскій архієпископъ, въ схимѣ Гедеонъ. См. Георгій.

— Софья Андреев. См. Тагарина.

— Яковъ Андреев., 49, 73.

**Демидовы**, русская дворянская фамилія, 220.

**Дмитрієвъ-Мамоновъ**, гр. Александръ Матв., генераль-маїоръ, 159, 160.

Дмитріевы:

— Анна Ив. См. Янькова.

— Иванъ Ив., 343.

— Иванъ Ив., баснописецъ, министръ юстиціи, 212.

— Иванъ, отецъ баснописца, 212.

— Ив. Юліев., 51.

Московскій игрокъ, 454.

 NN, вторая супруга Мих. Карамзина. См. Карамзина.

— NN, урожд. Бекетова, 212.

Димитрій, святой, ростовскій митро-полить, 57.

**Дмитрій Васильевичь**, пріятель кн. Владим. Мих. Волконскаго, 185, 186.

Долгорукіе, князья:

— Русскій княжескій домъ, 66, 219,

234, 247.

— Аграфена Александр., урожд. Безобразова, по 1-му браку Пожарская, 267.

— Александръ Ив., 359.

— Анна Мих. См. гр. Ефимовская.

— Анна Никол., урожд. баронесса

Строганова, 53, 60, 64, 67, 68, 138,

139, 191, 192, 210, 304.

– Анна Никол. (лочь кн. Никол. Андреев. и Маріи Дмитр.). См. кн. Га-

— Варвара Александр., vрожд. Бу-

гурлина, 150.

— Варвара Ив., урожд. Пашкова, 145.

208, 209. — Варвара Осип., урожд. княж. Щерозтова, 22, 43, 44, 237.

— Варвара Юрьев. См. кн. Горчадова.

Василій Владим., 150.

 Василій Юрьев., генераль-маіоръ. генералъ-адъютантъ, 150, 151.

— Владиміръ Петр., 145, 208, 209.

— Дмитрій Ив., 68.

- Евгенія Сергьев, урожд. Смирнова, 267.
- Екатерина Александр., урожд. Бутурлина, 150, 151.

— Екатерина Гавр., урожд. княж. Га-

парина. 237.

— Екатерина Дмитр., урожд. княж. Голипына, 241.

— Елена Ив., урожд. Колошина, 359.

— Елена Петр. См. Толстая.

- Елизавета Мих. См. Селецкая.
- Иванъ Алексвев., генералъ-мајоръ,

— Иванъ Мих., стихотворецъ, 61, 131, 191, 266, 267, 310, 431.

— Марья Дмитр., урожд. княж. Салтыкова, 297.

— Марья Ив. См. Селецкая.

— Марья Петр. См. Римская-Корсапова.

 — Михаилъ Ив., 60, 66—69, 191, 192, 219.

— Михаилъ Петр., 145.

— Наталья Борис., урожд. Шеремепева. См. Нектарія.

— Настасья Семенов., урожд. Лаптева,

144, 148. — Никита Серг., 237.

— Николай Андреев., 297.

— Николай Вас., 241.

— Петръ Владим., составитель "Русской родословной книги", 145, 209.

— Петръ Петр., тульскій губерна-

торъ, 41, 42, 144.

— Петръ Петр., сынъ предъидущаго, 145, 148.

- Прасковья Мих., 60, 67, 139, 224.

— Сергъй Никит., 22.

 Юрій Владим., генераль-маіоръ, 113, 145, 149—151, 413, 432.

Долгоруковъ-Крымскій, князь, 219, 220. Доливо-Добровольская. Любовь Вас.. рожд. Посникова, 365.

Доримедонта (Протопова), игуменья московскаго Зачатіевскаго монастыря,

317.

Дороховъ, игрокъ, 453.

Доснеей, (Голенищевъ-Кутузовъ), архимандрить дмигровского Борисоглабскаго, а потомъ Златоустовскаго монастыря, 257, 264-267.

Дохтуровы:

— Аванасій, 44, 415.

Варвара Аванас., 44, 415.

— Варвара Өедөр., урожд. гр. Толстая, 44, 107.

— Марья Асанас., 44, 107, 415.

митрополить московскій. Дроздовъ, См. Филаретъ.

Дурасовы:

- Аграфена Ивановна, урожд. Мясникова, 212.
  - Аграфена Мих. См. Писарева.

— Алексѣй, 212.

— Мих. Алексѣев., 212.

— Степанида Алексвев. См. гр. Толстая. , DHOBO:

- Александра Петр., урожд. княж. Волконская, 403.

— Павелъ Дмитр., 403.

## E.

Евгеній (Болховитиновъ), кіевскій митрополить, 420.

Евгеній Богарне, принцъ, пасынокъ На-

полеона I, 173.

Евгенія (кн. Евдокія Николаев. Мещерская, урожд. Тютчева), игуменья, основательница Аносина-Борисоглъбскаго монастыря, 43, 88, 157, 167, 168, 171. 250-252, 292, 371-374, 377, 379.

Евграфъ, архимандритъ, настоятель

Задонскаго монастыря, 163, 164.

Евникія (Евдокія Салтыкова), инокиня,

Евсевій, игумень Задонскаго монастыря, 100.

Егорова, Өедосья Өедор., 108, 110. Енатерина I Алексъевна, императрица,

Енатерина II Алексъевна (Софія-Августа-Фредерика, принцесса Ангальтъ-Цербстская), русская императрица, 31-35, 59, 68, 85—88, 200—203, 215, 216, 220, 222, 225—228, 238, 339—341, 360, 361, 392.

Екатерина Павловна, королева Виртем-

бергская, 276, 333, 334, 335, 343. Елагина, N Осиповна, урожд. княж. Щербатова, супруга Вас. Ив. Елагина, 22.

Елена Павловна (Фредерика-Шарлотта-Марія, принцесса Виртембергская), супруга великаго князя Михаила Павловича, 220, 351, 404, 430.

Елизавета Алексъевна (Луиза-Марія-Августа, принцесса Баденская), русская императрица, 90, 220, 274-276, 351, 393, 394, 396—399, 403—405, 409, 418.

Елизавета Михайловна, великая княжна,

404, 405.

Елизавета Петровна, императрица, 18— 20, 33, 56, 206, 228, 306, 341, 345, 346,

Ельчанинова, дъвица, пріятельница кн. Е. Н. Мещерской, 252.

Емельяненкова, урожд. Охотникова, 378. Ергольскіе:

— Гурычъ, 42.

Тимовенчъ, 42.

 NN, урожд. княж. Мещерская, 43. Ерміонія (Елизавета Өедор. Репнинская), инокиня московскаго Новодфвичьяго монастыря, 424.

Ермолаева, Анна Александр., по 1-му браку Нащокина, по 2-му Обольянинова.

См. Обольяцинова.

## Еропкины:

– Елизавета Мих., урожд. Леонтьева, 33, 35, 36.

— Елизавета Өедөр. См. Ильина.

 — Цетръ Дмитр., дъйствит. статскій совътникъ, московскій губернаторъ, 33-38, 87, 280.

Ершовы:

— Варвара Серг., урожд. княж. Вяземская, 47, 48, 430, 458.

— Иванъ Ив., 458.

Есауловы:

— Ирина Іаков., урожд. Кошелева, 51.

— Константинъ Дмитр., 51.

Ефимовская, гр., Анна Мих., урожд. княж. Долгорукая, 60, 68.

## æ.

Аграфена и Пелагея Жерд Бевскіе: Сергвевны и Григорій Сергвев. См. гр. Салтыковы.

Жеребцовы:

Александръ Гавр., 82, 294, 295.

— Гавріиль Алексвев., полковникъ, 294. — Марья Александр., урожд. Лопу-

хина, 294.

- Степанида Ив., урожд. Кречетникова, 82, 294, 295.

Жихарева, Въра Павлов., урожд. княж. Шаховская, 195, 299.

Жуковы:

Анна Серг., урожд. Бутурлина, 130.

— Василій Мих., писатель, 130, 131.

— Никифоръ Ив., владълецъ села Дыякова, 110, 123, 124, 253, 254, 305.

## 3.

Загоскины:

— Въра Вас., урожд. Татищева, 72, 301

— Ростиславъ Вас., 72.

Загряжская, москвичка, поднесшая Наполеону Бонапарту мнимо-кремлевскіе ключи, 174, 175.

Закревская, Аграфена Өедөр., урожд. гр. Толстая, 212, 218.

Замятина, Елизавета Андреев., урожд. гр. Толстая, 284.

Звърева, Марыя Калинов., урожд. Бла-

гово, 386, 388, 389.

Зеленскіе, девицы, дочери кн. Б. В. Голицына, 239.

Зертисъ-Каменскій, московскій архіепи-

скопъ. См. Амвросій.

Зимкова, Елизавета Ив., приближенная императрицы Анны Ивановны, 16, 17, 39, 366.

#### Зиновьевы:

— Анна Вас., урожд. кн. Урусова, 58.

— Прасковья Мих. См. Татищева.

Зубковы:

— Анна Өедор., урожд. Пушкина. 460, 461.

— Василій Петр., 283, 460.

## Зубовы:

— Анна Өедор., урожд. Румянцева, 364.

— Графы, 149.

Зыбины:

— Мароа Никитич. См. кн. Волконская.

— Өедосья Андреев. См. Янькова.

Зыковы:

- Елизавета Ив. См. Благово.
- Иванъ Ив. См. Іона.
- Семенъ Сергьев., 106.

## H.

— Иванъ Савельичъ, шутъ-карликъ князя Хованскаго, 307, 308.

— Иванъ III Антоновичъ, императоръ,

67, 346, 347.

Ивинская, Аграфена Ив., урожд.

Новосильцева, 49, 84.

— Игнатій (Римскій-Корсаковъ), спбирскій митрополить, 15, 180, 181.

Измайловы:

— Александра Борисов., урожд. кн. Юсупова, 226.

— Владфлецъ подмоск. села Горки, 69.

— Евдокія Мих. См. кн. Голицына.

— Екатерина Васильев., урожд. Салтыкова, 43.

#### Ильины:

— Русская дворянская фамилія, 280.

-- Александра Вас. См. Логинова.

— Андрей, 46.

— Василій Вас., генераль, 280, 282.

— Елизавета Андреев., 46, 47.

— Елизавета Вас. См. гр. Толстая.

-Елизав. Өедөр., урожд. Еропкина, 280.

NN, урожд.княж. Мещерская, 46, 47.
Павелъ Вас., начальникъ петербург-

ской таможни, 282. — Прасковья Ив., 280, 282.

**Иннонентій**, архимандрить, настоятель ростовскаго Іаковлевскаго монастыря, 368, 369.

## Исленьевы:

— NN. См. Соймонова.

Софья Александр., супруга Владим.
 Павл. Офросимова. См. Офросимова.

## I.

Іогель, московскій танцмейстерь, 207. Іона:

(Василевскій), экзархъ Грузіи, 275.
(Иванъ Ив. Зыковъ), монахъ Ни-

коло-изшношскаго монастыря, 385, 386. Іорданъ, Лидія Андреев., урожд. княж. Вяземская, 232. Іосафъ (Миткевичъ), Вълго родскій епископъ, 57, 58.

Іосифъ:

— (Римскій-Корсаковь), исковскій митрополить, 15, 180—182.

— II, австрійскій императоръ, 230.

## K.

Каковинскіе:

— Марья Мих., урожд. Сушкова, 310.

— Настасья Никол. См. Хитрово.

— Никита Иетр., генераль, 310.

— Николай Никит., московскій оберъкомендантъ, 310.

Каменскіе:

 — Аграфена Юліанов., урожд. Челищева, 84.

— Аграфена Өедөт. См. Татищева.

— Анна Өедот. См. кн. Вяземская.

— Гр. Миханлъ Өедөт., фельдмаршалъ, 47, 125.

— Михаиль Серг., S4. — Өедотъ Мих., S4.

**Нарабанова**, Александра Епафрод., урожд. Станкевичь, 80.

Карамзины:

— Русская дворянская фамилія, 342.

-- Екатерина Андреев., урожд. княж. Вяземская, 343, 344.

— Михаиль, 343.

— Николай Мих., исторіографъ, 342—344, 401, 409.

— NN, урожд. Дмигріева, 343.

Караччіоли:

— Анна Ив., рожд. Ильина, 281.

— Итальянскій герцогъ, 281.

Карницкій, Петръ Григор., докт оръ 434, 435.

Карновичи:

 Степанъ, голштинскій графъ и генералъ-маіоръ, 361.

— Өедосья Степ. См. Посникова.

Каръ (Каровы):

— Василій Алексьев., генераль, калужскій помьщикь, 87, 88, 109.

— Екатерина Алексвевна. См. кн.

Голицына.

— Марья Семен., 109.

— Марья Серг., урожд. княж. Хованская, 88.

— N Васильевна. См. Бълкина.

— N Васильевна См. Хрущова. Катуаръ, московскій домовладѣлецъ, 47. Каховскій, декабристь, 410.

Кашинцева, Авдотья Владим., урожд. Бахметева, 74.

## Кашкины:

- Калужскій генераль-губернаторь, 412.
  - Фрейлина, 412.

## Кислянскіе:

— Иванъ Петр., 131.

 Марья Серг., урожд. Бутурлина, 131. Илассонъ, Иванъ Никол., мајоръ, 139. Клаузенъ, Варвара Александр., урожд. Лунина, 178.

#### Кобылины:

— Василій Өедор., 81.

- Евдокія Ив., урожд. княж. Солицева-Засъкина, 81.
  - N Васильевна. См. Мамонова.

#### Ковалевскіе:

- Александра Владим., урожд. гр. Толстая, 283, 284.
- Прасковья Александр. См. Бискупская.

## Коверина, NN. См. кн. Вяземская. Козицкіе:

- Анна Григор., 2-я супруга кн. Бѣлосельскаго-Бълозерскаго. См. Бълосельская-Бѣлозерская.
- Екатерина Ив. урожд. Мясникова, 208, 209.

Статсъ-секретарь, 208.

Козловъ, Цавелъ Никит., 386, 387. Кокошкины:

Александра Ив. См. Рѣпнинская.

— Варвара Ив., урожд. Архарова, 205.

- Елена Леонт., супруга Ө. К. Апраксина, по 2-му браку гр. Ушакова. См. Апраксина.
  - NN, урожденная Кокошкина, 111.
- Ө. Ө., директоръ московскихъ театровъ, 205.

## Колокольцевы:

— Екатерина Өедор. См. Муравьева.

 Елизавета Владиміровна, Бахметева, 73.

Колотовская, N Владиміровна, урожд. Бахметева, 74.

## Колотырова. См. Посникова.

#### Колошины:

- Александра Григ., урожд. гр. Салтыкова, 44, 45, 288, 289, 358, 378.
  - Александра Пав., 45.
  - Валентинъ Пав., 45.
  - Варвара Ив., 359.

- Дмитрій Пав., действит. статскій совътникъ, 44.
- Екатерина Акимов., урожд. Мальцева, 358, 377, 378.
  - Елена Ив. См. кн. Долгорукая.
  - Марья Ив. См. Пущина.
- Марья Павлов., впослед. монахиня Хотькова монастыря, 378.
- NN, мать Пав. Ив., урожд. Олсуфьева, 358.
  - Павелъ Ив., 44, 45, 358, 377.
  - Петръ Ив., сенаторъ, 359.
  - Сергъй Пав., литераторъ, 44.
  - Софья Пав., 45.

## Колычевы:

— Анна Петр. См. Боде.

- Екатерина Ив. См. Приклонская.
- Николай Цетров., 365.

— Петръ Никол., 365.

— Прасковья, урожд. Бартенева, по 1-му браку Алалыкина, 365.

## Кольцовы-Масальскіе, князья:

- Евдокія Венедикт., урожд. Хитрово. См. Головина.
  - Юрій Өедор., 15.

## Комаровы:

- Варвара Петр., урожд. Римская-Корсакова, 88, 106, 108, 144, 167, 374— 378, 431.
- Иванъ Елисвев., статскій совътникъ, калужскій вице-губернаторъ. 88. 108, 374, 431.

— Николай Ив., 108, 374, 378.

— Софья Григ., урожд. Охотникова, 375, 378.

Компорези, архитекторъ, 268, 269.

Коновницынъ, гр. Петръ Петр., декабристъ, 412.

Константинъ Павловичъ, великій князь, 178, 276, 392, 393, 399—401, 419.

#### Корсаковы:

- —Русская дворянская фамилія, 15, 18.
- Вячеславъ, родоначальникъ фамилін Римскихъ-Корсаковыхъ, 15.
  - Осипъ, 15.
  - Өедоръ Вячеслав., 15.

Корфъ, Наталья Александр., урожд. **Досникова**, 365.

## Кошелевы:

— Давидъ Іаков., 51.

Дарья Ив., урожд. Бартенева, 51.

Дмитрій Іаков., 51.

- Евдокія Родіон. См. Римская-Корсакова.
  - Ирина Іаков. См. Есаулова.

— Іаковъ, 51.

- Іосифъ Гаков., 51.

— Родіонъ, шталмейстеръ Петра I, 29.

— Өедөръ Іаков., 51.

Яретова, Анна Вас., урожд. Римская-Корсакова, 29, 77, 310.

## **∦речетниковы:**

 Гр., Иванъ Никит., генералъ-губернаторъ тульскій, калужскій и рязанскій, похоритель Литвы, 31—33.

 Михаилъ Ив., звенигородскій убздньй предводитель дворянства, 82, 295, 296.

— Прасковья Никол., урожд. Мамо-

— Степанида Ив. См. Жеребцова.

## **∛ромины:**

- Елизавета Петр. См. Плещеева.
- -- Мареа Петр. См. кн. Трубецкая. Еротновы:
- Агафья Вилимов, урожд. Ридеръ, 96.
- Александра Степан. См. Порошина.
- Варвара Степан. См. Шалимова.Ирина Степ., 326, 327, 330, 331.
- мареа Яковлевна, 326, 329.
- Степанъ Егоров., 327—331.

--- Степанъ Степан., 96, 329, 330.

кругликовъ, Иванъ Гаврил. См. гр. Черньшевъ - Кругликовъ.

крыловъ-Платоновъ, архіепископъ ярославскій. См. Симеонъ.

## **∦рыловы:**

— Варсонофія, монахиня петербургкаго женскаго монастыря. См. Варсосфія.

- Семейство, жившее у Н. Н. Хит-

BO, 312—314.

Крюднеръ, баронесса, предсказавшая сизращение Наполеона съ острова Эльбы, 394—396.

## **Нуракины**, князья:

- Александръ Борис., 79.

— Елизавета Степ., урожд. Апраксина, /9, 111.

## Нутайсовы, графы:

- Александръ Ив., генералъ-мајоръ, 168.
- Анна Петр., урожд. Развая, 168. - Иванъ Павл., родоначальникъ графовъ Кутайсовыхъ, 168.

## Кушниковы:

— Екатер. Петр., урожд. Бекетова,212

С. С., сенаторъ, 279.

## JI.

Лаврова, Анна Ив. См. Алалыкина.

де-Лагарпъ, Фредерикъ-Сезаръ (Петръ Иванов.), воспитатель Александра I, 393. Ланскіе:

— Елизавета Ив., урожд. Вилламова, 46.

— Зинанда Дмитр., урожд. кн. Волконская, 46, 436.

— П. Сергвев., 46, 436.

— Сергий II., 436.

**Лаптева**, Анастасія Симонов. См. кн. Долгорукая.

Левашова, Екатерина Алексвев., урожд. Сазонова, 82, 296.

Левшинъ, московскій митрополить. См. Платонъ.

Левъ (Лаврентій Орловъ), воронежскій епископъ, 55, 56.

**Леонтьева**, Елизавета Мих. См. Еропкина.

Леонъ Леоновичъ, грузинск. царевичъ, 49. Ливенъ, свътлъйшая княгиня, воспитательница великихъ княженъ, дочерей Павла I, 354, 420.

## Лихачевы:

— Анна Васил. См. Давыдова.

— Василій Ив., 383.

— Григорій Васильев., гвардейскій офицеръ, 383, 387.

— Елизавета Никол., урожд. Гурьева,

383, 384, 387.

Елизавета Петр., урожд. Соковина,
 383.

— Иванъ Вас., 383.

 Иванъ Васильев., гвардейскій офицеръ, 383, 387.

— Петръ Васильев., 383.

Лобанова-Ростовская, кн. Ирина Яков. См. Голицина.

Лобнова, московская дачевладелица, 216. Логиновы:

- Александра Вас., урожд. Ильина, 281.
- Анна Ив. См. Караччіоли.
- Прасковья Ив. См. Скарятина.

— N Ивановна, 281.

## Лопухины:

— Русская дворянская фамилія, 234.

— Анна Алексвев. См. гр. Орлова-Чесменская.

— Марья Александр., супруга Г. А. Жеребцова. См. Жеребцова.

Лужины:

— Анна Дмитр. См. Шеншина.

— Варвара Дмитр. См. Озерова.

— Дмитрій Серг., 211.

— Екатерина Иларіон., урожд. Васильчикова, 212, 354.

— Елизавета Вас., 211.

— Иванъ Дмитр., харьковскій губернаторъ, впослед. почетный опекунъ, 212.

— Марья Дмитр. См. Ховрина.

— Марья Серг., 211, 257.

— Наталья Алексвев., урожд. Шидловская, но 1-му браку гр. Орлова-Денисова, 212.

— Өедөръ Серг., гвардейскій офи-

церъ, 210, 257.

Лунины:

— Александръ Мих., попечитель Московскаго Опекунскаго Совъта и начальникъ Московскихъ институтовъ, дъйствит. тайный советникъ, 177-179.

— Анна Александр., 179.

— Варвара Александр., фрейлина. См. Клаузень.

— Варвара Никол., урожд. Щепотьева,

177.

- Елена Александр. См. Полуденская.
  - Миханлъ Серг., декабристъ, 411.
- Настасья Александр. См. Богданов-

 Татьяна Александр. См. Савина. Лухмановъ, Дмитрій Александр., московскій міняла, 205, 229.

#### Львовы:

— Андрей Мих., 300.

— Варвара Мих., въ замужествъ Головина, впослед. игуменья Никитскаго монастыря. См. Въра.

Дарья Мих., 299—301.

Дмитрій Мих., 300.

— Евдокія Мих. См. Шидловская. Кн. Марья Семен. См. Бахметева.

NN, урожд. Наумова, 300.

Любовь Петровна, жена пріятеля кн. Владим. Мих. Волконскаго — Дмитрія Васильевича, 185, 186.

Людерсъ, портретистъ, 81.

## M.

## Магнитскіе:

— Александра Леонт. См. кн. Оболенская.

— Анастасія Леонт., 124.

Майерь, Яковъ Нав., московскій докторъ, 258, 259.

Макарушка, шутъ г.г. Посниковыхъ.

Мансимиліань, принць Лейхтенбергскій. 173.

Манарій, архимандрить дмитровскаго Борисогивбскаго, а потомъ Пфеношскаго монастыря, 265, 386.

Малиновскій, Николай Ив., секретар: управляющаго московскою митрополією. архіспископа Августина, 171—173, 323,

#### Мальцевы:

— Анна Сергиев. урожд. княж. Мещерская, 427.

— Екатерина Акимов. См. Колошина

Иванъ Акимов., 378.

— Иванъ Сергъев., 314.

— Капитолина Мих., урожд. Вышеславцева, по 1-му браку Пушкина, 460. — Настасья Никол., урожд. княж.

Урусова, 314, 315.

— Сергви Акимов. 378, 427.

#### Мамоновы:

Русская дворянская фамилія, 298.

 — Анна Никол. См. Неклюдова. — Анастасія Петр. См. Дашкова.

— Елизавета Петр. См. Шиловская.

— Иванъ Петр., 82, 296—298.

— Марья Ив., урожд. Татищева, 50, 58, 59, 80, 81.

— Марья Петр. См. Сазонова.

— Николай Алексвев., 58.

— N Васильевна, урожд. Кобылина, 81.

— Петръ Пикол., 81, 82, 296.

— Прасковья Никол. См. Кречетиикова.

Софыя Никол., 81.

Мантейфель, графъ, 442. Марія (Маргарита Мих., урожд. Нарышкина, въ замуж. Тучкова), Бородинская игуменыя, 364.

Марія-Антуанета, французская королева, 229.

Марія Өеодоровна (Доротея-Софія-Августа-Луиза, принцесса Виртембергская). вторая супруга императора Павла Петровича, 90—92, 227, 228, 247, 274, 334, — Марья Андрес 351, 354, 367, 398, 399, 400, 401, 403— Корсакова, 28, 46. 405, 409.

Марія Павловна, великая княгиня, 276.

Марковы, графы:

— Аркадій Ив., посланникъ въ Голландін, а потомъ въ Парижѣ, 106.

 Варвара Никол. См. Римская-Коракова

— Николай Ив., 105, 106.

Прасковья Никол. См. кн. Оболенская.

**Марсъ**, Анна-Франс.-Гипполита Буше-Монвель, трагическая актриса, 206.

Марья Ивановна, мамка разсказчицы, Елизаветы Петровны Яньковой, 11.

Мареа Матвъевна (Апраксина), вторая супруга паря Өедора Алексъевича, 110,

Матрена, няня г.т. Яньковыхъ, 235. Матрешка, шутнха гр. Е. Ө. Орловой, 307, 308.

#### Матюшкины:

- Анна Вас. См. Титова.

— Василій Кирил., 72.

— N Васильевна. См. Филимонова.

— NN, урожд. Плохово, 72.

Медонсь, содержатель театра въ Москвъ, 203—205.

**Меншиновъ,** кн. Александръ Данил., генералиссимусъ, 200.

Мернуловы, состап Е. П. и Д. А. Яньвовыхъ по имтнію, 146, 147.

Мерлинъ, Павелъ Ив., генералъ-мајоръ, 274.

прекіе князья:

- Русская княжеская фамилія, 252.

— Алексьй Ив., 42, 43.

- Алексви Павл., 43.

- Андрей Павл., 43.

— Анна Вас., по 1-му браку Муханова. См. Нарышкина.

— Анна Ив. См. княг. Щербатова.

- Анна Ив. См. Безобразова.

— Анна Сергъ́ев. См. Мальцева. — Борис. Ив., 42, 43, 89, 252.

— Евдокія Никол., урожд. Тютчева, впослід, игуменья, основательница Аносина - Борисоглівоскаго монастыря. См. Евгенія.

— Иванъ Алексвев., 43.

Иванъ Никанор., 42, 43.

— Иванъ Сергѣев., 427.

 Марья Андреевна, урожд. Римская-Корсакова. 28, 46.

— Настасья Борис. См. Озерова.

- Никаноръ Алексвев., 43.

— NN, дочь Марьи Андреевик. См. Ильина.

— Павелъ Ив., 42, 43.

 Петръ Сергъев, оберъ-прокуроръ свят. Сипода, 427.

- Софыя Павл. См. Черткова.

— Софыя Серген, урожд. Всеволожская, 426, 427.

Милорадовичь, гр. Михаплъ Андреев, петербургскій оберъ-полиціймейстерь, 341, 400.

Милославскіг, русскій дворянскій рода, 15.

**Мировичъ**, офицеръ, составитель заговора въ пользу Ивана Антоновича, 346, 412.

**Мирошевская.** Александра Серг., урожд. Бутурлина, 130.

Мисаиль (Михапль Мих. Салтиновы), схимонахь, 182,

**Митневичъ.** бѣлгородскій епископъ. См. Іосафъ.

Митрополія, пгуменья московскаго Зачатієвскаго монастыря, 317.

Митрофанъ, задонскій схимонахъ, 100. Михаилъ (кн. Миронъ Мих. Шахосской), монахъ, 182.

Михаилъ Ивановъ, камердинеръ Д. А. Янькова, 163, 235, 255.

Михаилъ Павловичъ, великій князь, 276, 351, 399, 400, 405, 418.

Моисей, архіеннскогъ рязанскій, 322. Мудровъ, московскій докторъ, 258, 259, 322—325.

Муравьевы:

— Александра Григ., урожд. гр. Чернышева, 411, 412.

— Екатерина Өедөр., урожд. Коло-

кольцева, 411, 412.

 Михаилъ Никит., кураторъ московскаго университета, сенаторъ, 343, 411.

— Никита Мих., декабристъ, 411. Муравьевы-Апостолы:

- Пиполитъ Ив., декабристъ, 411.

— Матвъй Ив., денабристъ, 411. — Сергъй Ив., денабристъ, 410, 411. Мухановы:

— Алексѣй Пв., 305.

— Анна Вас., урожд. княж. Мещерская. См. Нарышкина. — Сергви Ильичь, 420.

## Мясниковы:

— Аграфена Ив. См. Дурасова.

— Дарья Ив. См. Пашкова.

-- Екатерина Ив. См. Козицкая.

N Ивановна. См. Бекетова.

**Мясотдова**, Аграфена Сергвев., урожд. княж. Щербатова, 22, 64.

## H.

нагель, сахароварный заводчикъ, 424. надаржинская, N Николаевна, урожд. Тютчева, 89.

Наполеонъ I Бонапартъ, императоръ французовъ, 79, 153—177, 406.

Нарышкины:

- Александръ Ив., офицеръ, 304.

— Алексьй Ив., 305.

 — Анна Вас., урожд. княж. Мещерская, по 1 браку Муханова, 305.

— Варвара Ив. См. Неклюдова.

— Григорій Ив., 305.

— Дмитрій Львов., 338.

— Евдокія Мих. См. кн. Голицына.

— Екатерина Александр., урожд. Строганова, 304.

— Елизавета Александр., урожд. Хру-

щова, 305.

— Елизавета Ив., фрейлина, 304.

— Зинаида Ив., по 1 браку кн. Юсупова. См. гр. де-Шево.

— Иванъ Алексадр., камергеръ, оберъ-

церемоніймейстерь, 217, 304.

 — Маргарита Мих., въ замуж. Тучкова. См. Марія.

— Марья Антонов., урожд. княж. Чет-

вертинская, 338.

— Наталья Львовна. См. гр. Соллогубъ.

— Наталья Өедоровна, урожд. гр. Растопчина, 156.

Наталья Захаровна, приживалка Н. Н. Хитрово, 311—313.

## Наумовы:

Авдотья Андреев., 388.

— Варвара Алексвев., урожд. княж. Голицина, 186, 187.

— Варвара Андреев. См. Новосиль-

цева.

Иванъ Григ., 186.

— Марья Ив. См. Римская-Корсанова.

— Марья Кириллов., урожд. Сафонова,

впослед. монахиня Рождественскаго монастиря, 64, 388.

\_ — NN, супруга А. М. Львова. См.

Львова.

## Нащокины:

— Анна Вас., урожд. Головцына. См. Титова.

— Василій Александр., 72.

— Дарья Александр. См. Бахметева.

— Иванъ Александр., 80.

— Мароа Ив. См. Станкевичъ.

## Небольсины:

Авдотья Сильвестр., 245, 436.

— Московскій губернаторъ, 244.

Неклюдовы:

— Анна Никол., урожд. Мамонова, 59, 81, 157, 217, 290—294, 296.

- А. Петровна, урожд. Янькова, 89.

— Варвара Ив., урожд. Нарышкина, 304, 305.

— Варвара Серг. См. Глазенапъ.

— Елизавета Ив., 305.

— Марья Серг. См. Шеншина.

— Сергьй Вас., генераль-маюрь, тамбовскій, а потомъ владимірскій губернаторъ, 81,82, 290.

Сергъй Петр., 304.

Нектарія, (урожд. Шереметева, въ супрі княг. Долгорукая), схиминца, 53, 66, 335

**Нелидова**, Александра Александр., фрейлина. См. кн. Трубецкая.

Нероновы:

- Елизавета Вас. См. Хераскова.

— Марья Петр., урожд. княж. Во., конская, 388.

- N. Владиміровна, урожд. Бахм

тева, 73.

— Софья Вас. См. Посникова.

Несвицная, княгиня, 382.

**Нетлова**, Елизавета Серг., урожд. Б турлина, 130—132, 257, 266.

Никифорова, Клеопатра Вас., урож

Титова. См. Вышеславцева.

Николай Ивановъ, управитель г.г. Н

клюдовыхъ, 293.

Николай I Павловичъ, императоръ, 21

220, 228, 231, 240, 274—276, 351, 35 399—405, 409—414, 418—421, 436. Новикова, Александра Петр. См. к

Волконская.

Новосильцевы:

— Аграфена Ив. См. Ивинская.

— Алексъй Яков., 53.

— АннаВас., урожд. Братцева, впослед. инокиня Александра и схимонахиня Анэнса. См. Анеиса.

- Варвара Андреев., урожд. Наумова.

388.

— Владиміръ Дмитр., флигель-адъютантъ, убитый Черновымъ на дуэли въ Лѣсномъ, 389-391.

Дарья Алекстев. См. Соковнина.

— Дмитрій Александр., 389.

— Дмитрій Ив., впослед. инокъ Донского монастыря, 49.

— Евграфъ Ив., 49.

- Екатерина Владимір., урожд. гр. Орлова, 389-391.
  - Екатерина Петр. См. кн. Вяземская.
- Елизавета Евграф., урожд. Татищева, 49, 84.
  - Елизавета Ив. См. Роговская.

— Иванъ Евграјр., 49.

Иванъ Филиппов., 49, 84.

- Марья Алексвев. См. Шишкина.
- Марья Іонишна. См. Головина. — Марья Яков. См. Строганова.

— Наталья Ив., урожд. Вырубова, 49.

— Степанида Алексвев. См. Татищева.

Оберь-Шальме, французская продавщ. модных товаровь въ Москве, 153, 154. Оболдуева, Матрена Прохор., москов-

ская домовладѣлица, 174.

Оболенскіе, князья:

 Русская княжеская фамилія, 283. — Владельцы села Храброва, 77, 257.

— Александра Леонт., урожд. Магнитская, 124.

— Алексѣй Никол., 110, 124.

— Андрей Мих., 106.

— Варвара Алексбевна, 124.

— Евгеній Петровичь, декабристь, 412.

 — Евдокія Ив. См. Сабурова. Екатерина Алексвевна, 124.

— Михаиль Алексвев., 124.

— Николай Алексвев., 124.

— Николай Петр., 77. — Петръ Никол., 412.

— Прасковья Никол., урожд. гр. Маркова, 106.

Обольяниновы:

— Анна Александр., урож. Ермолаева, по первому браку Нащокина, 120, 121. сильцева, 389.

- Анна Мих. 1-я, дочь Мих. Мих., 121.
- Анна Мих. 2-я, дочь Мих. Мих. См. гр. Олсуфьева.

— Евфимія Ефимов., 121.

 Екатерина Мих., 121. — Елена Мих. 1-я, дочь Мих. Мих.. 121.

- Елена Мих. 2-я, дочь Мих. Мих. См. Всеволожская.

— Елизавета Мих., урожд. княж. Горчакова, 121, 122.

- Марья Хрисанеов. См. Симонова.

— Михаилъ Мих., полковникъ, 121.

— Михаилъ Хрисаноов., 121.

— Петръ Хрисанеов., генералъ-прокуроръ, впослед, московскій губернскій предводитель дворянства, 78, 110, 117-122, 174.

Одоевскій, кн. Александръ Ив., 412.

Озеровы:

- Варвара Дмитр., урожд. Лужина,

- Григорій, живописецъ гг. Яньковыхъ, 235, 255, 256.

— Настасья Борисов., урожд. княж. Мещерская, 89, 167, 168, 250—252.

 N Борисовна, урожд. княж. Мешерская, 43.

 Семенъ Никол., тайный советникъ, сенаторъ, 43, 217, 250-252.

Олсуфьевы: — Русскій дворянскій домъ, 219, 358.

— Гр. Адамъ Вас., 43, 121.

— Гр. Анна Мих., урожд. Обольянинова, 121.

— Марья Адамов. См. кн. Голицина.

— Марья Васильев., урожд. Салтыкова, 43, 233.

— Екатерина Львов., VDOKA. Боде. См. кн. Вяземская.

Орловы, графи:

— Алексей Григ., 113, 149, 217, 362.

- Анисья Никит. См. Протасова. — Анна Пвановна, урожд. гр. Салты-

кова, 238.

— Братья, 19, 306.

Владиміръ Григор., 389.

Григорій Владим., 238.

 Григорій Григ., генераль-фельдцейхмейстерь, 20, 156, 219, 340, 361.

— Екатерина Владимір. См. Ново-

🖀 .— Елизавета Ив., урожд. Стакельбергъ, 389.

— Елизавета Өедор., урожд. Ртищева,

234, 306.

— Иванъ Григор., 306.

Наталья Владим. См. Давыдова.

— Софья Владим. См. гр. Панина.

Орловъ-Давыдовъ, гр. Владиміръ Петр., камергерь, родоначальникь этой фамиліи, 391.

Орловы-Денисовы:

— Русскіе дворяне, 408.

— Гр. Наталья Алексвев., урожд.Шидповская. См. Лужина.

 Тр. Николай Вас., 212. Орловы-Чесменскіе, графы:

— Алексьй Григ., 218.

— Анна Алексвев., урожд. Лопухина, 217, 294, 313, 362, 363, 368—370, 391, 395.

фонъ-деръ-Остенъ-Саненъ, баронесса Елена Вас., урожд. Ферзенъ, по 2-му браку кн. Горчакова. См. Горчакова.

Офросимовы:

— Андрей Павлов., 187—189.

— Владиміръ Павл., 189.

— Екатерина Александр., урожд. Римская-Корсакова. См. Алябьева.

Константинъ Павл., 189, 190.

Настасья Дмитр., 188—190, 311.

— Софья Александр., урожд. Исленьева,

Оффенбергъ, бар. Екатерина Өедөр., урожд. Рѣининская, 423, 424.

Охотниковы:

— Русская дворянская фамилія, 234.

NN. См. Емельяненкова.

— Софья Григ. См. Комарова.

## II.

Павель I Петровичъ, императоръ, 85, 87, 90—92, 94, 95, 118, 127, 128, 216, 223, 226, 227, 336, 337, 339, 393.

Павлова, Прасковья Дмитр. См. гр.

Толстая.

Палладія, казначея московскаго Зача-

тіевскаго монастыря, 317, 319.

Памфилія (княж. Параскева Щербатова), игуменья Страстнаго монастыря, 182.

Панины:

Русская графская фамилія, 238.

— Гр. Софья Владим., урожд. гр. Орлова, 238, 389.

— Софья Өедор., урожд. Пушкина,

460, 461.

Парееній (Чертковъ), архимандритъ Донского монастыря, впоследствіи епископъ владимірскій, 252.

Пафнутій, архіепископъ Грузинскій, 275.

Пашковы:

– Русская дворянская фамилія, 208, 209.

— Александра Ив., 305, 306.

Александръ Ильичъ, 208.

— Алексви Александр., 209.
— Варвара Ив. См. кн. Долгорукая.

— Василій **А**лександр., 208, 209.

— Дарья Ив., урожд. Мясникова, супруга Александра Ильича, 208.

— Екатерина Александровна, урожд.

гр. Толстая, 208.

— Мать Варв. Ив., рожд. Яфимовичъ, 209.

— N Ивановна. См. Сушкова.

 N Ивановна. См. Хвостова. — Татьяна Вас. См. Васильчикова.

Перенусихина, Марыя Саввишна, камеръюнгфера Екатерины II, 360.

Пестель:

— Павелъ Петр., полковникъ, дека-

бристъ, 410.

 Петръ, сибирскій губернаторъ, 410. Петровъ, с.-иетербургскій митрополить. См. Гаврінлъ.

Петръ I Алексъевичъ, императоръ, 12.

Петръ II Алексъевичъ, императоръ, 200. Петръ III Оедоровичъ, императоръ, 85, 200, 361.

Петръ Евпловичъ, священникъ московск. церкви Большого Вознесенья, 447.

Писарева, Аграфена Мих., урожд. Ду-

расова, 212, 213. Платонъ (Левшинъ), московскій митрополить, 85, 86, 90, 92, 127 — 129, 140, 160, 172, 320, 321.

Плещеева, Елизавета Петр., урожд.

Кромина, 447—449.

Плохово. См. Матюшкина.

Повалишина, Елизавета Владим., урожд. Махметева, 74.

Пожарская, Аграфена Александровна, урожд. Безобразова. См. кн. Долгорука:

Поздвевь, учитель или инспекторъ ма-

лътняго шляхетскаго корпуса въ Пеин**бург**ѣ, 82, 83.

полинъ. См. Анненкова, Прасков. Егор. **Полторацкій, Дмитрій Марков., 141.** 

## Полуденскіе:

--- Елена Александр., урожд. Лунина, 155 - 179.

-- Петръ Семен., почетный опекунъ. селагоръ, 177—179.

#### Поповы:

— Анна Никол. См. Римская-Корса-∋oa.

— Екатерина Терент., урожд. Цвичэлева, **434, 443.** 

порошина, Александра Степ., урожд. 🔚 откова, 331.

#### Посниковы:

Александра Никол., 433.

— Александра Өедөр., урожд. Румян-· a, по 1-му браку Бологовская, 364—366.

— Алексѣй Вас., 364, 382.

— Анна Дмитр., урожд. Янькова, 2, 5. 87, 90, 97, 98, 317, 355—357, 359, жіо, 382, 387, 422, 433, 437. — Варвара Вас. См. Турчанинова.

-- Василій Кирилл., 364. Василій Никол., 433.

Дмитрій Вас., 365, 366, 422.

Дмитрій Никол., 382.

— Евдокія Никол., 362—364.

 Елена Александр., урожд. Алалыина, 365, 433.

--- Eлена Hикол., 382.

— Елизавета Александр. См. Вад-

 Любовь Вас. См. Доливо-Доброволь-1:0.R.

 Надежда Вас. См. Вальмусъ. Наталья Александр. См. Корфъ.

Наталья Вас., 364.

Николай Васильев., полковникъ,

59, 360, 365, 366, 422, 433.

- Никол. Вас., секретарь кн. Е. Р. шиковой, 360—367, 382.

Николай Никол., 422.

-- NN, урожд. Колотырова, 364. - NN, урожд. Швановичъ, 362.

— Прасковья Вас., 365, 366.

— Софья Вас., по 1-му браку Сумарона. См. Янькова.

- Софья Вас., урожд. Неронова, 362.

— Софья Никол., дочь Никол. Вас. и ны Дмитр., 437.

— Софья Никол., дочь Ник. Вас. н Өедос. Степ., 362—364.

 — Өедосья Степ., урожд. Карновичь. 360-364.

Потемкинъ-Таврическій, кн. Григорій Александр., фельдмаршалъ, новороссійскій генераль-губернаторь, 228, 229, 322.

Потемкины, князья:

— Мареа Александр, См. Энгельгардтъ.

— Татьяна Вас., урожд. Энгельгардть. См. княг. Юсупова.

Потулова, Софья Владиміровна, урожд. Бахметева, 73.

#### Похвисневы:

 Русская дворянская фамилія, 284. — Александра Ростисл., урожд. Та-

тищева, 48.

Прибытнова, Прасковья Алексвевна. урожд. Сазонова, 82, 296.

Приклонскіе: — Екатерина Ив., урожд. Колычева, 57.

Иванъ Мих., 57.

Ольга Данил., урожд. Янькова, 52, 57.

Прозоровскій, кн. Александръ Александр., генералъ-фельдмаршалъ, московскій главнокомандующій, 219.

Прокоповичъ, новгородскій apxiennскопъ. См. Өеофанъ.

#### Протасовы:

— Александръ Андреев., полковникъ. 319.

— Анисья Никит., 156.

 Тр. Анна Степ., камерфрейлина, 156. Екатерина Петр. См. гр. Растопчина.

— Елена Данил., 318.

— Наталья Дмитр., урожд. княж. Голицына, 241.

Николай Александр., оберъ-проку-

роръ св. Синода, 241.

— Степанъ Өедор., сенаторъ, 156.

— Тверской архіеписковъ. См. Амвросій.

Протопопова, игуменья московскаго Зачатіевскаго монастыря. См. Дориме-

Пугачевъ, Емельянъ Ив., самозванецъ, лже-Петръ III, 24, 88, 327, 328.

Пушкины:

Александръ Серг., поэтъ, 458.

— Алексъй Өедор., 458.

— Анна Өедөр. См. Зубкова.

— Варвара Мих. См. кн. Гагарина.

— Василій Львов., поэтъ, 460.

 — Капитолина Мих., урожд. Вышеславцева. См. Мальцева.

— Марыя Алексев. См. Ганнибалъ.

— Сарра Юрьев., урожд. Ржевская, 458.

Сергий Львов., 459.

— Софья Өедор. См. Панина.

пущины, Марья Ив., урожд. Колошина, 359.

**Пънская**, Александра Александр., урожд. Станкевичъ, 382.

## P.

**Развозова**, N Николаевна, урожд. гр. Толстая, 286.

Разумовскіе, графы:

— Алексъй Григ., фельдмаршалъ, морганатическій супругь императрицы Елизаветы Петровны, 19, 220, 306, 338.

— Анна Кирилл. См. Васильчикова.

-- Левъ Кирил., 116, 213.

— Марья Григ., урожд. княж. Вяземская, по 1-му браку Голицына, 116, 213. Растопчины, графы:

Русскій дворянскій домъ, 155.

— Тусски дворински домь, те — Андрей Өедөр., 244.

— Ев. П., 306.

— Екатерина Петр., урожд. Протасова, 156, 407.

— Наталья Өедоровна. См. Нарышкина.

— Софья Өедоровна. См. гр. де-Се-

гюръ.

— Өедөръ Вас., московскій генералъгубернаторъ, впослёд. членъ государственнаго совёта, 155, 157, 158, 161, 165, 166, 214, 230, 231, 273, 406—408.

Рено:

— Гувернантка К. Д. и С. Д. Яньковыхъ, 270, 271, 832.

— Доминикъ, книгопродавецъ, 271, 272. Репнины-Волконскіе, русская княжеская фамилія, 269.

## Ржевскіе:

— Александръ Алексѣев., 183.

— Александръ Ильичъ, камергеръ, 29.

 Варвара Александр., урожд. Римская-Корсакова, 183, 184, 187.

— Елизавета Александ., урожд. Римская-Корсакова, 29—31, 46, 61, 62, 64, 417, 459.

- Марья Степ. См. Татищева.
- Настасья Владимір. См. Бееръ.

— Сарра Юрьев. См. Пушкина.

- Софья Никол., урожд. Строганова. 43, 139.
  - Степанъ Матв., 48, 139.

## Ридеръ:

- Агафья Вилимов. См. Кроткова.
- Вилимъ Денис., генералъ, 96.

Римидалвъ, Амалія. См. фонъ-Гартвиг: Римскіе-Корсаковы:

Русскій дворянскій домъ, 136.

— Аграфена Дмитр., 97, 98.

Аграфена Ник., урожд. княж. Щет батова, 136.

Александра Александр. См. кн. Влемская.

 Александра Петровна. См. кн. Вяземская...

— Александръ Вас., 28, 29, 346, 417.

— Александръ Никол., 269, 456.

— Александръ Яков., камергеръ, 187.

— Андрей Вас., 29, 77.

Андрей Леонтьев., стольникъ, 15.

— Анна Вас. См. Кретова.

— Анна Никол., урожд. Понова, 430.
 443.

— Анна Петр. См. Аванасія.

— Варвара Александр. См. Ржевская.

 Варвара Никол., урожд. гр. Мар кова, 105, 106, 109, 443, 444.

— Варвара Петр. См. Комарова.

Василій Андреев., 15, 28.

— Владиміръ Мих., ротмистръ, 106, 286, 430, 443, 444.

- Григорій Александр., 187.

— Евдокія Родіон., урожд. Кошелет», ).

— Евирансія Вас., урожд. Татищеви. См. Щепелева.

 — Екатерина Александр., по 1-му брэну Офросимова. См. Алябьева.

 Екатерина Александр. См. Арагарова.

— Екатерина Петр., 22, 23, 30, S4.

— Елизавета Александр. См. Рже ская.

— Елизавета Иетр., 23.

Клеопатра Дмитр., 97, 108.

— Марья Андреев. См. кн. Мещеј

→ Марья Ив., урожд. Наумова, 186, 188, 440, 441.

— Марья Мих. См. кн. Волконо...

— Марья Петр., урожд. княж. Долгорукая, 145—148, 208, 319, 442.

— Марья Семен. (княг. Волконская), 29, 46, 61, 62, 64, 346, 347, 417.

— Марья Өедор., урожд. княж. Шаховская, 15, 182, 195.

— Михаилъ Александр., 16.

Михаилъ Андреев., 7, 28, 46, 317.

— Михаилъ Андреев., офицеръ Семеновскаго полка, 15—18.

— Михаилъ Петр., 105, 106, 109, 134, 137, 144, 285, 382, 387, 431.

— Настасья Никол. См. кн. Вяземская.

— Настасья Серг. См. Устинова.

— Наталья Александр. См. Акинфова.

— Николай Александр., 29—31, 46, 417, 434, 444.

— Никол. Петр., 97, 99, 106, 107, 110, 136, 140, 141, 144, 145—148, 198, 203, 269, 279, 285, 316, 319, 447, 456.

— Никол. Серг., 188.

— NN, урожд. Грибовдова, супруга Сергвя Александр., 187.

— Павелъ Александр., 187.

— Пелагея (Аграфена) Никол., урожд. княж. Щербатова, мать разсказчицы, 1, 22—31, 41, 43, 54, 187, 142, 221.

- Петръ Мих., отецъ разсказницы, 1, 7, 12, 17, 19—31, 41, 47, 48, 54, 60—65, 68, 69, 79, 83—85, 89, 93, 97, 99, 106, 108, 109, 133—137, 142, 143, 144, 147, 207, 213, 221, 224, 317, 320, 326, 341.
  - Цетръ Никол., 269.
- Псковскій митрополить. См. Іосифъ.

— Сергый Александр., 187.

-- Софья Александр. См. Волкова.

— Софья Дмитр., 97, 98, 108.

— Стольникъ при царъ Алексъъ Михайловичъ, впослъд. сибирскій митрополитъ. См. Игнатій.

Риссъ, книгопродавецъ, 272.

**Роговская**, Елизавета Ив., урожд. Новосильцева, 49.

Розенъ, баронъ Андрей Евген., декабристъ, 412.

Ртищевы:

— Елизавета Өедөр. См. гр. Орлова.

— Марья Мих., 306.— Татьяна Мих., 306.

**Руданова**, Екатерина Калинов., урожд. Благово, 386. Рунуновъ, послъдній парскій сокольничій, 33.

Румянцевы:

— Александра Өедөр., по 1-му браку Бологовская. См. Посинкова.

— Анна Өедөр. См. Зубова.

Гр. Николай Петр., государственный канцлеръ, основатель мусея его имени, 406.

Румянцевы-Задунайсніе, графы:

— N Андреевна, урожд. княж. Голицына, 226.

 Петръ Александр., фельдмаршаль, малороссійскій генераль - губернаторъ. 214, 215, 219, 406.

Рыльевь. Кондратій Өедор., инсатель.

декабристь, 410.

Ръзвая, Анна Петр. См. гр. Кутайсова. Ръпнинские:

 Александра Ив., урожд. Кокошкина, 423.

— Анна Өедор. См. Арцыбашева.

— Екатерина Өедөр. См. барон. Оффенбергъ.

— Елизавета Өедөр. См. Ерміонія.

 Сергъй Яковлев., офицеръ Семеновскаго полка, 423.

- Яковъ, генералъ, 423.

— Өедөръ Яковлев, офицеръ Семеновскаго полка, 423.

## C.

Сабуровы:

— Евдокія ІІв., урожд. княж. Оболенская, 82.

— Иванъ Өедор., S2.

— Надежда Ив., 82.

Савелова, Софья Алексвевна, урожд. Татищева, по 1-му браку Языкова. См. Халютина, 49.

Савина, Татьяна Александр., урожд. Лунина, начальница московскаго Дома Трудолюбія, 179.

#### Сазоновы:

— Алексѣй Гавр., 82, 296.

Гаврінлъ Алексъев., 82, 296.

— Екатерина Алексев. См. Левашова.

— Елизавета Алексев, S2, 296.
— Марья Цетр., урожд. Мамонова, S2,

296. — Петръ Алексвев., 82, 296.

 Прасковья Алекстев. См. Прибыткова. Салова, (Петрово-Соловово?), Анна Григорьевна, урожд. княж. Щербатова, 196.

Салтыковы, графы:

— Русская графская фамилія, 247.

— Аграфена Васил., супруга кн.
 А. Д. Голицына. См. Голицына.

- Аграфена Серг., 288.

— Аграфена Өедөр. См. кн. Щербатова.

— Александра Григ. См. Колошина.

— Александръ Вас., тайн. совътн., 43.

— Анна Ивановна. См. гр. Орлова.

— Василій Петр., 210.— Василій Өедор., 233.

— Григорій Серг. (Жердьевскій), 44, 287, 288.

— Дарья Петр., урожд. гр. Чернышева, 238.

— Евдокія, въ иночеств'є Евникія. См. Евникія.

-- Евдокія Мих., урожд. княж. Бѣлосельская-Бѣлозерская, 210.

Екатерина Алексъев., урожденная

Вельяминова-Зернова, 43.

— Екатерина Васил., супруга Измайлова. См. Измайлова.

 — Елизавета Степ., урожд. гр. Толстая, 44, 106, 195, 287—289, 358.

— Иванъ Петр., 52, 238.

 — Марья Васил., супруга А. В. Олсуфьева. См. Олсуфьева.

— Марья Дмитр. См. кн. Долгорукая.

— Матрена Павл., урожд. Балкъ, 43.

— Михаилъ Мих., окольничій, впослёд. схимонахъ. См. Мисаилъ.

— Николай Ив., св'ятльйшій князь, воспитатель Александра I, 393.

— NN, урожденная Трегубова, 43.

— Пелагея Серг., 288.

 Петръ Семенов., генералъ-аншефъ, московский намъстникъ, 33, 52, 69, 238.

— Сергьй Вас., дипломать, 43.

— Сергъй Владим., 288. Самуилъ, епископъ, временно управляв-

шій московскою митрополіей, 127. Сафонова, Марья Кириллов. См. Наумова.

#### Свиньины:

— Екатерина Петр. См. Бахметева.

— Настасья Петр., 190.

— N Петровна. См. Вырубова.

— N Петровна. См. Высотская.

— Павелъ Петр., 190.— Петръ Павл., 190.

Свърчновъ, игрокъ, 453.

**Свъшнико**въ, Николай Ив., уъздный предводитель дворянства, 90.

де-Сегюръ, гр. Софья Өедоровна, урожд.

гр. Растопчина, 156, 407.

#### Селецкія:

— Елизавета Мих., урожд. княж. Долгорукая, 61, 68.

— Марья Ив., урожд. княж. Долгору-

кая, 139.

Серафима, казначея Аносина-Борисоглъбскаго монастыря, 373, 374.

Серафимъ:

— (Глаголевскій), нетербургскій митрополить, 371, 397, 410, 420.

— Старецъ Саровской пустыни, 414.

Сергъй Ивановичъ, протоіерей московской Троицкой церкви, что на Арбатъ, 447.

симеонъ (Крыловъ-Платоновъ), архимандритъ Спасо-Визанскаго монастыря, впослъд. архіепископъ ярославскій, 129.

#### Симоновы:

— Александръ Андреев., 122, 300.

— Андрей, полковникъ, 122.

— Марья Хрисаноов., урожд. Обольянинова, 122, 123.

— Наталья Андреев., 122.

— Өедөръ Андреев., 122.

Снабринскіе, 81. Снавронскіе, графы:

— Марья Никол., урожд. баронесса Строганова, 53.

— Мартынъ Карловичъ, 58.

#### Скарятины:

 Н. Я., тайный совфтинкъ, казанскій губернаторъ, 281.

— Прасковья Ив., урожд. Ильина, 281.

Скюдери, докторъ, 258.

Смирнова, Евгенія Серг. См. кн. Долгорукая.

## Собакины:

 — Александръ, пріятель московскаго губернатора П. Д. Еропкина, 37, 38.

— Наталья Петр., урожд. Соковнина,

38.

 Петръ Александр., сынъ предъидущаго, 38.

## Соймоновы:

— Аграфена Леонт. См. Апраксина.

- Екатерина Петр. См. кн. Гагарина.

 Основатель Дворянскаго собранія въ Москвѣ, 220.

Супруга предъндущаго, урожд. Исленьева, 220.

## Соковнины:

- Дарья Алексвев., урожд. Новосильцева, 53, 54, 383.
  - Елизавета Петр. См. Лихачева.
- Марья Васильев. См. кн. Щербатова.
  - Наталья Петр. См. Собанина.
  - Петръ Алексвев., 53, 54, 383.

— Сергъй Петр., 64, 68, 69.

Соколовъ, Тихонъ, воронежскій епископъ. См. Тихонъ.

Соллогубъ, графы:

- Александръ Ив., 30, 338, 351.
- Владиміръ Александр., 338.

-- Левъ Александр., 338.

- Наталья Львовна, урожд. Нарышкина, 338.
- Софья Ив., урожд. Архарова, 30, 338.

Солнцева - Засткина, кн. Евдокія Ив. См. Кобылина.

#### Сомовы:

Александра Вас., урожд. Толстая, 45.

— Евдокія Мих., 109.

-- Сергьй Александр., 109.

Софроній (кн. Юрій Өедор. Щербатовъ), монахъ московскаго Андреевскаго монастыря, 182.

Спиридовы:

- Алексви Григ., адмираль, ревельскій генераль-губернаторь, 286.

— Екатерина Алексев, урожд. гр. Толстая, 286.

Спиридоновна, вдова солдата, убитаго въ 1812 году, стряпуха московскаго Зачатьевскаго монастиря, 318.

Стакельбергъ, Елизавета Ив. См. гр. Орлова.

## Станкевичи:

- Александра Александр. См. Пѣнская.
- Александра Епафрод. См. Карабанова.
  - Александръ Епафрод., 80, 382.

-- Aполлосъ Ив., SO.

— Епафродитъ Ив., 80, 381.

— Мареа Александр. См. Толстая.

— Мареа Ив., урожд. Нащокина, 79, 80, 859, 860, 864, 879, 381

- 80, 359, 360, 364, 379, 381.
   Прасковья Никит., урожд. Татищева, по первому браку Теряева, 12, 80, 337, 379.
  - Филагрій Ив., 80.
  - Өедосья Енафрод. См. Алалыкина.

## Стрегановы:

— Александръ Григ., 53.

— Баронесса Анна Никол. См. кн. Долгорукая.

— Баронесса Марья Никол. См. Скав-

ронская. — Баронесса Наталья Мих., урожд.

княж. Бёлосельская-Бёлозерская, 210. — Баронесса Софья Никол. См. Ржевская.

— Баронъ Сергъй Никол., 210.

Внука кн. Н. П. Голицыной. См.
 гр. Ферзенъ.

Григорій, 53.

Тр. Софья Владим., урожд. княж.
 Голицына, 112, 237, 238.

— Екатерина Александр. См. Нарыш-

кина.

— Марья Яков., урожд. Новосильцева, 53.

N. Николаевна. См. Голицына.

— Николай Григ., 53.

Сергъй Григ., 53.

**Стрълкова**, Екатерина Мих. См. кн. Щербатова.

Стръшнева, Екатерина Ив. См. кн. Го-

**Сумарова,** Прасковья Никол. См. гр. Толстая.

## Сумароновы:

Софья Вас., урожд. Посинкова. См.
 Янькова.

Петръ Никол., 365.

**Суровщинова**, NN, супруга В. А. Всеволожскаго. См. Всеволожская.

#### Сушковы:

— Марья Мих. См. Каковинская.

— N Ивановна, урожд. Пашкова, 209.

## T.

Талызина, Марья Степ., урожд. Апраксина, фрейлина, 78, 79, 111, 112.

Татариновъ, Александръ Мих., домашній архитекторъ г.г. Яньковыхъ, 268.

#### Татищевы:

 Авдотья Ив., урожденная Бакунина, 1-я супруга Ростислава Евграф., 48.

Авдотья Ив., урожденная Грязпова, 2-я супруга Ростисл. Евграф., 48.
 Аграфена Никиф., урожд. Выше-

--- Аграфена иница, урожд. вышеславцева, впослъд. схимонахиня. См. Александра.

- Аграфена Өедөт., урожд. Каменская, 14, 47, 48, 64, 84, 124, 125, 222, 457.
  - Александра Евграф. См. Дашкова.
- Александра Ив., урожд. княж. Гагарина, 48—50.
- Александра Ростисл. См. Похвиснева.
  - Алексъй Евграф., 48.
- Анастасія Вас., урожд. княж. Урусова, 58.
  - Анна Алексвев., 48.
- Анна Вас., урожд. Андреевская, по первому браку Батвиньева, по второму Ръдкина, 12.
  - Анна Евграф. См. Ахлестышева.
  - Анна Ив. См. Янькова.
  - Василій Евграф., 49.
- Василій Никит., оберъ-церемоніймейстеръ, дъйствит. статскій совътникъ, русскій историкъ, 12—14, 47, 48, 50, 343.

— Гр. Анна Андреев., урожд. Фамин-

цына, 78.

- Евграфъ Вас., 12—14, 47, 125.
- Евпраксія Вас., по первому браку Римская-Корсакова. См. Шепелева.

— Екатерина Евграф., 49.

- Елизавета Евграф. См. Новосильцева.
- Елизавета Ростиславовна. См. кн. Вяземская.

— Игнатій Петр., 182.

- Иванъ Өедор., 50-54, 58, 69.
- Марья Ив. См. Мамонова.
- Марья Степ., урожд. Ржевская, 48, 49, 415.
  - Михаилъ Евгр., 49.
- Наталья Ив., урожд. баронесса Черкасова, 47.
- Никита Алекствев, отецъ историка,
   50.
- Никита Алексвев., сынъ Алексвя Ев. и Марьи Степ., 48.
  - Никита Евграф., 49.
  - Николай Алексвев., 48.
- Прасковья Евграф., супруга грузинскаго царевича, 49.
- Прасковья Мих., урожд. Зиновьева,
- 13, 47.
- Прасковья Никит., по 1-му браку Теряева. См. Станкевичъ.
- Ростиславъ-Михаилъ Евграф., 13, 47—49, 64, 124, 125, 256, 457.
  - Семенъ Ив., 50, 58.

- Софья Алексвев., по 1-му браку Языкова, по 2-му Савелова, по 3-му Халютина. См. Халютина.
- Степанида Алексвев., урожд. Новосильцева, 50, 52—54.
- Өедөръ Алексъев., компатный стольникъ царины Прасковън Өедөрөвны, 50.

Тельгина, Насдасья Мих. См. Бары-

Терентій Ивановичь, ном'єщикь, сос'єдь Петра Мих. Римскаго-Корсакова, 26.

Терновскій, отецъ Матвъй, священникъ московской церкви Іоанна Предтечи, на Покровкъ, 190.

## Теряевы:

Александръ Ив., 379.

— Прасковья Александр. См. Ушакова.

 Прасковья Никит., урожд. Татищева. См. Станкевичъ.

**Тимовей**, архимандритъ, настолгель Задонскаго монастыря, 100.

#### Титовы:

— Анна Вас., урожд. Головцына, по 1-му браку Нащокина, 72, 80.

— Анна Вас., урожд. Матюшкина, 71, 72, 110, 117, 127, 143, 257, 266, 302,

379, 381. — Василій Вас., 71, 72, 110, 117, 148, 257, 266.

— Въра Вас. См. Загоскина.

 — Клеопатра Вас., по 1-му браку Никифорова. См. Вышеславцева.

— Надежда Вас. См. Балкъ.

**Тихонъ Святой** (Соколовъ), епископъ воронежскій, 44, 99, 100, 320, 334.

#### Толмачевы:

Авдотья Өедор., урожд. Барыкова, 260, 261, 331, 333, 419, 420, 430, 433.

Толстые:

- Гр. Аграфена Стен., 45, 194, 252, 283, 284—286, 288, 289.
  - Гр. Аграфена Өедөр. См. Закревская.
- Тр. Александра Владим. См. Ковалевская.
- Гр. Александра Никол., урожд. княж. ІЩербатова, 22, 23, 27, 38—41, 44, 106, 161, 194, 279, 282—285, 289.

Гр. Александръ Петр., 208.

- Гр. Александръ Степ., 252, 286, 287.
- Гр. Андрей Степ., 263, 284, 287.
   Гр. Варвара Өедөр. См. Дохтурова.
- Гр. Баркара Оедор. Ом. доктурова.
   Гр. Владиміръ Степ., 106, 283, 284.
- Гр. Всеволодъ Степ., 287.

- Гр. Екатерина Александровна. См. Пашкова.
- Гр. Екатерина Алекстев., урожд.
   Спиридова, 286.
  - Гр. Глизавета Андр. См. Замятина.
- Гр. Елисавета Петр., урожд. княж. Волконская, 283.
- Гр. Елизавета Степ. См. гр. Салтыкова.
  - Гр. Иванъ Андреев., 305.
- Гр. Марыя Алексьев., урожд. княж. Голицына, 116, 420.
- Гр. Марья Ив., урожд. Головина, 286, 287.
- Гр. Михаилъ Владим., духовноисторическій писатель, 283.
  - Гр. Михаилъ Степ., 286.

— Гр. Николай Степ., 286.

- Гр. N Николаевна. См. Развозова.
- Гр. Петръ Александр., русскій посоль при французскомъ дворъ, 116, 208, 274.
  - Гр. Петръ Андреев., 253.

— Гр. Прасковья Дмитр., урожд. Павлова. 263. 287.

лова, 263, 287. — Гр. Прасковья Николаевна, урожд. Сумарокова, 283.

— Гр. Софья Петр. См. Апраксина.

- Гр. Степанида Алексвев., урожд. Дурасова, 212.
  - Гр. Степанъ Степан., 284.
- Гр. Степанъ Өедор., бригадиръ, 22, 38, 44, 99, 106, 253, 282, 283, 288, 305, 320.
  - Гр. Өедөръ Андреев., 212, 218.
  - Гр. Өедөръ Ив., 304, 305.
- -- Гр. Өедөръ Петров., тайный совътникъ, президентъ Академіи Художествъ, 253, 254, 262, 305.
  - Гр. Өедөръ Степан., 284—286.
  - Александра Вас. См. Сомова.
  - Александра Виталіевна, 45.
- Варвара Вас., по 1-му браку Воейкова, по 2-му N, 45.
  - Василій Алекстев., 45, 289, 290.
  - Василій Вас., 45.— Виталій Вас., 45.
- Владиміръ Сергѣев., декабристъ,
   412, 413.
  - Екатерина Вас. См. Бове.
- -- Елена Петр., урожд. княж. Долгорукая, 145, 412, 413.
- Елизавета Вас., урожд. Ильина, 281, 282, 287.

- Марья Вас., 45.
- Марья Степ., урожд. графиня Толстая, 45, 194, 196, 284, 289, 290, 299.
- Мареа Александр., урожд. Станкевичъ, 382.
  - Николай Вас., 45.
  - NN, урожд. Булыгина, 45.
- Петръ Степан., камергеръ, 106, 226, 227, 232, 281, 282, 287.
  - Сергъй Вас., 145, 412, 413.

Тормасовъ. графъ, московский генералъгубернаторъ, 273, 406.

Трегубова. NN, вторая супруга А. В. Салтыкова. См. Салтыкова.

Троенуровы, князья, 56, 288.

Трубецкіе, князья:

- Русскій княжескій домъ, 219.
- Александра Александр., урожд. Нелидова, 449.
  - Дарья Александр., 448.
- Мареа Петр., урожд. Кромина, 448,
   449.
  - Наталья Серг., 216.
  - Никита Петр., 448, 449.
  - N Петровичъ, 449.
  - NN, урожд. Бахметева, 449.
  - Петръ Серг., 448.
  - Сергъй Петр., декабристь, 412.

Турчанинова, Варвара Вас., урожд. Посникова, 365.

Тучкова, Маргарита Мих., урожд. Нарышкина. См. Марія

Тютчевы:

- Евдокія Никол., въ замуж. кн. Мещерская. См. Евгенія.
  - Иванъ Никол., 89.
  - Надежда Никол. См. Шереметева.
  - N Николаевна. См. Надаржинская.
  - N Николаевна. См. Безобразова.

**Тюфякинъ**, князь, родственникъ А. Н. Римской-Корсаковой, 43.

## Y,

Урусовы, князья:

- Русская княжеская фамилія, 316.
- Александръ Мих., 420.
- Анна Вас. См. Зиновьева.
- Василій Алекстев., 58.
- Дмитрій Никол., 314.
- Прина Никит., урожд. Хитрово, 314, 315.

— Ирина Өедөр., урожд. княж. Хилкова, 310, 313.

— Настасья Вас. См. Татищева.

— Настасья Никол. См. Мальцева.

Николай Юрьев., 314.

— Сергъй Никол., 314, 449.

## Устиновы:

— Анна, урожд. Щитцъ, 461.

— Михаилъ Адріанов., 187.

— Настасья Серг., урожд. Римская-Корсакова, 188.

Ухтомская, кн. Марья Дмитр., урожд. Голицына, 461.

#### Ушаковы:

— Гр. Андрей Ив., 111.

— Гр. Екатерина Андреев. См. гр.

Чернышева.

— Гр. Елена Леонт., урожд. Кокошкина, по 1-му браку Апраксина. См. Апраксина.

— Прасковья Александр., урожд. Те-

ряева, 64, 168, 252, 379—381.

## Đ.

Фамендинъ, лифляндскій дворянинъ, родоначальникъ Фаминцыныхъ, 78.

#### Фаминцыны:

Аграфена Андреев., 78.

— Анна Андреев. См. гр. Татищева.

— Елизавета Андреев., 78.

— Женихъ гр. Агр. Ст. Толстой, 45, 284, 285.

Сергий Андреев., 78.

#### Ферзенъ:

- Графиня, урожд. Строганова, 354.

-- Елена Вас., по 1-му браку баронесса фонъ-деръ-Остенъ-Сакенъ, по 2-мукн. Горчакова. См. Горчакова.

### Филаретъ:

- (Амфитеатровъ), митрополить кіевскій, 427.

 (Дроздовъ), митрополитъ московскій, 247, 299, 369, 371-376, 390, 391, 401, 405, 420, 424, 427-430, 446, 447.

Филимонова, N Васильевна, урожд. Матюшкина, 72.

Филиппъ 2-й, митрополитъ московскій,

Филисова, Александра Ив. См. Цвиле-

Флагге, московскій танцмейстеръ, 207. кина.

Фотій (Петръ Снасскій), архимандрить Юрьевскаго монастыря, 368—371, 395.

Фридрихъ-Великій, король прусскій 230. Функендорфъ. лекарь, 284.

Халютина, Софья Алексвев., урожд. Татищева, по 1-му браку Языкова, по 2-му Савелова, 48, 49.

Хвостова, N Ивановна, урожд. Наш-

кова, 209.

## Херасковы:

— Елизавета Вас., урожд. Неронова,

- Михаилъ Матв., поэтъ, 362.

Хилкова, кн. Прина Өедөр. См. кн. Урусова.

## Хитрово:

- Русская двој янская фамилія, 316.

Александръ Никит., 315.

— Венедиктъ Лков., стольникъ, 15.

— Евдокія Венедикт., но 1-му брану кн. Кольдова-Масальская. См. Головина.

— Екатерина Никит., 314, 315.

— Екатерина Өедөр., урожд. княж. Шаховская, 15, 313.

— Елизавета Михайловна, урожд. Голенищева-Кутузова-Смоленская, 315.

— Екатерина Өедөр., девица, 315.

— Прина Никит. См. кн. Урусова. — Ирина Өедөр., урожд. Голицина,

309, 310.

— Настасья Никол., урожд. Каковинская, 216, 234, 307—316, 363.

— Никита Иетр., 315.

— Николай Өедөр., генер.-маіоръ, 315.

— Петръ Никит., егермейстеръ, 309.

— Өедоръ Александр., 315.

#### Хованскіе:

— Русская княжеская фамилія, 234, 307, 308.

— Кн. Марья Серг. См. Каръ.

#### Ховрины:

— Александра Никол. См. Бахметева.

— Марья Дмитр., урожд. Лужина, 211.

— Николай Вас., 211.

Хозревъ-Мирза, сынъ персидскаго шаха, наследникъ персидскато престола, 205.

Хрущовы: Русская дворянская фамилія, 306.

— Елизавета Александр. См. Нарыш-

— N Васильевна, урожд. Каръ, 88. — NN, супруга Ө. М. Апраксина.

См. Апраксина.

(

## II.

## Цвиленевы: 🤅

— Александра Ив., урожд. Филисова, 443.

— Екатерина Терент. См. Попова.

— Марья Терент., 443.

Челищева, Аграфена Юліанов. См. Каменская.

Черкасова, бар. Наталья Ив. См. Татищева.

## Черкасскіе, князья:

Алексѣй, 214.

— Варвара Алексвев. См. гр. Шереметева.

## Черновы:

Никслай Пахомов., убившій на дуэли В. Д. Новосильцева, 389, 390.

 N Пахомовна, 390. Чернышевы, графы:

— Русская графская фамилія, 241.

— Александра Григ. См. Муравьева. — Григорій Григ., посланникъ при европейскихъ дворахъ, 237.

Григорій Ив., 411.

- Ларья Петр. См. гр. Салтыкова.

— Пкатерина Андреев., урожд. гр. Ушакола, 111.

— Захаръ Григ., московскій главнокомандующій, 237, 238.

Захаръ Григ., декабристъ, 411, 412.

— Наталья Петр. См. Голицына. N Григорьевичь, 238.
У Өедоровиа, 111.

— Петръ Григорьев., 111, 237, 238.

-- Софья Григ. См. гр. Чернышева-Кругликова.

Чернышевы-Кругликовы, графы:

Иванъ Гаврил., 411.

— Софья Григор., урожд. Чернышева, родоначальница фамиліи графовь Чернышевыхъ-Кругликовыхъ, 411.

#### Чертковы:

Александръ Дмитр., 43.

- Архимандрить, впослед, епископь владимірскій. См. Парвеній.

— Софья Павл., урожд. княж. Ме-

щерская, 43.

Четвертинская, кн. Марья Антонов. См. Нарышкина.

## III.

## Шалимовы:

— Варвара Стен., урожд. Кроткова, 331.

— Секретарь московскаго Депутатскаго собранія, масонь, 331.

Шаховскіе, князья:

— Русская княжеская фамилія, 18, 217, 218, 234.

-- Аганоклея Алексеев., урожд. Бахметева, 195.

— Аганоклея Павлов., 195.

— Въра Павлов. См. Жихарева.

— Екатерина Өедөр. См. Хитрово.

— Елизавета Павлов., 195.

— Елизавета Серг., урожд. гр. Голо-

вина, 303. — Ирина Тимонеев, урожд. княж.

Щербатова, 195.

Прина Павлов., 195, 299.

— Марья Өедөр. См. Римская-Корсакова.

 Миронъ Мих., сибирскій воевода, впослед. монахъ. См. Миханль.

Михаилъ Александр., 303.

— Надежда Павлов., 195.

— Навелъ Петр., 195, 196. -- Петръ Павлов., 195.

— Софья Павлов., 195, 299. Швановичъ. См. Посникова.

де-**Шево**, гр. Зинанда Ив., урожд. Нарышкина, по 1 браку кн. Юсупова, 231.

#### Шеншины:

— Русская дворянская фамилія, 291.

Александра Владим., 59, 294.

— Анна Дмитр., урожд. Лужина, 211, 291.

 Владиміръ Никол., тайный советникъ, 59, 211, 290, 291, 294.

Екатерина Владим., 59, 294.

— Марья Серг., урожд. Неклюдова, 59, 290-292.

Настасья Владим., 59, 294.

— Семенъ Никол., 211, 291.

Сергый Владим., 59, 294.

Шепелевы:

— Евираксія Вас., урожд. Татищева, по первому браку Римская-Корсакова, 1, 7—13, 17, 18, 21—25, 47, 50, 137, 443.

— Иванъ Ив. (?), 7.

— Мавра Егор. См. гр. Шувалова. Шереметевы, графы:

— Русская графская фамилія, 247.

Борисъ Петр., 53, 86.

— Варвара Алексвев., урожд. княж. Черкасская, 214.

— Евдокія Степ., 363.

— Надежда Никол., урожденная Тютчева, 89, 292—294.

— Наталья Борисов., въ замуж. Долго-

рукая. См. Нектарія.

— Петръ Борисов., 203—205, 214.

Шидловскія:

— Евдокія Мих., урожд. Львова, 299.

— Наталья Алексьев., по 1-му браку гр. Орлова-Денисова. См. Лужина.

Шиловскіе:

Анна Степ. См. Воейкова.

— Елизавета Петр., урожд. Мамонова, 82, 296—298.

— Иванъ Степ., 82.

— Петръ Степ., 82.

— Степанъ Ив., 82, 297, 298.

- Степанъ Степан., 82.

Шишкины:

— Марыя Алексвев., урожд. Новосильцева, 53, 54.

Василій Мих., 53.

Шнаубертъ, докторъ, 258, 259.

Штофрегенъ, лейбъ-медикъ, 398.

Шубинсная, жена московскаго жандармскаго полковника, 433.

Шуваловы, графы:

— Мавра Егор., урожд. Шепелева, 7—10.

— Петръ Ив., 7, 111.

Шумовъ, Иванъ Өедор., 178.

Шуховъ, московскій міняла, 229.

## щ.

Щепинъ-Ростовскій, кп. Дмитр. Александр., декабристь, 412.

Щепотьевы:

— Анна Никол., москвичка, патріотка 1812 года, 174—176.

— Варвара Никол. См. Лунина.

Щербатовы, князья:

 Аграфена Никол. См. Римская-Корсакова.

— Аграфена Серг. См. Мясовдова.

 — Аграфена Өедөр., урожд. Салтыкова, 22, 43, 84, 182.

— Александра Никол. См. гр. Толстая.

— Алексей Григ., московскій генераль-губернаторь, 117, 196, 244, 248.

— Анна Григорьевна. См. Салова.

(Петрово-Соловово?).

— Анна Ив., урожд. княж. Мещерская, 22, 38—43, 53, 136, 282, 284, 388.

 Анна Мих., урожд. Волынская, въ иночествъ Александра. См. Александра.

— Варвара Осип. См. кн. Долгорукая.

Екатерина Григорьевна. См. Апухтина.

Екатерина Мих., урожд. Стрѣлкова,
 22.

 Елизавета Григорьевна. См. Бергманъ.

— Ирина Тимоф. См. кн. Шаховская.

— Лука Осинов., 182.

— Марья Вас., урожд. Соковнина,22, 43.

— Николай Осинов., 22, 43, 44, 233, 237.

N Осиповна, дочь Сергъя Осипов.
 См. Елагина.

— Осипь Ив., 22, 43, 182.

— Пелагея (Аграфена) Никол. См. Римская-Корсакова.

<sub>—</sub> Прасковья, въ иночествъ Памфилія.

См. Памфилія.

- Прасковья Пав. См. кн. Юсупова.

— Сергъй Осипов., 22, 43, 44.

Софья Степ., урожд. Апраксина.
 117, 244.

 Юрій Өедор., бригадиръ, въ монашеств'ї Софроній. См. Софроній.

**Щербачевъ**, Дмитрій Никол., 64, 199, 233.

Щитцъ, Анна. См. Устинова.

Э.

Энгельгардтъ:

Мареа Александр., урожд. княж.
 Потемкина, 228, 229.

— Татьяна Вас., по 1-му браку Потемкина. См. кн. Юсупова.

## ю.

Юрловъ, Лаврентій, епископъ. См. Левъ. Юсуповы, князья:

— Александра Борисовна. См. Измайлова.

— Борисъ Григ., тайный совётникъ, президентъ коммерцъ-коллегіи, 225.

— Борисъ Никол., гофмейстеръ, 231—

233.

— Евдокія Борисовна. См. фонъ-Биронъ.

— Елизавета Борисовна. См. кн. Голицина.

— Зинавда Ив., урожд. Нарышкина.

См. гр. де-Шево.

Николай Борисов., начальникъ
 Кремлевской экспедиціи, 224, 226—231,
 282, 363, 420.

— Николай Борис. (сынъ Бор. Ник.),

231.

— Прасковья Пав., урожд. княж. Щербатова, 231.

— Татьяна Вас., урожд. Энгельгардть, по 1-му браку Потемкина, 226, 228.

Юшновъ, Иванъ Ив., московскій оберъполиціймейстеръ, 33.

## Æ.

Языкова, Софья Алексвев., урожд. Татищева, по 2-му браку Савелова. См. Халютина.

#### Яковлевы:

— Владелецъ подмосковнаго загороднаго дома, 214.

Дмитрій Ив., 107.

Яньковичъ, турецкій выходецъ въ Венгріп, 51.

#### Яньковскіе:

— Турецкій выходець въ Польшь, 51.

— Өедөръ Вас. См. Өеөдөсій.

#### Яньковы:

-- Русская дворянская фамилія, 51, 69, 317.

— Аграфена Дмитр. См. Благово.

— Александръ Данил., полковникъ, прокуроръ главной провіантской комиссін, 51, 52—59, 81, 219, 238.

— Александръ Никол., 196, 197, 359,

437, 438.

Андрей Никол., 197, 433.

- Анна Александр., дочь Александр. Данилов., 57, 59—62, 64, 68—70, 83, 85, 137, 138, 191—194.
- Анна Александр., урожд. Грушецкал, 359, 437.
  - Анна Данил. См. Толмачева.
  - Анна Дмитр. См. Посникова.
- Анна Ив., урожд. Дмитріева, 51, 52, 55, 264.
- Анна Ив., урожд. Татищева, 52, 53, 57, 67, 69—71, 80, 81, 97.

— Анна Петр. См. Неклюдова.

— Данінлъ Ив., гофъ-интендантъ, 51, 52, 69, 110, 255, 336.

- Дмитрій Александр., мужъ Е. А. Яньковой, 13, 58, 59, 61—66, 70, 71, 73, 77—80, 82—85, 95—101, 103—110, 123, 126, 127, 132—141, 143, 158, 159, 162, 164, 165, 169, 179, 180, 183, 192, 193, 197, 199, 224, 225, 233—237, 250, 254—271, 291, 296, 303, 320, 338, 343, 362.
- Дмитрій Александр., сынъ Александра Ник. и Анны Александр., урожд. Грушепкой, 359.
- Елизавета Александр. См. Выропаева.
  - Елизавета Дмитр., 97, 101.

— Иванъ Вас., 51.

Клеопатра Александр., 57, 59, 60,70, 264.

Клеопатра Дмитр., 2, 162, 270,
 332, 333, 419, 420, 433, 434, 437, 439.

— Марья Никол., 197.

- Николай Александр., деверь Е. П. Яньковой, 58—61, 64, 95, 96, 192, 196—198, 263, 264, 266.
- Николай Александр., сынъ Алек. Ник. и Анны Алек., урожд. Грушецкой, 359.
  - Ольга Данил. См. Приклонская.

— Павелъ Александр., 359.

— Петръ Александр., 359, 438.

— Петръ Диитр., 85, 90.

- Сертьй Александр., 359, 365.
- Софья Вас., урожд. Посникова, по 1-му браку Сумарокова, 365.
- Софья Дмитр. 1-я, дочь Дм. Александр., 141, 144, 162, 270, 331—333.
- Софья Дмитр. 2-я, дочь Дм. Александр., 97, 141.

— Харламиій Никол., 197.

- Өедоръ Вас. См. Өеодосій.
- Өедосья Андреев., урожд. Зыбина, 95, 96, 138, 196—198, 266, 482, 433. Яфимовичь. См. Пашкова.

⊖.

Феодосій (Федоръ Вас. Яньковскій), архіепископъ новгородскій, членъ ск. синода, 51.

веофань (Прокоповичь), новгородения

архіепископъ, 51, 56.

# Погрешности, замеченныя по отпечатании книжки:

| Страница    | Строка.               | Напечатано.           | <b>Ч</b> итай.                |
|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 1           | 2 сверху              | 24 Марта              | 29 Марта.                     |
| $2\Big\{$   | 5 сверху<br>6 снизу   | <b>Времячево</b>      | Гремячево.                    |
| 16`         | 4 сверху              | Зимкова               | (Елисавета) Наталья Взимкова. |
| 17          | 15 св.                | Зимкова.              | Взимкова.                     |
| 25          | 12 сн.                | пальмовая.            | ильмовая.                     |
| 30          | 14 сн.                | Александромъ.         | Алексвемь.                    |
| 81          | 23 сн.                | Скабринскихъ.         | Скавронскихъ.                 |
| 82          | $\binom{1}{4}_{CB}$ . | Батово.               | Ботово.                       |
| (           | 17                    |                       |                               |
| 84          | 16 сн.                | Өедоровна.            | Өедотовна.                    |
| 89          | 10 св.                | Съ Шереметевымъ.      | Съ Шереметевою.               |
| 91          | 17 сн.                | горнымъ.              | южнымъ.                       |
| 113         | 12 св.                | утѣшеніемъ            | умъніемъ.                     |
| 144         | 10 сн.                | Новосильскомъ.        | Чернскомъ.                    |
| 211         | Примачан              | іе 1, — скончалась въ |                               |
|             |                       | 1877 г., относится не |                               |
|             | къ Е. В.              | Лужиной а къ ея       |                               |
| 001         |                       | . Д. Ховриной.        | 7010                          |
| 284         | 18 св.                |                       | 1812 г.                       |
| <b>2</b> 98 | 9 св.                 | на мужскомъ колене    | въ мужескомъ колене.          |
| 303         | 11 св.                | Въ 1848 г.            | Въ 1818 г.                    |
| 344         |                       | не время              | во время.                     |
| 360         | 8 св.                 | въъхали               | ввичали.                      |
| <b>44</b> 8 | 18 св.                | послѣ княжны          | по себѣ княжны.               |